

Nº14.2.





DB 300/ 526

## жизнь и труды

## М. П. ПОГОДИНА.

Дни минувшіе и рѣчи Ужъ замолкшія давно. Князь Вяземскій.

Былое въ сердцѣ воскреси, И въ немъ сокрытаго глубоко Ты духа жизни допроси! Хомяковъ.

И я не будущимъ, а прошлымъ оживленъ! В. Истоминъ.

«Не извращай описанія событій. Побъду изображай какъ побъду, а пораженіе описывай какъ пораженіе».

(Наказъ Персидскаго Государя Наср-эддинь-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).

«Цари и вельможи! Покровительствуйте Музамъ: онъ благодарны». Погодинъ.

Николая Барсукова.

книга пятая.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28. 1892.

N.14.2



Госта тогичная м. 64 м. еен я библиотела РСОСР 15781 80

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

se amora me ceca assumption security is a fall of

land despit company are not of the control of the c

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

Foreign the Company of the North Company of the Com

CONTROL OF ACCOUNT WINTS THOSE OF OR ARCHITECTURE TO PROPERTY

are troit is an annual and remainded to the property of the second contract of the

samples from the property of the court of th

offsessing or and marginal and an analysis of the measurable congruent of the

TOTAL CHARLES WITH THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

or extremely are administrative entire and the control of the cont

district)

| The control of the co | Стран.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ГЛАВА І (1837). Путешествіе Государя Наслідника Цесаревича по Россіи. Слово Филарета. Записка Погодина. Впечатлівніе, произведенное этою Запискою. Праздникь въ честь Жуковскаго. Пребываніе Наслідника въ Кіеві. М. А. Максимовичь и Жуковскій. Пребываніе Двора въ Москві. Наслідникь посіщаеть Московскій Университеть и присутствуєть на лекціи Погодина. Вечеръ у Н. А. Муханова. Пожарь Зимняго Дворца. Впечатлівніе, произведенное этимь событіємь на Погодина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ГЛАВА II. Освященіе Университетской церкви. Слово Филарета. Это Слово производить впечатльніе на Погодина. Шевыревь и Морошкинь защищають свои докторскія разсужденія. Погодинь присутствуеть на ихь диспутахь. Отношенія Погодина: къ графу С. Г. Строганову, къ профессорамь молодаго покольнія, къ кружку Станкевича, къ профессорамь стараго покольнія. Поздньйшія свидьтельства: Погодина—объ И. И. Давыдовь и Ю. Ө. Самарина—о Каченовскомь. Дружба Погодина съ Ө. И. Иноземцевымь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 — 19 |
| ГЛАВА III. Погодинъ продолжаетъ занимать каоедру Всеобщей Исторіи. Отзывъ Ю. О. Самарина. Погодинъ издаетъ вторую часть своихъ лекцій по Герену. Цензорская придирка Каченовскаго. Погодинъ издаетъ Всеобщую Историческую Библіотеку. Сношенія его по этому поводу съ Московскою Духовною Академією. К. И. Невоструевъ и И. И. Введенскій. Письмо И Я. Горлова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 — 32 |
| ГЛАВА IV. Занятія Погодина Русскою Исторією. Несторъ. Начертаніе Русской Исторіи для гимназій. Неудачная конкурренція съ учебникомъ Устрялова, который принятъ Министерствомъ Народнаго Просвъщенія. Неудача Начертанія огорчаєть Погодина. Мечты его объ уединеніи и самоусовершен-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| ствованіи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 - 42 |

| Стран             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 42 - 51           | ГЛАВА V. Устряловъ защищаетъ свою диссертацію на степень доктора. Отзывы о ней: Погодина, князя П. А. Вяземскаго и А. А. Краевскаго. М. А. Максимовичъ издаетъ въ Кіевъ свое сочиненіе Откуда идетъ Русская Земля и ведетъ переписку съ Погодинымъ по поводу этого сочиненія. Возведеніе Иннокентія въ санъ епископа Чигиринскаго. Прівздъ его въ Москву. Погодинъ слушаетъ литургію на Саввинскомъ подворьт и постщаетъ преосвященнаго Исидора. И. Ө. Гриневичъ, котораго Иннокентій мътилъ на канедру Философіи Московскаго Университета. Письмо Гриневича Погодину. Постщеніе Москвы двумя Кіевскими философами Авсеневымъ и Михневичемъ. Погодинъ оказываетъ имъ покровительство. Письмо Авсенева Погодину |    |
| 51 <b>—</b> 62    | ГЛАВА VI. Н. И. Надеждинъ. Переписка съ нимъ Погодина. В. В. Григорьевъ и знакомство съ нимъ Погодина. Впечатлѣніе, произведенное Москвою на Григорьева. Письмо его къ Погодину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                   | ГЛАВА VII. Дѣятельность Погодина въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ. Разсужденіе Ходаковскаго. Письмо о немъ Лобойки Погодину. Псковская Лѣтопись, изданная Погодинымъ. Отзывы объ этомъ изданіи Петербургскихъ археографовъ и П. И. Прейса. Кончина Кіевскаго митрополита Евгенія. Занятія Погодина и Кубарева источниками Древней Русской Исторіи и изслѣдованія М. А. Максимовича въ этой области                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                   | ГЛАВА VIII. Избраніе И. П. Сахарова въ члены Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ. Письмо его къ Погодину. Занятія В. В. Пассека раскопками кургановъ. Письма его по этому поводу къ Погодину. В. Н. Семеновъ и С. Д. Нечаевъ. Предложеніе П. М. Строева описать рукописи и старопечатныя книги библіотеки Общества Исторіи й Древностей Россійскихъ. Погодинское Древлехранилище. Бумаги Евгенія. Погодинъ издаетъ Русскій Историческій Альбомъ. Сношеніе Погодина съ А. Н. Чертковымъ                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 80 — 93           | ГЛАВА IX. Повздка Погодина въ Тверскую губернію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                   | ГЛАВА Х. Погодинъ выпускаеть въ свъть Словенскія Древности Шафарика въ переводъ Бодянскаго. Отзывъ Надеждина о достоинствъ труда Шафарика. Ироническій отзывъ Сенковскаго. Возраженіе на этотъ отзывъ В. В. Григорьева. Издательская дъятельность Погодина. Безотрадный взглядъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 93 — 99<br>99—107 | Пафарика на молодое поколѣніе.  ГЛАВА XI. Учрежденіе канедры Словенскихъ нарѣчій въ Русскихъ Университетахъ. Бодянскій отправляется въ Словенскія Земли для приготовленія къ занятію этой канедры. Письма его къ Погодину. Шафарикъ. Связи Погодина съ Словенскимъ міромъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| The second second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 |

Стран.

107 - 117

ГЛАВА XIII. Кончина и погребеніе И. И. Дмитріева. Участіє Погодина. Письмо князя П. А. Вяземскаго къ Шевыреву по поводу кончины И. И. Дмитріева. Отзывъ М. А. Дмитріева о Погодинъ. Княжна А. И. Трубецкая выходитъ замужъ за князя Н. И. Мещерскаго и вспоминаетъ Погодина въ письмъ къ А. Н. Левашовой. Кончина А. П. Сальковой (рожденной Измайловой). Замъчаніе Погодина по поводу ея кончины.

117 - 126

ГЛАВА XIV (1838). Землетрясеніе въ Кіевѣ. Слово Иннокентія. Это событіе произвело на Погодина глубокое впечатлѣніе и возбуждаетъ въ немъ желаніе приняться за Простую рти о мудреных вещах. Знакомство Погодина съ Касимовскимъ мѣщаниномъ Гагинымъ. Письмо Н. И. Надеждина. Нестроенія въ Кіевскомъ Университетѣ. Замѣчаніе Погодина. .

126-130

ГЛАВА XV. Пренесеніе памятниковъ прежняго заложенія храма Христа Спасителя въ Москвѣ на Воробьевыхъ горахъ для приготовленія къ заложенію онаго на новомъ мѣстѣ. Погодинъ является лѣтописцемъ этого церковнаго событія . .

130-135

ГЛАВА XVI. Возрастающее господство профессоровъ новаго покольнія надъ старымъ въ Московскомъ Университеть. Дъятельность графа С. Г. Строганова. Значеніе Берлина для Московскаго Университета. Ректорство Каченовскаго. Положеніе Погодина между старымъ и новымъ. Отзывы Погодина о студентахъ Ю. Ө. Самаринъ, Ө. И. Буслаевъ, М. Н. Катковъ, М. М. Строевъ и пр. К. Д. Кавелинъ. Дружба Погодина съ Иноземцевымъ и размолвка съ Кубаревымъ. Знакомство Погодина съ Неволинымъ. Отзывъ Погодина объ Энциклопедіи. Законоводинія Неволина

135—145

THE BEARING

artientile ora

ГЛАВА XVII. Преобразованіе Московскаго Наблюдателя. Журналь дёлается органомь Гегеліянцевь. Михаиль Бакунинь. Показаніе Герцена о Московскихь Гегеліянцахь. Бакунинь и Бёлинскій являются проповёдниками Гегелевой формулы все дыйствительное разумно. Противь этого направленія Бакунина и Бёлинскаго возстають Грановскій, Станкевичь и Огаревь. Къ философіи Бакунина съ недовёріемь отнеслись Кіев-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стран.             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| скіе философы. Письмо Авсенева къ Погодину. Замѣчанія протоіерея Ө. А. Голубинскаго и Герцена о философіи Гегеля. Паденіе Московскаго Наблюдателя. Письмо М. И. Касторскаго къ Погодину о Петербургскихъ журналистахъ. В. В. Григорьевъ сообщаетъ Погодину о ссорѣ Полеваго съ Сенковскимъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145—155            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140100             |
| ГЛАВА XVIII. Идеализмъ Погодина мѣшалъ успѣху его книжно-торговыхъ предпріятій. Письмо В. В. Григорьева къ Погодину. Размолвка и примиреніе Погодина съ Московскимъ книгопродавдемъ А. С. Ширяевымъ. Мысль Погодина завести книжную лавку. Письмо къ нему А. А. Краевскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| ГЛАВА XIX. Состояніе Литературы. Замѣчаніе князя П. А. Вяземскаго. Ундина Жуковскаго. Пребываніе Гоголя въ Римѣ. Недовольство этимъ Погодина. Письмо къ нему Гоголя. Бодянскій сообщаетъ Погодину извѣстіе о Гоголѣ. Непріятные о немъ слухи, дошедшіе въ Москву. И. Е. Великопольскій принимаетъ живое участіе въ Гоголѣ. Письмо С. Т. Аксакова къ Погодину. Императоръ Николай простираетъ Гоголю руку помощи. Письмо Гоголя къ Жуковскому. Замѣчаніе князя П. А. Вяземскаго. Н. А. Мельгуновъ. Отношенія его къ Погодину. Книга Кенига о Пушкинѣ. Знакомство Погодина съ барономъ М. А. Корфомъ и сближеніе съ Ф. Ф. Вигелемъ. А. А. |                    |
| ГЛАВЫ XX—XXI. Письма Погодина къ Государю На-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158—165            |
| Следнику Цесаревичу о Русской Исторіи. Судьба этихъ писемъ.  ГЛАВА ХХІІ. Погодинъ цишетъ Краткое Начертаніе Русской Исторіи. Отзывъ объ этой книжечке Современника. Занятія Погодина древнейшимъ періодомъ Русской Исторіи. Шутка Н. В. Станкевича. Письмо академика Френа къ Погодину. Погодинъ изучаетъ Исторію Петра Великаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165—176<br>176—181 |
| ГЛАВА ХХIII. Занятія Погодина Мѣстничествомъ. Опи-<br>саніе Москвы, предпринятое княземъ Д. В. Голицынымъ. Письма<br>Сахарова и Мурзакевича Погодину. Дѣятельность Погодина<br>въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181—189            |
| ГЛАВА XXIV. И. И. Срезневскій. Его сношенія съ Погодинымъ по предмету Словенства. Свиданіе Погодина съ М. И. Касторскимъ, возвратившимся изъ Словенскихъ Земель. Письмо М. И. Касторскаго Погодину. Неудовольствіе Шафарика па Погодина. Письмо І. М. Бодянскаго къ Погодину. Послёдніе дни жизни Венелина. Размолвка его съ Погодинымъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 189—198            |
| ГЛАВА XXV. Сборы Погодина къ заграничному путеше-<br>ствію. Высочайшее на оное соизволеніе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198—203            |
| ГЛАВА XXVI (1838—1839). Передъ выёздомъ изъ Москвы.<br>Погодинъ дёлаетъ воззваніе о пособіи Шафарику съ братією.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |

Стран.

Сочувствіе Уварова къ этому воззванію. Вывадь Погодина изъ Москвы. Дорога до Нетербурга. Прівадь Погодина въ Петербургь. Свиданіе съ Уваровымъ. Погодинъ посъщаеть Археографическую Коммиссію. Встрвча новаго 1839 года у князя В. Ө. Одоевскаго. Свиданія съ А. С. Шишковымъ. Россійская Академія. Объдъ у Д. И. Языкова. Погодинъ посъщаетъ всъхъ Петербургскихъ ученыхъ. Замьчанія Погодина о Петербургскомъ Университеть и Училищь Правовъдьнія. Погодинъ посыщаеть князя А. Н. Голицына. Знакомство съ Ө. И. Прянишниковымъ. Погодина навыщаютъ Московскіе студенты, живущіс въ Петербургь. Александровская колонна. Соборъ всъхъ учебныхъ заведеній. Царскосельская жельзная дорога. Погодинъ посыщаеть театры. Сборы къ отъваду

203 - 213

ГЛАВА XXVII (1839). Выбздъ изъ Петербурга. Дорога до Варшавы. Первое висчатление Варшавы. Генераль-интендантъ В. В. Погодинъ, у котораго Погодинъ находитъ себъ пріютъ. Знакомства съ Линде, Мацевскимъ, Бентковскимъ и Крыжановскимъ. Погодинъ осматриваетъ Варшавскія учебныя заведенія. Мысль Погодина о преподаваніи Польскаго языка и Польской Исторіи и упованіе о господствъ Русскаго языка. Баль у С. П. Шипова. Разговоръ Погодина съ графомъ Грабовскимъ. Представленіе Погодина князю Паскевичу и архіепископу Варшавскому Антонію. Выбздъ изъ Варшавы.

214 - 218

ГЛАВА XXVIII. Дорога до Бреславля. Разговоръ Погодина съ одною Польскою дамою. Въёздъ Погодина въ Бреславль. Пуркине. Погодинъ осматриваетъ Бреславль. Общество для Отечественной Исторіи. Обсерваторія. Астрономъ Богуславскій. Музей. Выёздъ изъ Бреславля. Дорога до Праги. Замёчанія Погодина о благосостояніи Силезін, о Нёмецкихъ учителяхъ и пасторахъ

218 - 223

224—229

Стран.

ГЛАВА ХХХ. Вывадь изъ Ввны. Дорога до Тріеста. Пребываніе Погодина въ этомъ городв. Похвала Австрійскому Правительству. Отъвадъ изъ Тріеста въ Венецію. Первое впечатлівніе, произведенное Венецією. Площадь св. Марка. Соборъ св. Марка. Академія Живописи. Большой Каналъ. Чертоги Венеціанскихъ вельможей. Погодинъ посвіщаетъ театръ. Встрівча Короля Ломбардо-Венеціанскаго. Это событіе погружаетъ Погодина въ историческія воспоминанія. Арсеналь. Погодинъ вспоминаетъ Хомякова и погружается въ размышленіе о судьбів Словенъ. Посвіщаетъ Греческую церковь. Вывадъ изъ Венеціи въ Римъ. Разговоръ Погодина съ своимъ спутникомъ венгерцемъ. Цадуа. Феррара. Болонья. Древній складень. Терни. Нищіе. Купчиха изъ Фолиньо.

229 - 236

ГЛАВА XXXI. Приближеніе къ Риму. Въёздъ Погодина въ Вѣчный Городъ. Гоголь и Шевыревъ. Подъ руководствомъ Гоголя Погодинъ осматриваетъ: Храмъ св. Иетра, Forum Roтапит тахітит. Погодинь погружается въ размышленіе о суеть человьческой. Гоголь отвлекаеть его оть этихъ размышленій и приводить въ Колизей. Церкви Марія Маджіоре и Іоаннъ Латеранскій. Замічаніе Погодина о Лютерів и Гиббонів. Погодинъ посъщаетъ Шевырева, который разсказываетъ ему исторію Колизея. Пребываніе въ Рим'в князя Д. В. Голицына. Беседа съ нимъ Погодина. Погодинъ посещаетъ княгиню 3. А. Волконскую. Ея садъ возбуждаеть сердечныя воспоминанія Погодина о В. В. Веневитиновъ и Николаъ Рожалинъ. Графъ І. М. Віельгорскій. Съ княгинею З. А. Волконскою Погодинъ посъщаеть монастырь Св. Григорія, а вмъсть съ Гоголемъ и Шевыревымъ могилу княжны П. П. Вяземской. Письмо Го-

236 - 241

ГЛАВА XXXII. Подъ руководствомъ Шевырева Погодинъ осматриваетъ Ватиканъ. Посъщаетъ Іезунтовъ. Страстная Недъля и Свътлое Воскресеніе въ Римѣ. Папское Богослуженіе.

241 - 250

ГЛАВА ХХХІП. Погодинъ посъщаетъ Русскихъ художниковъ, живущихъ въ Римъ. Впечатлъніе, вынесенное имъ отъ этого посъщенія. Съ высоты Капитолія, подъ руководствомъ Шевырева, Погодинъ изучаетъ расположеніе частей Рима. Пріъздъ Чертковыхъ въ Римъ. Свиданіе съ пими Погодина. Встръча его съ одною русскою, обратившеюся въ католичество. Замъчаніе по этому поводу Погодина. Вмъстъ съ Гоголемъ Погодинъ осматриваетъ остатки Преторіанскихъ казармъ и посъщаетъ Тускулъ Цицерона. Погодинъ слушаетъ пасхальное Богослуженіе въ посольской церкви и разгавливается въ обществъ Русскихъ художниковъ. Погодинъ посъщаетъ князя Д. В. Голицына

250 - 255

ГЛАВА XXXIV. Вмёстё съ Шевыревымъ Погодинъ вывзжаетъ изъ Рима. Дорога до Неаполя. Въёздъ въ Неаполь.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Стран.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Погодинъ обозрѣваетъ городъ. Лазарони. Улучшеніе общественной нравственности въ Неаполѣ. Погодинъ посѣщаетъ Помпею. Дорога до Парижа. Ливорно. Пиза. Генуя. Марсель. Дюрансу. Ліонъ. Фонтенебло. Приближеніе къ Парижу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 255—263   |
| ГЛАВА XXXV. Въёздъ Погодина въ Парижъ. Палерояль. Тюльери. Версаль. Погодинъ представляется нашему послу графу П. П. Палену. Встрёчаетъ на улице Тьера. Посещаетъ Палату Депутатовъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263259    |
| ГЛАВА XXXVI. Въ Парижѣ Погодинъ получаетъ извъстіе о кончинѣ Ю. И. Венелина. Письмо И. Е. Великопольскаго къ Погодину. Сочувственное отношеніе молодаго покольнія питомцевъ Московскаго Университета къ трудамъ Венелина. Письмо М. А. Стаховича къ А. Н. Понову. Погодинъ посѣщаетъ Сорбону. Слушаетъ Минье о Талейранѣ. Револю-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| ція въ Парижѣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269—275   |
| ГЛАВА XXXVII. Погодинъ слушаетъ Парижскихъ профессоровъ. Посъщаетъ Гизо и Мицкевича. Занятіе Погодина въ Парижской Библіотекъ. Словенскіе слъды въ Вандеъ. Встръча Погодина съ П. Я. Петровымъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275—281   |
| ГЛАВА XXXVIII. Луксембургъ. Замѣчаніе Погодина о тамошней картинной галлерев. Charivari. Театры. Palais de Justice. Разговоръ Погодина съ извощикомъ о Французскомъ правосудін. Кладбища. La Morgue. Notre Dame de Paris. По-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| годинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ подымаются на колокольню.  ГЛАВА ХХХІХ. Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ отправляются въ Лондонъ. Свиданіе съ княземъ Д. В. Голицынымъ. Вестминстеръ. Нижній Парламентъ. Театръ. Церковь Св. Навла. Банкъ. Товеръ. Хранилище государственныхъ сокровищъ. Впечатлѣніе, произведенное на Погодина ихъ хранилитъ в произведенное на при в при | 281 – 285 |
| нительницею. Купеческіе амбары  ГЛАВА XL. Повздка Погодина въ Гамптонъ-Куръ и Ричмондъ. Размышленіе Погодина объ Англійскихъ и Русскихъ крестьянахъ. Зам'вчаніе Погодина объ Англійской аристократіи. Виндзоръ. Погодинъ возвращается въ Парижъ. Разговоръ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286—290   |
| его съ французомъ-атенстомъ. Прівздъ въ Парижъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290—295   |
| тельныхъ учрежденіяхъ. Россбрунъ. Погодинъ вспоминаетъ Морошкина. Маріенбадъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295300    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Стран.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ГЛАВА XLII. Пребываніе Погодина въ Маріенбадѣ въ сообществѣ Бенардаки, Иноземцева и Гоголя. Отсюда Погодинъ отправился въ Мюнхенъ. Валгала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300-304 |
| ГЛАВА ХІІІ. Погодинъ прівзжаеть въ Мюнхенъ. Свиданіе съ Шевыревымъ. Осматриваеть дворецъ. Открываеть, по указанію П. В. Кирвевскаго, въ Натуральномъ Кабинеть Несторовскаго урода. Изъ Мюнхена Погодинъ увзжаеть въ Швейцарію. Спутники. Констанцское озеро. Бернъ. Погодинъ останавливается у нашего священника. Плаваніе по Женевскому озеру. Шамунь. Письмо Погодина къ Шевыреву и Д. М. Княжевичу. Ферней.                                            | 304—309 |
| ГЛАВА XLIV. Погодинъ въ Миланъ. Повздка въ Комо. На дорогъ изъ Милана въ Парму Погодинъ встръчается съ знаменитымъ Океномъ и вступаетъ съ нимъ въ разговоръ. Погодинъ сообщаетъ Окену о трудахъ Максимовича и Щуровскаго                                                                                                                                                                                                                                  | 309-316 |
| ГЛАВА XLV. Спутникъ Погодина отъ Цармы до Болоньи.<br>Пребываніе Погодина во Флоренціи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 316-319 |
| ГЛАВА XLVI. Возвратный путь Погодина въ Отечество. Мантуя, гдѣ вспоминаетъ Мерзлякова. Верона. Въ Вѣнѣ Погодинъ встрѣчается съ Гоголемъ и продолжаетъ съ нимъ путь въ Россію. Пріѣздъ въ Москву. "Отрывки изъ заключенія" о путешествіи                                                                                                                                                                                                                   | 319—323 |
| ГЛАВА XLVII. Прівздъ Гоголя въ Москву. Щепкинъ извъщаеть объ этомъ С. Т. Аксакова. Впечатльніе, произведенное извъстіемъ о возвращеніи Гоголя въ Россію. Повздка Гоголя вмъсть съ С. Т. Аксаковымъ въ Петербургъ. Письмо Гоголя Погодину. Письмо Погодина къ Максимовичу о своемъ путешествіи. Занятія Шевырева въ Дахау разборомъ библіотеки Моля. Письмо его къ Погодину о посъщеніи Дахау графомъ С. Г. Строгановымъ. Переписка Погодина съ Шевыревымъ | 323-329 |
| ГЛАВЫ XLVIII—L. Погодинъ представляетъ Министру Народнаго Просвъщеніо Отчетъ о своемъ путешествін по Словенскимъ землямъ. За свой Отчетъ Погодинъ снискиваетъ Высочайшую награду. Замъчаніе князя Д. В. Голицына. Позднъйшее примъчаніе Погодина къ своему Отчету. Отрывокъ изъписьма Шевырева къ Погодину                                                                                                                                                | 330—345 |
| ГЛАВА LI (1840 г.). Слухъ о назначеніи Погодина вынаставники къ Великому Князю Константину Николаевичу. Послѣдствія отъ этого слуха для Погодина. Сообщеніе Н. А. Кашинцова графу Бенкендорфу. Пребываніе Погодина въ Сергіевой Лаврѣ. Архимандритъ Филаретъ и А. В. Горскій. Сближеніе съ ними Погодина. Глаголитскіе слѣды въ Новгородской цер-                                                                                                         |         |
| ковной письменности начала XI вѣка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 345-353 |

|                                                                                                                                          | Стран.               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГЛАВА LII. Кончина Министра Юстиціи Д. В. Дашкова.                                                                                       |                      |
| Отзывь о немъ М. А. Динтріева. Письмо князя П. А. Вязем-                                                                                 |                      |
| скаго къ В. П. Титову. Пребывание Гоголя въ Петербургъ и                                                                                 |                      |
| возвращение его въ Москву. Письмо Гоголя Жуковскому о                                                                                    |                      |
| Погодинъ. Письмо Гоголя Погодину. Сношеніе Гоголя съ Макси-                                                                              |                      |
| мовичемъ чрезъ Погодина. Малороссійскія пѣсни. Чтеніе <i>Мер-</i><br><i>твыхъ Душъ</i> . Гоголь сиравляетъ свои именины въсаду Погодина. | 254 260              |
|                                                                                                                                          | 354—360              |
| ГЛАВА LIII. Вивств съ В. А. Пановымъ Гоголь увзжаетъ                                                                                     |                      |
| въ Римъ. Записка М. О. Орлова къ Погодину. Письмо Гоголя                                                                                 |                      |
| къ Погодину. Отвътъ Погодина. Письмо В. А. Панова С. Т.                                                                                  |                      |
| Аксакову о состояніи здоровья Гоголя. Митніе О. С. Акса-<br>ковой о пребываніи Гоголя въ Римт. Письмо Гоголя къ По-                      |                      |
| годину о своемъ выздоровленіи                                                                                                            | 360-370              |
|                                                                                                                                          | 300                  |
| ГЛАВА LIV. Вступленіе Грановскаго на канедру Всеобщей                                                                                    |                      |
| Исторіи Московскаго Университета. Отзывъ Погодина о новых в                                                                              | indo william out the |
| профессорахъ Московскаго Университета. Западники сплотились около Грановскаго. Замъчаніе Хомякова. Письмо Пого-                          |                      |
| дина Максимовичу. Замѣчаніе А. Д. Галахова объ эпохѣ со-                                                                                 |                      |
| роковых годовъ. Кончины: А.Л. Ловецкаго, П. П. Эйнбродта,                                                                                | -                    |
| М. Г. Павлова, С. М. Строева и Н. В. Станкевича. Погодинъ                                                                                |                      |
| погружается въ размышление о суетъ занятий. Письмо Бодянскато                                                                            |                      |
| Погодину по поводу кончины С. М. Строева. Погодинъ посвя-                                                                                |                      |
| щаетъ Строеву и Станкевичу слово воспоминанія                                                                                            | 370 - 377            |
| ГЛАВА LV. Удаленіе А. М. Кубарева изъ Московскаго                                                                                        |                      |
| Университета. Отношение Погодина къ Грановскому. Продол-                                                                                 |                      |
| жаеть враждовать съ Коченовскимъ. Прощаніе Грановскаго                                                                                   |                      |
| съ студентами, окончившими курсъ въ 1840 году. Сочувственное                                                                             |                      |
| отношеніе къ Погодину его слушателей. Отзывъ Погодина о                                                                                  |                      |
| А. Н. Поповъ и К. Д. Кавелинъ. Возвращение Шевырева въ                                                                                   | 0 === 000            |
| Mockby                                                                                                                                   | 377—382              |
| ГЛАВА LVI. Сближение Погодина съ Уваровымъ. Погодинъ                                                                                     |                      |
| костить въ Порфчью. Уваровъ возвращается въ Петербургъ                                                                                   |                      |
| и оттуда пишеть къ Погодину. Повздка Уварова въ Варшаву                                                                                  |                      |
| и за границу. Письма его къ Погодину. Уваровъ заболѣваетъ                                                                                |                      |
| въ Кіевъ. Полубольнымъ возвращается въ Петербургъ. Без-                                                                                  | 200 200              |
| покойство Погодина. Письмо Уварова къ Погодину                                                                                           | 382—388              |
| ГЛАВА LVII. Вступленіе А. О. Бычкова, Н. В. Калачова                                                                                     | 388—398              |
| и А. А. Куника на поприще пауки                                                                                                          | 900—990              |
| ГЛАВА LVIII. Погодинъ выпускаеть въ свътъ свое со-                                                                                       |                      |
| чиненіе о Несторы Отзывы объ этомъ трудѣ Круга и К. Н. Бестужева-Рюмина. Мечта Погодина объ исторіографствѣ.                             |                      |
| Оборона Несторовой Лътописи Буткова. Митие о ней Погодина.                                                                               |                      |
| Откликъ Бодянскаго Погодину по новоду нападенія Буткова                                                                                  |                      |
| на перваго. Рецензія въ Галатев Ранча на книгу Буткова.                                                                                  |                      |
| Избраніе Буткова въ члены Общества Исторіи и Древностей                                                                                  |                      |
| Россійскихъ                                                                                                                              | 399-406              |
|                                                                                                                                          |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Стран.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ГЛАВА LIX. Занятія Погодина Древнею Русскою Исторією. Письмо Гоголя къ Жуковскому озанятіяхъ Погодина. Сношенія Погодина съ Троицкими учеными. Бесёды патріарха Фотія. Письмо Горскаго къ Погодину. Письмо А. А. Куника къ П. М. Строеву о Бесёдахъ Фотія. Порфирій открываетъ на Авонт Вестоди Фотія. Погодинъ пишетъ Похвальное Слово Карамзину. Письмо князя П. А. Вяземскаго. Сближеніе Погодина съ А. И. Тургеневымъ п Ф. Ф. Вигелемъ. Историческія бестоды съ последнимъ. Письмо Вигеля къ Хомякову      | 407415  |
| ГЛАВА LX. Секретарство Погодина въ Императорскомъ Обществъ Исторіи и Древностей Россійскихъ. Предложеніе, сдъланное Шевыревымъ Обществу объизданіи Георгія Амартола. Это предложеніе Шевырева не имъло успъха. Печатаніе третьяго тома Повиствованія о Россіи Арцыбашева. Преставленіемъ Императрицы Елисаветы Петровне Арцыбашевъ думаль завершать свое Повъствованіе. Дъла мижевыя мёшаютъ ему заниматься Русскою Исторією                                                                                   | 415-421 |
| ТЛАВА LXI. Приношеніе Н. И. Лобойко въ даръ Обществу Исторіи и Древностей Россійскихъ собранія книгъ и рукописей. Труды Лобойки по Исторіи Уніи. И. Н. Даниловичъ. Описаніе Москвы, совершаемое Снегиревымъ. Сношенія Погодина съ членами Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ. Намѣреніе Погодина заняться описаніемъ Сунодальной Библіотеки. Столкновеніе Погодина съ Сунодальнымъ разпичимъ. Письмо къ Погодину митрополита Филарета                                                                   | 421428  |
| ГЛАВА LXII. Подъ своею редакцією Погодинъ выпускаеть двѣ книжки Русскаго Историческаго Сборника. Вь засъданіи Общества Исторіи и Древностей Погодинъ читаеть разсужденіе о происхожденіи Русскаго Государства. Кончина А. Ө. Малиновскаго. Назначеніе князя М. А. Оболенскаго въ преемники Малиновскаго. Основаніе Одесскаго Общества Исторіи и Древностей, которое своимъ бытіемъ обязана Д. М. Княжевичу и Н. И. Надеждину. Заграничное путешествіе Надеждина. Письмо по этому поводу Бодянскаго къ Погодину | 428-436 |
| ГЛАВА LXIII. Древлехранилище Погодина. Образцы<br>Словенскаго Древленисанія, пзданные Погодинымъ. Письмо по<br>поводу этого изданія И. С. Аксакова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 436—444 |
| ГЛАВА LXIV. Прівздъ Гая въ Россію. Неурожай 1840 года. Внутреннія дёла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444-451 |
| ГЛАВА LXV. Явленіе Отечественных Записок подъ редакціей А. А. Краевскаго, сдёлавшихся органомъ Западниковъ.  ГЛАВА LXVI. М. А. Максимовичъ за свою Исторію Древней Русской Словесности дёлается первою жертвою наступательнаго движенія Западниковъ. М. А. Максимовичъ падаетъ Кіевлянинг, посвященный старинъ Кіевской п Галиц-                                                                                                                                                                               | 451—457 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Стран.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| кой. Задаетъ Погодину задачу написать о Черниговскомъ кня-<br>жествъ и объ отраженіи Кісвской Руси въ Зальсьъ. Переписка<br>Погодина съ Максимовичемъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 457—466 |
| ГЛАВЫ LXVII—LXVIII. Словенофилы: Хомяковъ, Кир <del>кев</del> скіе, К. С. Аксаковъ и Ю. Ө. Самарина. Отношенія къ нимъ<br>Погодина и Шевырева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 466-477 |
| ГЛАВА LXIX. Прівздъ Могена въ Москву. Посвщаетъ Московскія гостинныя. Знакомится съ Погодинымъ. Письмо Ю. О. Самарина къ Могену. Въ письмъ этомъ Погодинъ увидълъ "илодъ" своихъ лекцій. Г. С. и И. С. Аксаковы. Письмо И. С. Аксакова къ Погодину. Замѣчаніе Герцена о Москвъ                                                                                                                                                                                                              | 477—486 |
| ГЛАВА LXX. Переписка Погодина съ Шевыревымъ объ изданіи Москвитянциа. Гоголь отклоняетъ Погодина отъ намѣренія издавать Литературныя Прибавленія къ Московскимъ Выдомостямъ. Шевыревъ возвращается въ Москву и вмѣстѣ съ Погодинымъ начинаетъ приготовляться къ изданію Москвитянина съ 1841 года. Сочувствіе Уварова къ этому предпріятію Погодина. Объявленіе объ изданіи Москвитянина                                                                                                    | 486-492 |
| ГЛАВА LXXI. Отношенія къ пзданію <i>Москвитянина</i> :<br>Князя П. А. Вяземскаго, М. А. Дмитріева, К. С. Сербиновича,<br>В. И. Даля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 492-497 |
| ГЛАВА LXXII. Погодинь привлекаеть кь участю въ <i>Москвитанинъ</i> двъ Духовныя Академіи: Московскую и Кіевскую. Письма Краевскаго къ Погодину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 498—501 |
| ГЛАВА LXXIII. Сочувственное отношеніе къ зарождаю-<br>щемуся Москвитянину: А. Ө. Бычкова, Н. К. Калайдовича, И. Я.<br>Горлова и др. Скептическое отношеніе къ успѣху предпріятія<br>Погодина: Н. А. Загряжскаго, В. В. Григорьева. Программа<br>Москвитянина подвергается строгой критикѣ одного анонима.<br>Погодинъ съ робостью приступаетъ къ изданію Москвитянина.<br>Празднуеть крестины Журнала: Характеристика Погодина и<br>Шевырева какъ журналистовъ, сдѣланная Ө. И. Буслаевымъ. | 501508  |
| тионирова папи порражинотовь, одвишими о. н. пуставошно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001 000 |

| - |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

Въ 1837 году, Наслѣдникъ Русскаго престола, достигнувъ совершеннолѣтія, предпринялъ путешествіе по Русскому Царству, судьбы котораго надлежало ему въ свое время принять въ бразды своего правленія.

2 мая, онъ выбхалъ изъ Царскаго Села и направился, чрезъ Новгородъ, Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку, Пермь, Екатеринбургъ и прибылъ въ Тобольскъ. Такимъ образомъ, обозрѣвъ, отъ запада къ востоку, т.-е. отъ Парскаго Села до Тобольска, всю Европейскую Россію и часть Азіатской, Великій Князь предпринялъ обратное путешествіе въ Москву. Слѣдуя изъ Тобольска черезъ Ялуторовсьъ и Курганъ въ Оренбургскую губернію и оттуда чрезъ Оренбургъ, Уральскъ, Казань, Симбирскъ, Пензу, Тамбовъ, Воронежъ, Тулу, Калугу, Смоленскъ, 24 іюля прибылъ въ царствующій градъ Москву 1).

"Одинъ", повъствуетъ Жуковскій, "пошелъ онъ сквозь густую толпу народную въ Успенскій Соборъ и остановился у входа передъ крестами, и митрополитъ Филаретъ началъ его привътствовать" <sup>2</sup>). "Съ особенною радостію срътаемъ тебя", сказалъ Владыка, "послѣ твоего путешествія даже въ другую часть свѣта, хотя все въ одномъ и томъ же Отечествъ; ибо сердце наше трепетно слѣдовало за твоимъ раннимъ, дальнимъ и быстрымъ полетомъ.

Но что значить сіе путешествіе? Не то ли, что сказаль

древній мудрець: обходяй страны умножить мудрость? Тебѣ должно наслѣдовать мудрость, объемлющую огромнѣйшую изъ царствъ земныхъ: и дальновидная попечительность Августѣй-шаго Родителя твоего, сверхъ домашняго руководства къ сей мудрости, назначила для тебя учебною храминою—Россію...

Се и на древлепрестольный градъ простираешь наблюдательные взоры. Глубокая мысль ведетъ тебя почтить здёсь Святыню, освящающую царей и хранящую приснопамятный покой освященныхъ ею твоихъ родоначальниковъ. Здёсь наипаче прикасаешься къ сердцу Россіи, и его жизненной силы, которая есть наслёдственная любовь къ наслёдственнымъ государямъ". 3).

По свидътельству Жуковскаго, Митрополитъ "говорилъ просто, безъ всякаго витійства, но, думаю, никогда не говорилъ такъ выразительно... Я чувствовалъ трепетъ благоговънія, слушая его и смотря на молодаго прекраснаго Цесаревича, который смиренно принималъ его слова, окруженный народомъ, вдругъ утихшимъ и плачущимъ... Такія минуты ръдки въ жизни человъческой; здъсь было не просто одно великольпное зрълище, но, можно сказать, представилось въ одномъ видимомъ образъ все, что есть великаго, нравственнаго въ судьбъ людей и царствъ".

Патріотическое сердце Погодина не могло остаться глухо къ этому торжественному событію. "Наконецъ старая Москва", писалъ онъ, "дождалась своего Царственнаго Сына, своего вожделѣннаго Первенца. Давно уже радостная вѣсть ходила по городу, обѣщая близкое прибытіе; но чѣмъ короче становился срокъ, тѣмъ живѣе ощущалось желаніе. Скоро ли пріѣдетъ Наслѣдникъ? Скоро ли пріѣдетъ Наслѣдникъ? слышалось безпрестанно. Добрые Москвитяне какъ будто завидовали меньшимъ своимъ братьямъ, которымъ досталось счастіе прежде ихъ увидѣть Великаго Князя. Извѣстія объ его путешествіи читались и перечитывались съ жадностію. Но вотъ приближается назначенное время. Онъ былъ уже въ Смоленскъ, проѣхалъ Вязьму, осматривалъ славное Бородинское поле,

обагренное священною кровію Русскихъ героевъ 1812 года. Остались только одни сутки. Завтра онъ будетъ въ Москву...

Государь Цесаревичь прибыль ночью, съ 23 на 24-е іюля и остановился въ Николаевскомъ дворцѣ. Съ самаго ранняго утра народъ началъ собираться въ Кремль... И вотъ подалъ свой голосъ нашъ древній благовѣститель, большой Успенскій колоколь. Сердца встрепенулись при его знакомомъ звукѣ, которымъ нятьсотъ лѣтъ по великимъ днямъ призывается православный народъ Русскій въ храмъ Успенскій. Чѣмъ-то сладостнымъ, роднымъ душа наполнялась Долго продолжался благовѣстъ, протяжный, торжественный. Нетериѣніе увеличивалось. Всѣ мысли соединены въ одно, всѣ взоры устремлены на дворецъ, ожиданіе...

И воть показался онь на крыльцѣ, юный, прекрасный, величественный... Все бросилось къ нему на встрѣчу, отовсюду послышалось радостное: воть онъ! воть онъ! Иванъ-Великій загремѣлъ вдругъ всѣми своими колоколами...

Онъ идетъ въ Успенскій Соборъ, первопрестольный храмъ Русскаго Царства, поклониться Святынъ Отечества, гробамъ Московскихъ Чудотворцевъ-въ храмъ, заложенный еще святымъ Петромъ митрополитомъ, который далъ Москвъ первое благословеніе; гдѣ священнодѣйствовалъ святый Іона, принявшій на свою эпитрахиль младенца Іоанна-Великаго; гдъ состязался съ Грознымъ смиренный митрополитъ Филиппъ; гдъ покоятся смертные останки Гермогена и Филарета; столько въковъ возносились теплыя молитвы Господу всёхъ великихъ событіяхъ, рёшавшихъ судьбу Отечества, где, въ бъдственную годину-въ Междуцарствіе, пародъ Русскій, въ лицъ своихъ выборныхъ людей, молился, кольнопреклоненный, о еже избрати ему Царя по сердцу Божію, и гдѣ этотъ избранный, Михаилъ, также юноша, просилъ у Бога помощи для уврачеванія кровавыхъ язвъ земли Русской; гдѣ Петръ-Великій, еще отрокъ, явилъ первые опыты своей души могущественной... О какія воспоминанія!.. И вдругь въ этомъ святилищѣ Русской Исторіи, между славными памятниками сѣдой

древности, среди тружениковъ, страдальцевъ и мучениковъ за Отечество, является этотъ юноша чистый, безпорочный, невинный, ихъ нареченный преемникъ, готовый итти по слѣдамъ ихъ, нести ихъ тяжкое бремя, трудиться не щадя живота своего для благоденствія родины! Умилительное зрѣдище!

Отворяются двери Успенскаго Собора; предшествуемый свътильниками выходить Митрополить, держа Кресть въ поднятыхъ рукахъ. За нимъ Великій Князь съ непокровенной главою, съ потупленными взорами, въ сопровождении заслуженнаго Градоначальника Московскаго, своихъ руководителей и наставниковъ, и знативишихъ сановниковъ. О, какъ прекрасенъ онъ былъ въ эту минуту! Какою прелестію сіяло младое, открытое чело его! Сколько добра и счастія сулила эта кроткая улыбка!.. И сколько завѣтныхъ мыслей пробудилось въ Русскомъ умъ... И мысль о немъ, и мысль о народъ Русскомъ, младшемъ сынъ человъчества, твердомъ и пламенномъ, когда свъдущей рукою приводятся въ движенія завѣтныя струны его сердца, народѣ свѣжемъ, бодромъ, который готовъ по мановенію своихъ в'єнценосцовъ лет'єть на смерть, какъ на брачное пиршество, который сохраняеть еще всю свіжесть чувства, теперь, когда время восторговь для Европы миновалось, и эгоизмомъ обуялся вѣкъ. "Отецъ ты нашъ, отецъ ты нашъ!" восклицали съдые старики, опираясь на костыли свои, и потухающими взорами ловя движеніе Царственнаго Юноши. "Отецъ ты нашъ" въ этихъ простыхъ словахъ заключается весь смыслъ Русской Исторіи. Не гордись предъ нами, Западъ, своими знаменитыми учрежденіями! Мы чтимъ твоихъ подвигоположниковъ, и отдаемъ справедливость ихъ благод вніямъ для челов вчества, но имъ не завидуемъ, и съ гордостію указываемъ на свои: Западу западное, Востоку восточное.

Изъ Успенскаго Собора пошелъ Великій Князь въ Благовѣщенскій, напоминяющій Царямъ Русскимъ, что они такіе же люди, и обязаны давать отчетъ предъ высшимъ Судіею наровнѣ со всѣми своими подданными. Протоіереи Благовѣщенскіе преемственно носять званіе духовниковъ царскихъ; потомъ въ Архангельскій—гдѣ покоятся тлѣнные останки его державныхъ предковъ: и Калиты, и Донскаго, и великаго Іоанна, и Грознаго, и Михаила, и Алексѣя. Еще новыя впечатлѣнія! Какъ краснорѣчивы были для него эти каменные гробы съ простыми древними надписями, которые, по угламъ и стѣнамъ древняго храма, остались одни отъ славы великихъ міра сего—безмолвные свидѣтели бренности человѣческой.

Совершивъ молитву въ сихъ священныхъ храмахъ, поклонясь гробамъ предковъ, Великій Князь пошелъ въ Грановитую палату, древнее жилище Русскихъ Царей.

"Смотрите, вотъ онъ, вотъ онъ", слышались вездѣ восклицанія, "вотъ онъ поднимается по Красному Крыльцу! Какой молодецъ! Выше всѣхъ! А что еще будетъ!" Не останавливаясь, мы повторимъ здѣсь эти слова, слова національныя, Русскія, которыя очень много значатъ въ устахъ всякаго Рускаго человѣка, не отдѣляющаго еще красоты и великости тѣлесной отъ красоты и великости душевной.

Москва чувствуеть, кажется, какую-то особенную приверженность къ Великому Князю Александру Николаевичу, своему первенцу со временъ Петра Великаго, своему уроженцу, какъ называють его простолюдины Московскіе.

Давно ли, кажется, праздновала она его рожденіе? Давно ли надъ колыбелью его раздалася чистая пѣснь Жуковскаго, и вѣщій поэтъ, обращаясь къ Августѣйшей Матери, восклицаль о судьбѣ его между страхомъ и надеждою:

Да встрътить онь обильный честью въкъ! Да славнаго участникъ славный будеть! Да на чредъ высокой не забудеть Святъйшаго изъ званій человъкъ! Жить для въковъ въ величін народномъ, Для блага встху—свое позабывать, Лишь въ голосъ отечества свободномъ Съ смиреніемъ дъла свои читать: Вотъ правила Парей...

Давно-ли раздалась эта пѣснь? И вотъ прошло уже почти двадцать лѣтъ, и этотъ младенецъ уже присягалъ служить вѣрою и правдою Царю и Отечеству. Вотъ онъ странствовалъ двѣнадцать тысячъ верстъ, одну частицу неизмѣримой вемли Русской—нѣсколько десятинъ въ полѣ своего будущаго дѣланія. И вотъ пріѣхалъ онъ въ первопрестольный градъ своихъ предковъ, на свою родину, къ своей колыбели, и вотъ пріобщается любви народной!

О, цвѣти, нашъ несравненный цвѣтъ! Сохрани долго, долго, навсегда настоящую чистоту души твоей, мужайся въ силахъ, пребудь утѣшеніемъ твоимъ Августѣйшимъ Родителямъ, послужи и помощью въ державныхъ трудахъ своему славному отцу, отцу земли Русскія, ибо Русскіе въ царяхъ видятъ отцовъ своихъ! Люби насъ всегда, какъ любишь теперь, какъ любить училъ тебя онъ, а любовь народная тебя не обманетъ, и съ нею тебѣ нечего будетъ бояться на свѣтѣ—кромѣ Бога" 4).

Ожидая прибытія Государя Наслѣдника, графъ С. Г. Строгановъ поручилъ Погодину написать записку о Москвѣ. Само собою разумѣется, что Погодинъ съ радостію принялъ это порученіе и кромѣ того задумалъ "о двѣнадцати лекціяхъ для Наслѣдника". Къ назначенному времени записка была готова <sup>5</sup>). По сознанію самого Погодина, записка эта ему "очень удалась, особенно заключеніе, которое должно было привести въ восторгъ Наслѣдника, еслибы была прочтена имъ наканунѣ прибытія" <sup>6</sup>).

Въ этой Запискъ Погодинъ объяснялъ значеніе Москвы для Русскихъ. "Москва", писалъ онъ, "переставъ быть средоточіемъ Исторіи со временъ Петра Великаго, осталась средоточіемъ Русскаго могущества, просвъщенія, языка, литературы, промышленности, торговли, вообще Русской національности. Петербургъ, согласно съ мыслью своего основателя, своимъ положеніемъ, согласно даже съ своимъ именемъ, есть городъ Европейскій: въ наружности, образѣ жизни, образѣ мыслей, характерѣ, онъ носитъ явственный отпеча-

токъ чужихъ краевъ. Москва сохраняетъ еще свою національность, со всёми ея добродётелями, и, если угодно, недостатками. Вотъ почему она можетъ назваться представительницей Святой Руси. Вотъ почему всякій Русскій питаетъ сыновнее благогов вніе къ этому первопрестольному граду свопредковъ. Здѣсь Святыня Отечества, здѣсь почиваютъ Великіе Угодники и Чудотворцы, теплыми своими молитвами заступники родины предъ престоломъ Вышняго. Здёсь покоятся тлѣнные останки великихъ основателей и благодѣтелей Россіи. Здёсь памятники всёхъ важныхъ событій. Здёсь цари принимають вѣнецъ свой и клянутся блюсти уставы Отечества. Здѣсь вѣрный народъ ихъ въ эту великую минуту молится за ихъ благополучное царствованіе. Словомъ, здёсь земля историческая, здѣсь Русскій духъ въ очью совершается. Вотъ почему, въ важныя и решительныя эпохи, Русская преданность Въръ, Отечеству, Государю, являются въ Москвъ во всемъ своемъ блескъ и величіи. Если Петербургъ называется главою Россіи, то Москва безъ сомнѣнія есть ея сердце, сердце горячее, пылающее любовью къ Отечеству, которое живо быется при всякой его радости, которое тяжко ноетъ при всякомъ бъдствіи, которое готово на всякія пожертвованія, на труды и бользни, на раны и смерть, для его счастія, которое свято дорожить его славою, и которое пламенно, искренно любить добрыхь, великихь царей, посылаемыхь ей Богомь".

"Но зачёмъ", продолжаетъ Погодинъ, "я началъ это нравственное изображеніе Москвы? Великому Князю, для котораго я имёю счастіе писатъ эту записку, откроется она сама. Когда императорскій флагъ на Кремлевскомъ Дворцё возв'єстить его прибытіе, когда большой Успенскій колоколъ начнетъ свой торжественный благов'єсть, и Царская площадь покроется тьмочисленнымъ православнымъ народомъ, и единодушное ура! грянетъ громомъ при вид'є вождел'єннаго державнаго первенца Москвы, пусть онъ всмотрится въ эти лица, пусть онъ вслушается въ эти звуки: опъ услышитъ въ нихъ, онъ прочтетъ въ нихъ, ясн'є вс'єхъ л'єтописей, нашу Исторію; онъ постигнетъ по нимъ в'єрн'єе

всѣхъ статистическихъ выкладокъ тайну Русскаго могущества; онъ узнаетъ въ эту великую минуту откровенія, что такое Москва, что такое Русскій человѣкъ, что такое Святая Русь; предъ нимъ разоблачится ея безконечное будущее, его высокое предназначеніе, и юное, чистое, добродѣтельное сердце его насладится такими чувствованіями, какихъ выше, священнье нѣтъ для царей на этомъ свѣтѣ" 7).

Записка эта понравилась Государю Наследнику и онъ пожаловаль автору ея перстень. Даръ сей вручилъ Погодину Жуковскій, котораго онъ просиль передать Великому Князю: "Скажите ему, что я писаль отъ души и радъ, что ему понравилось"; а графъ С. Г. Строгановъ передалъ Погодину желаніе Наследника, чтобы онъ написаль ему о важнейшихъ эпохахъ Русской Исторіи. "И эта форма хороша", заметиль по этому поводу Погодинъ.

Когда же Записка о Москов была напечатана, то произвела благопріятное для автора ея впечатлёніе. "Всё говорять" писаль онь, "о моей статьё. Въ Клубъ, чтобы видёть дёйствіе статьи. Въ Клубъ всё хвалять мою Записку о Москов" в). Познакомившись съ этою Запискою, Максимовичь писаль своему пріятелю изъ Кіева: "Благодарю тебя... за твою Записку... меня плёнившую лиризмомъ Русскимъ заключенія" в).

Во время пребыванія Жуковскаго въ Москвѣ, Погодинъ часто съ нимъ видѣлся. Слушалъ его разсказы объ Арзамасѣ, о смерти Пушкина, объ его молодости. Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ ужасно досадовалъ "изъ самолюбія", что ему не удалось вмѣстѣ съ И. И. Дмитріевымъ и Жуковскимъ побывать въ Англійскомъ Клубѣ. Въ тоже время онъ убѣждалъ Жуковскаго "приняться за переложеніе Кіево-Печерскаго Патерика" 10).

Въ это время друзья и почитатели Жуковскато задумали въ честь его дать праздникъ, устройствомъ котораго занимался Шевыревъ и писалъ Погодину: 1) "Цыганъ... 2) Лишнихъ никого не будетъ, кромѣ знакомыхъ Жуковскаго, пріятелей, и литераторовъ незнакомыхъ. Но за то заплатимъ подороже. 3) Ужинъ будетъ славный, готовитъ поваръ покойнаго Ва-

силія Львовича Пушкина—воспоминаніе. 4) Не худо бы и сегодня вечеромъ побывать въ Сокольникахъ, чтобы видѣть, какъ устроится дѣло. 5) О куплетахъ что же? — Мнѣ некогда. Ты съѣздилъ бы къ Баратынскому, который приглашенъ. 6) Приглашать надобно въ половинѣ 9 или въ 8 часовъ. 7) Съѣзди къ Жихареву — онъ живетъ на Прѣснѣ, въ средней Прѣсненской улицѣ, на дачѣ графини Толстой. 8) Вы всѣ лѣнивы, неповоротливы вы, живете за тысячу верстъ и никто не хочетъ навѣдаться и пособить дѣлу. Ты даже забылъ о Загоскинѣ, Верстовскомъ, Аксаковѣ, Геништѣ, за которыхъ взялся".

Погодинъ, желая украсить этотъ праздникъ присутствіемъ стараго наставника Жуковскаго—престарѣлаго А. А. Прокоповича-Антонскаго, писалъ ему на лоскуткѣ бумаги: "Московскіе знакомые Жуковскаго даютъ ему завтра вечеръ—не угодно ли Вашему Превосходительству принять въ томъ участіе". На томъ же лоскуткѣ Антонскій отвѣчалъ: "Для праздниковъ я уже не гожусь, а отъ дружеской бесѣды не отрекаюсь—и когда назначите время и мѣсто, пріѣду" 11). Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстны подробности объ этомъ праздникѣ.

Между тёмъ, 9 августа 1837 года, Государь Наслёдникъ изъ Москвы предпринялъ новое путешествіе въ Полуденную Россію и въ сентябрѣ присутствовалъ на знаменитомъ смотру въ Вознесенскѣ. "Щепкинъ", отмѣчаетъ Погодинъ въ своемъ Дневникъ, "разсказываетъ о чудесахъ въ Вознесенскѣ. Всемогущество Русское" 12). Совершивъ затѣмъ путешествіе въ Крымъ, Наслѣдникъ, въ началѣ октября, прибылъ въ Кіевъ.

"Вечеромъ 5 октября", повъствуетъ Максимовичъ, "древняя матерь Русскихъ городовъ была обрадована и озарена прибытіемъ своего Великаго Князя и Государя Цесаревича, обозръвавшаго въ томъ году Русскую землю... Тогда и для меня въ Кіевъ было достопамятное времячко, особенно 2-е число октября, когда я въ торжественномъ собраніи Университета, въ присутствіе Уварова, читалъ свою рѣчь Обг участій и значеній Кіева въ общей экизни Россіи; потомъ 6-е и 7-е, которое провель я съ Жуковскимъ, будучи проводникомъ ему по всему

Кіеву... Изъ представляющейся съ Андрея Первозваннаго обширной понорамы Кіева... Жуковскій пристальнье всего вглядывался въ ту сторону, гдф Вышгородъ, градъ Ольгинъ, и срисоваль себѣ тотъ видъ... Рано утромъ 8-го октября онъ обнялъ меня на прощанье; и это уже было последнее мое съ нимъ свиданіе" 13). Вмѣстѣ съ тѣмъ Максимовичъ писалъ Погодину: "Благодарю тебя за твою Записку о Москвъ... Съ моей стороны могу отвъчать тебъ-моею Рпино о Кіевп, которая здёсь слушана была съ полнымъ для меня успёхомъ. Прочтите же и вы Москвичи съ любовію мое Кіевское слово. Послѣ тагостныхъ экзаменовъ, у насъ были времена торжественныя.. Сначала Царь прітхаль и быль прекрасень какъ Божія гроза; потомъ дней шестнадцать пробыль Уваровъ, дъйствуя здъсь съ полнымъ достоинствомъ Русскаго Министра Просвъщенія, наконецъ пріъздъ Наслъдника былъ свътлою радугою на небосклонъ Кіевскомъ. . Жаль, что ты не здъсь на это время, -- твое горячее Русское сердце подышало бы здёсь сладко духомъ Русскимъ. Прибавь къ этому Жуковскаго, впервые любующагося Кіевомъ, по коему я былъ проводникомъ ему, - а въ Академіи и Пещерахъ еще въ сопровожденіи Иннокентія, и можешь представить, какъ хорошъ для меня быль въ это время Кіевъ. Чтобы было тебѣ пролетѣть птахомъ черезъ поля далекія на эту пору въ колыбель Православной Руси" 14).

Изъ Кіева Наслѣдникъ направился чрезъ Полтаву, Таганрогъ, въ Аксай, куда прибылъ изъ Закавказъя и Императоръ Николай І. "У меня", пишетъ Юрьевичь, "отлегло на душѣ много: мы, благодареніе Творцу, благословившему наше путешествіе шестимѣсячное, съ ввѣреннымъ намъ залогомъ, теперь его передаемъ отцу Государю, и по тому считаемъ путевую заботу нашу оконченною" 15).

Въ концѣ октября 1837 года, Императоръ Николай со всѣмъ Дворомъ вернулся въ Москву изъ своего дальняго путешествія. "Плакалъ въ Кремлѣ", писалъ Погодинъ "смотря на народъ и Царя", и ему "все думалось о Государѣ и объ

аудіенціи у него, что и какъ сказать ему, а "хотѣлось мнѣ приблизиться къ нему. Смѣло сказаль бы я ему", продолжаетъ Погодинъ, "что не меньше его люблю Отечество". Въ тоже время Аксаковъ разсказывалъ Погодину "многія черты великодутія Николая".

Между темъ Наследникъ при посещении 3 декабря 1837 года Московскаго Университета, прослушалъ лекцію Погодина. "Быль у меня на лекціи Насл'єдникъ", записаль Погодинъ въ своемъ Дневники, "читалъ дѣльно, хотя и сухо". 16) Въ своей же Автобіографической Запискть, Погодинъ представилъ болъе подробное описание этого события. "Наслъдникъ", читаемъ тамъ, "прівхаль въ Университеть на мою лекцію, и послв нея, по дорогѣ приглашенный, зашелъ къ Давыдову на лекцію Русской Словесности. Мнъ приходилось читать объ окончаніи Норманскаго періода, и я не дёлалъ никакихъ особенныхъ приготовленій къ лекціи, даже и не предупрежденный начальствомъ о посъщении. Мнъ не хотълось употребить ни одного лишняго слова, и оставилъ лекцію совершенно въ томъ видѣ, какъ она обыкновенно бываетъ. Это студенты замътили и были довольны. А постороннимъ посттителямъ такая безнарядность показалась странною. Впрочемъ я замѣтилъ о себѣ, что въ подобныхъ случаяхъ я не имъю ни охоты, ни силы, ни умѣнья приготовляться " 17).

Въ это же время Погодинъ получилъ отъ П. А. Муханова слѣдующую записку: "Сегодня будетъ вечеръ у Н. А. Муханова; Онъ поручилъ мнѣ весьма, весьма пригласить васъ, сдѣлать ему величайшее одолженіе пожаловать къ нему на вечеръ. Будетъ Жуковскій. Будетъ также графъ Александръ Толстой все вамъ знакомые люди, а дамъ никого " 18).

По возвращеніи въ Петербургъ Императорской Фамиліи, а именно 17 декабря 1837 года, сторѣлъ Зимній Дворецъ. Пожаръ, начавшійся въ 8 часовъ вечера, продолжался во всей своей силѣ до восхожденія солнца, и только въ эту минуту Императоръ Николай изволилъ возвратиться къ своему семейству. Встрѣтившійся въ это время съ Государемъ

Никитенко замѣтилъ: "Онъ ѣхалъ въ саняхъ и очень привѣтливо кланялся; блѣдепъ, но спокоенъ. Мнѣ показалось, что физіономія его была менѣе сурова, чѣмъ обыкновенно" <sup>19</sup>).

"Такъ разрушился", повъствуетъ Жуковскій, "нашъ Зимній Дворецъ, въ которомъ жила Екатерина, первая вступившая въ стѣны Дворца, воздвигнутыя Елисаветою. Изъ Зимняго Дворца Императоръ Павелъ послалъ Суворова испытать силу Россіи противъ возрастающаго могущества Франціи. Зимній Дворецъ былъ свидътелемъ и свътлыхъ и темныхъ временъ Александра І. Изъ онаго Дворца смотрълъ онъ на разрушеніе, производимое волнами, и горько плакалъ, порываясь спасать погибающихъ и чувствуя всю ничтожность своей власти передъ бездушнымъ могуществомъ стихіи. Въ Зимнемъ Дворцъ проводила и кончила жизнь свою современница и соучастница всѣхъ царствованій, коихъ событіямъ онъ былъ свидѣтель. Здісь жила Государыня Марія Өеодоровна, супругою Наслідника Имперіи, Императрицею, матерью двухъ императоровъ. Изъ дверей Зимняго Дворца Императоръ Николай I вышелъ на площадь, кипящую народомъ, въ первую и самую рѣшительную минуту своего царствованія. Какъ ни горестно видѣть", продолжаеть Жуковскій, "въ развалинахъ тѣ величественные чертоги, которые такъ блистали въ дни торжественные, но они скоро воздвигнутся снова и можетъ быть великолъпнъе прежнихъ; но то, что было освящено воспоминаніемъ лучшаго и драгоціннівйшаго въ жизни, - убізжища многихъ лътъ, изъ одного царскаго колъна перешедшія къ другому, оно исчезло невозвратно и никакому зодчему не построить ихъ по прежнему 20).

Въ Москвъ это грозное событіе произвело потрясающее впечатльніе. "Сгоръль Зимній Дворець"! восклицаеть Погодинь, "не есть ли это знаменіе!" Пожаръ Зимняго Дворца, "чуть ли не на одной недъль", замъчаеть онъ же, "съ пожаромъ биржи въ Лондонъ, съ пожаромъ театра въ Парижъ, казался мнъ какимъ то знаменіемъ, и я не могу вспомнить безъ страха объ этихъ удивительныхъ произшествіяхъ

нашего времени! Три главные народа лишились въ одно время тёхъ предметовъ, которые были для нихъ всего на свѣтѣ дороже: жилище царское для русскаго, биржа для англичанина и театръ для француза!—Слабое человѣчество! Тебѣ подаются знаки, но нѣтъ къ нимъ ключа у тебя, нѣтъ азбуки разобрать ихъ, ты не умѣешь читать ихъ, понять ихъ значеніе, въ назиданіе себѣ или предостереженіе" <sup>21</sup>).

## II.

"Обновленіе внѣшнее Московскаго Университета," повѣствуетъ Шевыревъ, "осѣнилось обновленіемъ его храма". Высочайшимъ повелѣніемъ 19 іюня 1834 года приходская церковь св. Георгія на Красной Горкѣ, причисленная къ Университету, возвращена въ епархіальное вѣдомство. Въ Университетѣ, по плану архитектора Тюрина, былъ устроенъ новый храмъ во имя св. великомученицы Татіаны и освященъ 12 сентября 1837 года <sup>22</sup>).

Наканунъ церковнаго торжества Погодинъ былъ у всеночной въ Университетской церкви и замътилъ, что "никого нътъ" 23). Въ присутствии Министра Народнаго Просвъщения С. С. Уварова, освященіе Университетской церкви совершалъ самъ митрополить Филареть. Памятно всёмъ осталось слово Владыки о необходимости соединенія религіи и науки, на тексть Псалмоп'вида: Взысках Господа, и услыша мя, и отг всьхг скорбей моихг избави мя. Приступите кг Нему и просвытитеся, и лица ваша не постыдятся. (Цс. XXXIII, 5—6). "И такъ", сказалъ Владыка, "вотъ домъ молитвы подъ однимъ кровомъ съ домомъ любомудрія. Святилище таинъ приглашено въ жилище знаній, и вступило сюда, и здёсь основалось и утвердилось своими тайнодъйственными способами. Видно, что религія и наука хотять жить вмѣстѣ, и совокупно дѣйствовать къ облагороженію человічества. Снисходительно со стороны религіи; возблагодаримъ ея снисхожденію. Благоразумно со стороны науки; похвалимъ ея благоразуміе...

...Тотъ, который есть Сама—премудрость, и единственный источникъ всякой мудрости, въ которомъ вся сопровища премудрости и разума сопровена, который, открывая Свон сокровища, даетъ премудрость, и отъ лица котораго исходитъ познаніе и разумъ, — Онъ пришелъ сюда нынѣ, и притомъ не только какъ посѣщающій Гость, но и какъ водворящійся Обитатель; и открываетъ здѣсь Свое училище, какого никто кромѣ Его, ни до Него, ни послѣ Его не могъ образовать; — училище, всегда довольно высокое для самыхъ возвышенныхъ умовъ и душъ, и вмѣстѣ довольно простое для самыхъ простыхъ и смиренныхъ земли; училище, которое не ласкаетъ надеждою степени учительской, а хочетъ сдѣлать всѣ народы, не болѣе, какъ учениками, но которое привлекло и переучило но своему древле ученый міръ"...

Въ заключение слова, Архипастырь призывалъ служителей науки къ вышнему свъту словами, начертанными на челъ храма: "Приступите къ Нему, — благоговъющимъ умомъ, върующимъ сердцемъ, молящимся духомъ, послушною волею, приближьтесь, приступите къ Нему, и просвътитесь, и лица ваша не постыдятся" <sup>24</sup>).

Это слово произвело на Погодина сильное впечатлѣніе. "Освященіе церкви Университетской", замѣчаеть онъ, "величественная церемонія. Досадоваль, что профессоровь никого не было. Прекрасныя мѣста въ проповѣди Филаретовой"; а чрезъ нѣсколько дней послѣ этого онъ посѣтилъ Митрополита. 25).

Въ это же время другъ Погодина, Шевыревъ, повинуясь новому уставу, написалъ разсуждение для получения степени доктора. Это была цѣлая книга, подъ заглавіемъ Теорія Поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ. Въ назначенное время для диспута, обширная, великолѣпная аудиторія въ новомъ зданіи Университета, едва могла вмѣщать многочисленное собраніе. Въ числѣ посѣтителей были князь Д. В. Голицынъ, И. И. Дмитріевъ и графъ С. Г. Строгановъ. По отзыву одного современника, "посѣтители съ истин-

нымъ удовольствіемъ слушали діалектическія, краснорѣчивыя возраженія профессоровъ Давыдова, Погодина, Крюкова и Павлова. Авторъ же декторской диссертаціи успѣшно защищалъ основныя положенія своей книги <sup>26</sup>).

Почти одновременно съ Шевыревымъ защищалъ свою диссертацію, тоже на степень доктора, и Морошкинъ: О владъніи по началамъ Россійскаго Законодательства (М. 1837). На диспутъ Морошкина присутствовалъ самъ Министръ Юстиціи Д. В. Дашковъ. "Диспутъ", отмъчаетъ Погодинъ въ своемъ Дневникъ, "возражалъ я дъльно, но пе скруглилъ, пе приготовясь заранъе. Пріятно видъть Министра Юстиціи, блюстителя правды, въ кругу теоретиковъ, бесъдующихъ съ нимъ" <sup>27</sup>).

Хотя Погодинь въ своей Автобіографической Запискъ и говорить, что въ 1837 году графъ С. Г. Строгановъ быль уже кажется не расположенъ къ нему; но Дневникъ Погодина говорить иное <sup>28</sup>).

Подъ 17 апрыля—31 іюля. "Откровенныя бесёды съ графомъ Строгановымъ. Кажется и любить, и вёрить, а выходить все не такъ. Онъ хочеть быть всёмъ и недовёрчивъ, и мнителенъ".

Подъ 21 августа. "Цѣлый часъ просилъ графа Строганова о Чистяковѣ. Нѣтъ: попалось ему въ голову: возвышеніе гимназій и только. Не понимаетъ причинъ, ибо не знаетъ Русскихъ, но добръ и любезенъ".

Подъ 21 сентября. "Къ графу Строганову. Очень любезенъ. Я опасался было, что не говорятъ ли ему обо мнѣ какихъ-либо клеветъ. Говорилъ съ нимъ о гимназіяхъ, онъ все слушаетъ. О церкви".

Подъ 3 октября. "Къ Строганову, для разсужденія о газетъ и журналъ. Слушаетъ, но не слышитъ".

Подъ 2 ноября. "Строгановъ говорилъ Черткову, что я унижаю себя изданіемъ книгъ. Каково невѣжество! И каково натолковано ему".

Подъ 7 ноября. "Объдъ у Строганова. Графъ очень любезенъ. Я сказалъ ему о путешествіи, и онъ не прочь. Онъ

тронулъ меня очень. Я все въ тѣни. Погодите. Самолю-біе".

Приведенныя записи ясно свидътельствують, что графъ С. Г. Строгановъ еще сохранялъ къ Погодину, по крайне мъръ въ 1837 году, добрыя чувства. Сохранившееся же письмо къ Погодину, пострадавшаго за Надеждина, почтеннаго старца А. В. Болдырева (отъ 1 ноября 1837 года), подтверждаетъ это положеніе. "Отъ скуки", писалъ Болдыревъ, "занимаюсь я кой-чёмъ съ малолётнимъ моимъ племянникомъ. При этихъ занятіяхъ раздумался я недавно о томъ, какъ мучатся учители и какъ мучатъ дътей, обучая ихъ грамотъ. Жаль мнъ стало и тъхъ и другихъ. Я сталъ думать — какъ бы этому горю помочь. Следствіемь было составленіе этой книжечки, которой при семъ представляю вамъ шесть экземпляровъ. Взгляните на нее-и потомъ раздарите дътямъ, которыхъ вы такъ любили прежде, а теперь върно еще болъе любите. Мнъ пришло на мысль, пельзя-ли ее ввести въ убздныхъ училищахъ? И есть-ли бы она стоила того, то нельзя-ли представить графу С. Г. Строганову на разсмотреніе? Знаю, какт хорошо расположент къ вамъ Графъ, я покорнъйше просилъбы васъ представить ему одинъ экземиляръ съ этою цёлію. Не говорите ему до времени, что я составиль ее. Если-бы Графъ согласился ввести ее въ увздныхъ училищахъ, тогда вы могли-бы сказать ему, что она составлена мною".

Да и самъ Погодинъ, подъ 11 января 1837 года, отмѣтилъ въ своемъ Дневникъ слѣдующее: "ѣздилъ прогуляться къ Шевыреву и радовались вмѣстѣ тому добру, которое можно будетъ сдѣлатъ въ Университетѣ".

Отношенія же Погодина къ молодымъ профессорамъ, пріѣхавшимъ изъ Германіи, которымъ покровительствовалъ графъ Строгановъ, были въ это время тоже невраждебныя, а скорѣе добродушныя, о чемъ свидѣтельствуетъ опять-таки неложный свидѣтель, Дневникъ Погодина:

сказываль о несчастномь положеніи учености въ Петер-бургъ".

Подъ 11 августа, "Объдалъ у пріъхавшихъ и разстолстъвшихъ нашихъ юношей профессоровъ".

Подъ 18 августа. "Объдалъ у философовъ Ръдкина и Крылова, чтобы ихъ пощупать".

Подъ *3 сентября*. "Въ Университетъ слушалъ лекцію Крылова. Хороша, но не студентамъ".

Подъ 11 сентября. "Завтракалъ у Крюкова. Схватка Шевырева съ Перевощиковымъ и я разнималъ".

Подъ 13 сентября. "Въ банѣ съ Крыловымъ. Толковали объ Университетѣ; а будетъ онъ славный юристъ. Не женить-ли на Аксаковой".

Подъ *5 октября*. "Обѣдалъ у Кубарева съ Крыловымъ. Замѣчаніе о молодыхъ магнатахъ, которымъ ученье не на долго дается".

Къ кружку Станкевича Погодинъ въ это время тоже не питаль враждебныхь чувствь, а скорее напротивь. По крайней мъръ предъ своимъ отъъздомъ за-границу Н. В. Станкевичъ написалъ Погодину самое дружелюбное письмо (отъ 19 августа 1837 года). "Готовясь отправиться", писаль онъ, "за-границу, долгомъ поставляю себъ еще разъ благодарить васъ за расположеніе, которымъ я пользовался и вмѣстѣ съ твмъ благодарить за участіе, которое вы приняли въ моемъ братъ... Завтра пускаюсь я въ путь. Думаю воспользоваться еще въ продолжении двухъ, трехъ недъль если не купаньемъ, то питьемъ въ Карлсбадъ, а оттуда въроятно отправлюсь въ Берлинъ. Холера, опустошающая Неаполь, заставила меня отложить поъздку въ Италію до будущаго года. Нътъ худа безъ добра; я свято върю этой пословицъ. Пробывши полгода въ Берлинъ, я, можетъ быть, другими глазами буду смотръть на Италію и найду въ ней больше задачь для себя. Желаю душевно по возвращеніи въ Россію найти васъ совершенно здоровымъ и встрътить въ васъ прежнее расположение ко мнъ <sup>с. 29</sup>).

Но зато съ старыми профессорами Погодинъ продолжалъ

враждовать, о чемъ свидътельствуетъ опять-таки Дневникъ его:

Подъ 10 сентября. "Смѣялся безъ памяти надъ глупостью Каченовскаго. Положительно и отрицательно. Плутни Давыдова".

Подъ 18 сентября. "Въ Университетъ. Разсказы о козняхъ, приписываемыхъ Давыдову, о намъреніи ссорить Уварова съ Строгановымъ, и прочія гадости".

Подъ 23 сентября. "Перевощиковъ разсказывалъ о гадостяхъ Давыдова. Ни одинъ ректоръ не осмотрѣлъ ни одной переправки, а ихъ на сто тысячъ въ годъ. Каково. Все это общій плутни".

Чтобы смягчить эти суровыя приговоры о человѣкѣ, который немало таки потрудился на нивѣ Русскаго Просвѣщенія, обратимся къ позднѣйшимъ воспоминаніямъ Погодина и тамъ мы найдемъ слѣдующія строки: "Намъ казалось, что всѣ интриги въ Университетѣ происходятъ отъ Давыдова, чрезъ письмоводителей, которыхъ онъ всегда умѣлъ забирать къ себѣ въ руки, чрезъ Каченовскаго, который его слушался. Сколько тутъ было справедливаго или сколько онъ былъ тутъ виноватъ, съ умысломъ и безъ умысла, Богъ знаетъ. А между тѣмъ это былъ человѣкъ примѣчательный и во многихъ отношеніяхъ достойный".

Что же касается до другаго, дъйствительнаго или мнимаго, недоброжелателя Погодина—Каченовскаго, то, по свидътельству тогдашняго его слушателя, Ю. Ө. Самарина,—Каченовскій въ это время до того состарился, что "не былъ въ состояніи прочесть о чемъ бы то ни было лекціи для слушателей своихъ; онъ читаль про себя, надъ развернутою кни-

гою, горячо спориль съ авторомъ ея, бранилъ его, одобрялъ, улыбался ему; но о чемъ трактовала книга, что нравилось или не нравилось профессору, все это для насъ оставалось тайною. Подъ конецъ дёло дошло до того, что вмѣсто пятидесяти человѣкъ, у него обыкновенно бывало на лекціи отъ десяти до пятнадцати, и тѣ занимались своимъ дѣломъ". Да и самъ Погодинъ писалъ Максимовичу: "Каченовскій такъ отупѣлъ, что ничего не понимаетъ" зо).

Тогдашнее состояніе Московскаго Университета навело Погодина на слѣдующую мысль: "Если Университетъ", писаль онъ, "при всей доброй волѣ, напримѣръ моей, трудно исправить, то кольми паче какое-нибудь присутственное мѣсто, и министерство, гдѣ исконп такъ ведется. Слѣдовательно, все это зависитъ отъ общественной нравственности и образованія" 31).

Изъ Университетской братіи, Погодинъ въ это время сблизился съ другомъ и товарищемъ Языкова, знаменитымъ врачомъ Өедоромъ Ивановичемъ Иноземцовымъ. Сближеніе это вскорѣ перешло въ крѣпкую дружбу, которая не прерывалась до конца жизни обоихъ. Въ сентябрѣ 1835 года, Иноземцовъ поселился въ Москвѣ и занялъ въ Московскомъ Университетѣ каеедру Практической Хирургіи 32). Много лѣтъ спустя Погодину удалось выразить торжественно свои чувства къ нему какъ "полезному профессору, искусному врачу, благонамѣренному гражданину, доброму человѣку!" 33)

## Ш. ....

Профессорская дѣятельность Погодина все еще продолжала распадаться по двумъ каеедрамъ, Всеобщей и Русской Исторіи, и это очень затрудняло его и мѣшало пристальнѣе заниматься главнымъ и любимымъ его предметомъ—Русскою Исторіею. По свидѣтельству тогдашняго слушателя, Ю. Ө. Самарина, Погодинъ цѣлый годъ держалъ своихъ студентовъ на торговлѣ Азіатскихъ народовъ и не дошелъ до Грековъ за это же время онъ издалъ вторую часть своихъ Лекцій по

Герену о политикт, связи и торговль главных народовъ древняю міра, въ которой разсматриваются Кареагеняне, Евіопляне, Египтяне и Греки. Замъчательно, что на заглавномъ листъ стоитъ 1836 годъ; цензорское позволение Каченовскаго состоялось 22 ноября 1835, а книга выпущена только въ концѣ 1837. Причину этого замедленія объясняетъ Погодинъ въ своемъ предисловіи. "Я", пишетъ онъ, "медлиль изданіемь второй части моихь Лекцій отчасти потому, что ожидаль окончанія Геренова сочиненія; но Герень слишкомъ долго не выдаетъ его, и я рушился кончить теперь начатое діло, тімь боліве, что Русская Исторія призываеть меня сполна на свое любезное поле. По этой причинъ я оставляю нока Реформацію и другія части Новой Исторіи, которыя у меня почти обработаны, но см'єю ув'єрить, что не останусь въ долгу у своихъ слушателей: выдамъ все это когда нибудь вмѣстѣ съ нѣсколькими книжками Афоризмовъ и очищу публично свой отчетъ во временномъ преподаваніи Всеобщей Исторіи". Въ бумагахъ Погодина отыскался листокъ, на которомъ рукою Каченовскаго написано: "дензоръ Каченовский имъетъ честь увъдомить его высокоблагородіе Михаила Петровича Погодина, что если на 257-й страницъ вмъсто: "какъ въ Авинахъ такъ и вездъ, кромъ тираній, народомъ"... будеть поставлено: "какъ въ Анинахъ, такъ и во всъхъ преческих республиках, народомъ...", то онъ, цензоръ, не затруднится подписать билетъ. Страницу надобно перепечатать". Приказаніе цензора было исполнено и на 257 страницѣ Лекиій мы читаемъ: "Правильные и постоянные налоги опредълялись законами... Обстоятельства, разумфется, измфияли эти постановленія, съ согласія народа. Чрезвычайныя, в роятно, опредълялись какт вт Авинахт, такт и во встхт Греческихт республиках, народомо".

Неуспъхъ полезнато предпріятія Погодина нознакомить Русскихъ съ важнъйшими произведеніями иноземныхъ историковъ не охладилъ ревности его и онъ неутомимо продолжалъ начатое. Въ это время онъ задумалъ издать Всеобщую Исто-

рическую Библіотеку. Это предпріятіе еще болье сблизило его съ Троицкою Духовною Академіею, ректоромъ которой въ то время быль архимандрить Филареть, знаменитый впосльдствіи историкь Русской Церкви, скончавшійся въ сань архіепископа Черниговскаго и Ньжинскаго. "Уважая любовь вашу теплую къ просвыщенію", писаль онъ Погодину (отъ 6 октября 1837 г.), "препровождаю къ вамъ сочиненія студентовъ Московской Духовной Академіи". Вербуя сотрудниковъ для своего предпріятія, Погодинъ обратился къ протоіерею Ө. А. Голубинскому съ просьбою указать ему на способныхъ студентовъ Духовной Академіи.

Выборъ отца Голубинскаго, между прочими, палъ на Капитона Ивановича Невоструева и Иринарха Ивановича Введенскаго. Оба, впослъдствіи, своими почтенными трудами записали свои имена въ Исторіи Русской Литературы и оба они трудились и для Всеобщей Исторической Библіотеки зъ). Такимъ образомъ съ помощію ихъ и другихъ сотрудниковъ, Погодину удалось представить своимъ соотечественникамъ, въ переводъ съ Нъмецкаго, произведеніе Пелица—Исторію Пруссіи и Саксоніи; Гасса—Исторію Ломбардіи; Германна—Исторію Неаполя и Сициліи; Раушника—Исторію Нъмецкой Ганзы.

Съ однимъ изъ своихъ сотрудниковъ, а именно съ Иринархомъ Ивановичемъ Введенскимъ, Погодинъ въ это время завязалъ болѣе тѣсныя сношенія.

Прославившійся впослѣдствіи какъ переводчикъ Англійскихъ романовъ и какъ наставникъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, коихъ многіе питомцы обязаны ему за тотъ божественный огонекъ, который онъ возжегъ въ сердцахъ ихъ, преподаваніемъ Исторіи Русской Литературы, Иринархъ Введенскій \*) былъ сыпъ священника села Жукова, Петровскаго уѣзда, Саратовской губерніи. "Онъ", по выраженію его біографа, "вскормленъ былъ грудью не наемницы, а грудью своей матери, его убаюкивали въ колыбёли звуки родного слова, первымъ воспитателемъ его является отецъ нѣжно любившій

<sup>\*)</sup> Родился 21 поября 1813 года.

своего сына". Даровитый мальчикъ на седьмомъ году возраста бътло читалъ церковныя книги и, по приказанію отца, отправляль обязанность дьячка. Мъстоположение села Жукова было чудесное. Родитель Иринарха быль трудолюбивый и домовитый хозяинъ; у него были свои собственныя нивы, пчельникъ и сънокосы. Недалеко отъ его дома, окруженнаго садикомъ, струилась быстрая ръчка; на одномъ берегу ея возвышался лъсъ; на другомъ тянулись свътлыя поля, покрытыя богатою жатвой. Среди этой природы свободно расцвътала младенческая жизнь Введенскаго. По достиженіи восьмильтняго возраста, Иринарха отвезли въ Пензенское духовное училище. "Никогда не забуду", писаль онь, "техъ горючихъ слезъ, которыя проливала мать при первой разлук со мною . За порогомъ школы иная картина представилась юному Иринарху-чужіе люди, суровая школьная дисциплина и розгиэта ultima ratio Пензенскаго педагога.

Въ продолжение четырехлътней школьной жизни, Введенскій учился очень прилежно и особенно охотно занимался Латинскимъ языкомъ. Вдругъ, попадается ему въ руки Карамзинъ и увлекаетъ его за собой неотразимою силой. Съ этой поры Карамзинъ дълается для него любимымъ писателемъ, первымъ учителемъ. "Тятенька", писалъ онъ отцу, "не посылай мнѣ лепешекъ, а пришли еще Карамзина; я люблю его; я буду читать его по ночамъ и за то буду хорошо учиться".

Изъ Пензенскаго духовнаго училища Введенскій поступиль въ Саратовскую Семинарію. Въ день этого перехода
Введенскій получиль отъ своего отца въ подарокъ Исторію
Государства Россійскаго. При рѣдкой даровитости, Введенскій, живучи въ Саратовѣ, "быль необычайно благочестивый
юноша, даже аскетическаго направленія. Сохранилось преданіе, что въ Саратовѣ по ночамъ онъ уединялся на загородную Соколову гору, на берегу Волги, царящую надъ всѣмъ
Саратовымъ, и тамъ, встрѣчая восходъ солнца, молился п
пѣлъ: Слава въ вышнихъ Богу.

15 іюля 1834 г., Введенскій окончиль курсь наукь въ Семинаріи и поступиль въ Московскую Духовную Академію. Въ то время студенты Духовной Академіи страстно любили свътскую литературу. Они выписывали почти всѣ журналы, которые переходя изъ рукъ въ руки, зачитывались до уничтоженія. Самъ Введенскій поперемінно переходиль оть историческаго сочиненія къ филологическому, отъ древняго писателя къ современному, отъ стараго фоліанта къ журналу. Въ письмъ къ отцу Анастасію, онъ писалъ: "Среди пріятныхъ занятій и чтенія знаменитыхъ писателей, я начинаю забывать и объ университетъ. Теперь я живу въ древнемъ языческомъ мірѣ, гуляю по Риму вмѣстѣ съ консуломъ и ораторомъ Цицерономъ, курю виміамъ Юпитеру и ругаюсь съ Верресомъ. Ночью я ухожу въ садъ и тамъ среди уединенія, вздергивая носъ къ верху, начинаю произносить ораторскія рѣчи, подражая Цицероу 36)". Сохранилось любопытное автобіографическое письмо Введенскаго къ Погодину въ которомъ читаемъ: "При крѣпкомъ сангвиническомъ темпераментъ, я получиль отъ природы душу сильную, воображение живое, способности быстрыя. Такимъ пріфхаль я въ Духовную Академію. Не имъя ни мальйшей склонности къ предметамъ, требующимся для образованія Русскаго пастыря церкви, и занимаясь большею частію предметами (напр. Французскою, Нъмецкою и Англійскою словесностію), на которые Академія вовсе не обращаеть вниманія, я шель тамь однакожъ весьма хорошо, и безъ большихъ усилій съ своей стороны, могъ получить степень магистра богословскихъ наукъ. Таково было мое положеніе, когда неопытный, вовсе не им'ввшій понятія о свъть и людяхь, я вошель въ домъ Засъцкихъ. Судьба моя решилась, когда я увидель и узналь ее... Страсть мою замътили еще прежде, чъмъ самъ я могъ дать себъ отчетъ въ своихъ чувствахъ. Меня лелъяли, подавали всякую надежду на осуществление моихъ видовъ; меня сближали съ нею, позволяли открыто говорить ей о своей любви; я быль въ ихъ дом'в почти свой... Адски подготовленный случай въ одно мгновеніе разстроиль всё мои надежды; и я погибъ! Убитый и душою и тёломъ, семь мёсяцевъ пролежаль я въ Московской больницё. Меня не навёстили, мнё не отвёчали на письма, писанныя въ бореніяхъ между жизнію и смертію, меня забыли".

Но незабыль несчастного добрый наставникъ его, достопочтенный о. протојерей Ө. А. Голубинскій, который писалъ о немъ Погодину (10 іюля 1838 г.). "Состраданія вашего прошу къ студенту Введенскому. Четыре года назадъ тому онъ поступилъ въ Московскую Духовную Академію съ очень хорошими способностями и познаніями, и въ философскомъ отдёленіи причислень быль къ студентамъ перворазряднымъ. Но на последнемъ году учебнаго курса жестокая и продолжительная бользнь заставила его просить увольненія изъ Академіи, и онъ уволенъ прежде окончанія курса только со степенью студента, между тъмъ какъ прежде могъ надъяться магистерской степени. Прежде бользни быль съ нимъ въ Москвъ несчастный случай, подавшій поводъ къ невыгоднымъ объ немъ слухамъ, о которомъ онъ самъ скажетъ вамъ: но искреннее раскаяніе изгладило следы онаго; после того въ теченіи полугода, до сего времени, не было въ его жизни ничего предосудительнаго. При пособіи Московскихъ врачей онъ получилъ исцеление отъ своей болезни, и теперь желаетъ слушать уроки въ Московскомъ Университетъ, побуждаясь къ этому усердною ревностію къ ученію. Проту васъ покорнъйше, если онъ окажется по испытаніи достойнымъ, удостоить его принять въ Университетъ. Положение его крайне жалко: онъ обязанъ помогать своей матери бъдной вдовъ; а между темъ самъ не иметъ въ Москве ни родныхъ ни знакомыхъ и не знаетъ куда преклонить голову. Если бы вамъ возможно было доставить ему случай—хоть на время—давать уроки въ какомъ-нибудь домѣ, вы оказали бы этимъ ему великое благодённіе. Не откажитесь быть благодётелемъ этому безпріютному б'єдняку". Погодинъ подалъ руку помощи и приняль бъднаго студента къ себъ въ домъ въ качествъ учителя своего Пансіона. Но этотъ бѣдный студентъ, вступая въ Пансіонъ Погодина обладалъ знаніемъ языковъ Греческаго и Латинскаго, Французскаго, Нѣмецкаго и Англійскаго и это знаніе открывало ему свободный доступъ въ область няти знаменитыхъ литературъ. "Вы", писалъ Введенскій Погодину, "сдѣлали для меня такъ много добраго, что я не умѣю, и не хочу благодарить васъ на словахъ. Жизнъ моя отселѣ принадлежитъ вамъ. Счастливымъ себя почту, если со временемъ въ состояніи буду на дѣлѣ оказать вамъ свою благодарность".

Вмёстё съ тёмъ Погодинъ доставилъ ему возможность поступить въ Московскій Университеть. Но на первыхъ же парахъ Введенскій озадачилъ Погодина представленіемъ ему счета. Въ Погодинскомъ Архивѣ сохранился этотъ счетъ, писанный на клочкѣ бумаги собственноручно Введенскимъ, въ которомъ значится: "Мундиръ, панталоны, манишка, галстухъ и жилетъ—150 р. Шинель—120 р. Треуголка и шпага—30 р. Танцклассъ—80 р. Викторъ Гюго и Шиллеръ—110 р. Двѣ пары перчатокъ и картузъ—15 р. Очки—18 р. Подвода—30 р. Итого 553 р.". На этомъ счетѣ Погодинъ написалъ: "Иринархъ Введенскій просилъ у меня денегъ, живя у меня, на эти расходы".

Но Московскій Университеть не удовлетвориль Введенскаго. "Поступивъ туда", писаль онъ Погодину, "въ такомъ возрасть, въ которомъ давно уже надлежало бы изъ онаго выдти, я думалъ, что по крайней мъръ успъхами своими съ избыткомъ вознагражду эту запоздалость, и со славою выду изъ заведенія, куда такъ нечаянно привела меня судьба. Но вотъ уже прошло почти два академическихъ года, а я не сдълалъ равно ничего? Оправдываться ли мнъ? Но на всъ мои извиненія можно дать одинъ отвъть: человъкъ съ твердою волею всегда съумъетъ стать выше обстоятельствъ, какъ бы тяжелы они ни были. Не словами, а самымъ дъломъ надлежало бы мнъ оправдать себя; своими поступками долженъ бы я доказать, что не принадлежу къ числу головъ слабодушныхъ, которыхъ планы могутъ рухнуть при малъй-

шей неудачь. Но Боже мой! что мнь дылать, когда погасла энергія въ моей душь? Что мнь дылать, когда какая-то непонятная сила давить меня на каждомъ шагу, и перепутываеть всё мои мысли? Много образовывалось въ голове моей плановъ, много предпріятій; но всѣ они или замирали при самомъ своемъ рожденіи, или оставляемы были при началъ ихъ осуществленія. Еще при самомъ поступленіи моемъ въ Университеть, я собрался писать подробный разборь вашихъ Афоризмовт: я бросиль это предпріятіе тотчась послів начала. По порученію И. И. Давыдова съ жадностію я принялся было переводить съ Немецкаго Эстетику Сольгера; но целый годъ пролежала у меня эта книга попустому, и я отдалъ ее назадъ Давыдову. Что могло быть лестиве для меня вашего порученія—написать статью о духовныхъ училищахъ; но къ стыду моему и эта статья до сихъ поръ не окончена! Не давно образовалась было у меня мысль написать другую статью — о современном состояни Философии в нашем Отечество. Коротко знакомый съ изучениемъ этого предмета въ нашихъ академіяхъ, я могъ представить университетскому начальству статью интересную, и во многихъ отношеніяхъ любопытную; но силь не стало у меня и положить начало этому труду. Въ послъднее время я ръшился было писать не менъе важную статью-о-трудах наших историков. Моимъ намъреніемъ было-показать особенно ваше вліяніе въ ученомъ свѣтѣ; но до сихъ поръ энергіи не достаетъ и на изученіе матеріаловъ, потребныхъ для осуществленія этого труда. И теперь, когда пишу къ вамъ это письмо, за мною множество дълъ, исполненіе которыхъ не терпить ни малейшаго отлагательства; а я и опять не дѣлаю ничего и, что всего хуже, ничего не могу делать! Я хожу, какъ Каинъ, съ печатію отверженія на своемъ лицѣ, хожу безъ мысли, безъ цѣли, безъ плана. Если бы я убъждень быль, что при нравственной смерти воскресеніе не возможно точно также, какъ при смерти физической, то ни минуты бы не медлиль прекратить дни своей жалкой жизни, которая теперь такъ отяготительна, ненавистна

для меня. Но зачёмъ я долженъ умереть именно въ двадцать шесть лътъ, ничего не сдълавъ ни для себя, ни для свъта? Какая бы въ этомъ случав была цвль моей безжизненной жизни? А главное: зачёмъ въ такомъ случав Провидение дало мнѣ множество стремленій, порывовъ, которые смѣло могу назвать чистыми, благородными? Неужели мои таланты, пусть слабые, но все-таки таланты, должны погибнуть при самомъ моемъ развитіи?.. Нътъ, я не долженъ умирать. Но для чего же и жить мнѣ, когда знаю, что энергія души моей все гибнетъ болѣе и болве, и когда знаю, что скоро я окончательно долженъ буду погибнуть для нравственной, и, быть можетъ, физической жизни? Неужели со временемъ, продолжая быть безполезнымъ для себя и другихъ, я долженъ буду окончательно вести свою жизнь въ какой нибудь богадельне, нюхая табакъ со своими собратами, изъ которыхъ конечно я буду самымъ жалкимъ, несчастнымъ, и въ то же время безполезнъйшимъ существомъ".

Не успѣшно шли занятія Введенскаго и по Погодинскому Пансіону, въ чемъ онъ самъ чистосердечно сознается въ письмъ своемъ Погодину: "До сихъ поръ худо я соотвътствоваль вашимъ обо мнъ надеждамъ, и нисколько не успъль быть вамъ брагодарнымъ за ваши благодъянія. Адское состояніе моего духа, обрекающее меня на совершенное бездъйствіе, вовсе лишаетъ меня возможности оказывать вамъ на дёлё свою признательность... Мысль, что я такъ много облагодътельствованъ вами и въ тоже время другая мысль, что до сихъ поръ поступки мои дълаютъ меня въ глазахъ вашихъ человъкомъ, ни сколько не умъющимъ чувствовать вашихъ благодъяній, мучаеть меня со всею тиранскою жестокостію, какую только можете вообразить. Время быть можеть оправдаеть меня и покажеть, уміно ли я быть признательнымь; но теперь при настоящемъ состояніи, для меня физическая невозможность исполнять и самыя легкія ваши порученія. Мнъ стыдно встрачаться съ вами, совастно смотрать на васъ, тяжело говорить съ вами!".

Такимъ образомъ Введенскій, не найдя счастья въ Москвъ, ръшился искать его въ Петербургъ. "Перебирая въ головъ своей", писаль онь Погодину, "различныя средства, которыя бы могли вывести меня изъ этого нравственнаго оцепененія, я остановился на одномъ, которое могу считать надежнъйшимъ. Я хочу, я долженъ, непремънно долженъ отправиться изъ Москвы вт Петербурга, и докончить свое образование въ Петербургскомъ Университетъ. Вотъ мои побужденія и надежды при этомъ намъреніи. Вопервыхъ, честь моя будеть не запятнана въ Петербургскомъ Университетъ; и посъщая въ ономъ лекціи, я не буду, какъ здёсь, видёть нравственнаго своего униженія: стало быть я буду спокойнъе, и надежнъе пойду по тому поприщу, на которое чувствую себя призваннымъ. Мий тамъ не нужно будеть, какъ здёсь, безпрестанно стыдиться самаго себя и краснъть передъ наставниками, когда стану исполнять обязанности, ими на меня возлагаемыя".

Въ концъ февраля 1840 года, Введенскій оставиль Москву и переселился въ Петербургъ и оттуда (2 марта) писалъ Погодину: "Положеніе въ какомъ я поставленъ, ділають лишними всѣ объясненія на счеть выѣзда моего изъ Москвы. кончено. Я въ Петербургъ... Впрочемъ вотъ логика, по которой я мыслиль и дёйствоваль, оставляя Москву. 1) Я надёялся въ Петербургъ застать васъ, а въ такомъ случаъ считалъ безопаснымъ свое положение. 2) Такъ какъ Петербургъ вмѣщаетъ въ себъ почти до пятисотъ тысячъ жителей, а изъ нихъ по крайней мфрф пятьдесять тысячь можеть обезпечить мое состояніе, то я полагаль, что изь этихь пятидесяти тысячь найдется хоть одна душа, которая и моей душѣ дастъ возможность держаться въ тѣлѣ. Теперь оба эти начала, выведенныя, какъ видите, изъ законовъ чистаго разума, оказались ложными. И 1) Черезъ два часа по прівздв въ Петербургъ, я прочель въ зд $\pm$ шнихъ Bndomocmsxz, что за день до моего прівзда вы отправились въ Москву. 2) Всп добрые люди, къ кому я ни относился съ своею персоною, только лишь удивлялись моей безразсудности и легкомыслію, нисколько не

облегчивъ моей участи. Нашелся только одинъ, весьма бѣдный и недавно бывшій въ моемъ положеніи поставленный, человѣкъ, который принялъ во мнѣ живѣйшее, какое только могъ, участіе. Ему то обязанъ я тѣмъ, что могу дней пять не умереть съ голоду, и тѣмъ, что имѣю возможность писать къ вамъ. Результатъ всего этого тотъ, что единственная моя надежда теперь все-таки на васъ, и только на васъ. Если вы будете имѣть безпримѣрное великодушіе принять теперь во мнѣ участіе, я спасенъ. Въ противномъ случаѣ... но я и самъ не знаю, что будетъ въ противномъ случаѣ... Всегдашнее мое положеніе—съ голоду умереть не возможно, справедливо можетъ быть въ отношеніи ко всѣмъ мѣстамъ Русской Имперіи, но только вовсе не въ отношеніи къ богатому Петербургу".

Оставляя домъ Погодина, Введенскій рекомендоваль на свое мъсто товарища своего по Московской Духовной Академіи Петра Спиридоновича Билярскаго впоследствии знаменитаго академика. Рекомендуя этого достойнаго ученаго, Введенскій писаль Погодину: "Жаль, если мой примъръ заставить васъ худо думать и объ немъ. Но могу увърить васъ, что мои поступки ничего не имфють общаго ни съ его жизнію, ни съ характеромъ. Съ воображеніемъ болье спокойнымъ и умомъ основательнъйшимъ, онъ соединяетъ въ себъ всъ свойства человъка, который, смъло могу сказать, вполнъ достоинъ будетъ вашего локровительства. Сверхъ того, не стѣсненный подобно мнъ, многими посторонними обстоятельствами, онъ всегда полезнъе меня будетъ для юношей воспитывающихся въ вашемъ домѣ. Во всякомъ случаѣ я не желалъ бы, чтобы кто другой заняль мое мъсто въ вашемъ домъ, не желаль бы между прочимъ и потому, чтобы съ отбытіемъ своимъ не оставить въ васъ навсегда дурнаго впечатленія о заведеніи, где получиль я окончательное образованіе" 37).

Вскорѣ по прибытіи въ Петербургъ, Введенскій поступиль на филологическое Отдѣленіе Философскаго факультета С.-Петербургскаго Университета зв) и по свидѣтельству современника, удивлялъ не только студентовъ, но и профессоровъ

своими громадными познаніями и могь бѣгло объясняться по Латынѣ съ самимъ Графе<sup>(39</sup>).

Занимая канедру Всеобщей Исторіи, Погодинъ имѣлъ утвшеніе въ средв своихъ слушателей пріобрвсть любовь и уваженіе. Къ числу слушателей Погодина принадлежаль и достопочтенный И. Я. Горловъ, со славою занимавшій каоедру Политической Экономіи въ Казанскомъ и С.-Петербургскомъ университетахъ. Приготовляясь въ Дерптъ къ занятію этого высокаго поста, Горловъ писалъ Погодину: "Вы всегда показывали столько участія къ дёламъ моимъ, что это налагаетъ на меня пріятную обязанность, по долгомъ молчаніи, наконецъ извъстить о себъ, особенно теперь, когда я готовъ отрясти школьный прахъ у воротъ Дерпта. Въ срединъ ноября я сдаль наконець роковый экзамень, и на дняхъ получиль резолюцію факультета, который меня единодушно призналь достойнымъ степени доктора Философіи. Теперь мнѣ остается только по обычаю написать и защитить Латинскую диссертацію. Я собраль для ней уже довольно матеріала, и над'єюсь, что въ началѣ марта мѣсяца кончу здѣсь всѣ дѣла. Судя по примъру предшественниковъ, насъ пошлютъ въ Берлинъ, который съ нѣкотораго времени сдѣлался Авинами для Русскихъ. Для меня очень печально думать, что и я отправлюсь единственно только туда. Въ Берлинъ профессоръ камеральныхъ наукъ нѣкто Гофманъ, человѣкъ слишкомъ шестидесяти лътъ. Самъ Раумеръ читаетъ лекціи невыносимо, что върно пспытали Крюковъ и Чивилевъ, и вообще слава Берлинскаго Университета поддерживается совсёмъ не знаменитостями въ политическихъ наукахъ. Кромъ того, хотъть насъ приковать къ университету, значить сдёлать какое-то glebae adscriptio, совствить невыгодное для нашего образованія. Я воть уже скоро девять льтъ какъ все былъ студентомъ, въ двухъ университетахъ, а въ последнія пять леть изучаль такіе образцы въ нашей наукв, послв которыхъ ничего не услышишь достойнаго въ лекціяхъ, читаемыхъ для начинающихъ только заниматься, и даже читаемых в такими профессорами как Рау въ Гейдельберг ,

или Германъ въ Мюнхенъ. Вообще Германія еще съ старыми формами экономической жизни съ своимъ малымъ интересомъ къ промышленнымъ усовершенствованіямъ окружаетъ наблюдателя атмосферою, въ которой должно заглохнуть его живое стремленіе. Германія им'єть также свои великія преимущества, и я хотъль бы въ ней изучать Исторію и Философію, а Политическую Экономію, Финансы и Статистику во Франціи, или, еслибъ хорошо зналъ по англійски, въ Англіи, этихъ двухъ классическихъ странахъ промышленности и экономическаго законодательства, которыя въ недавнее время для экономистовъ сдълались тымь же, чымь Италія для художниковь. Въ Париже профессорствують теперь два знаменитые ученые по нашей части — Росси и Бланки, другъ и приверженецъ Се, которыхъ чтенія различны какъ полюсы: одинъ строгъ, послівдователенъ, старается все возвести къ одному началу, которое онъ разлагаетъ съ тончайшимъ анализомъ и преслъдуетъ до крайнихъ подробностей; другой живъ, увлекательно говоритъ, преподаетъ науку, безпрестанно обращая вниманіе на современныя экономическія событія, которыхъ причины и следствія онъ истощаеть до полноты самой удовлетворительной. Но мнъ бы не хотилось закабалить себя въ аудиторію, но мисяца четыре посвятить на путешествіе по Франціи. Для меня теперь совершенно понятно, что для того, чтобы имфть живое вфдфніе, проникнутое совершенно наукою, не достаточны мертвыя буквы книги или пустыя аудиторіи, но земля, полная экономическаго движенія и жизни и среди которой наблюдать всв питательные органы государства и ихъ отправленія. Точно такъ, какъ лекарь не довольствуется одними книгами и лекціями, но изучаетъ Медицину въ жизни, при постелъ больнаго. Въ іюлъ мъсяцъ я получиль письмо отъ графа С. Г. Строганова, гдв онъ меня приглашаеть на канедру въ Демидовскомъ Лицев. Для меня было лестно предложение, но я постарался отклонить его, потому что преданъ своей наукъ и не хочу говорить о ней съ дътьми, или почти съ дътьми, которые, заняты всъмъ возможнымъ, служатъ столькимъ господамъ; у меня родъ какой-то

смъшной, сентиментальной ревности. Я, можетъ быть, васъ долженъ благодарить за то, что обратили на меня вниманіе графа Строганова? Графъ въ письмъ не забылъ, что я воспитанникъ Московскаго Университета, и я теперь думаю, не могу-ль воспользоваться этимъ качествомъ, чтобъ просить его ходатайствовать у Министра о томъ, чтобъ меня послади сначала во Францію на годъ, чтобъ дозволили мѣсяца четыре путешествовать, чтобъ для путевыхъ расходовъ увеличили сообразно мое жалованье, и чтобъ наконецъ последній годъ позволили мне провести въ Германіи. Я знаю, что вы, Михаилъ Петровичь, обременены множествомъ занятій, однакожъ смію вась просить написать, какъ по вашему мнѣнію въ этомъ случаѣ поступить? Просить ли черезъ письмо Графа? Или не отнестись ли съ просьбою къ Министру? Или не подать ли прошеніе въ Совъть Московскаго Университета, чтобы меня послали такъ, какъ Драшусова, Бодянскаго? Мнѣ кажется, что резонъ, который я имѣю, основателенъ. И прежніе институтскіе, теперь нікоторые изъ нихъ Московскіе профессора, также подтвердять необходимость пребыванія во Франціи. Политическое состояніе Франція не представляеть для моей головы никакихъ опасностей, потому, что мит двадцать пять лътъ, и что я не новичекъ, но уже девять лътъ занимаюсь политическими науками; кромъ того Tugendbund былъ въ Германіи, общество Burschenschaften въ Нѣмецкихъ университетахъ, дуели и пьянство тамъ; Раумеръ, написавшій Pohlen's Untergang, въ Берлинъ, Гансъ глава Философской школы, тамъ же, и еще недавно Геттингенскій Университеть послаль депутацію профессоровь съ протестомъ къ королю. Между твмъ какъ во Франціи решительное стремленіе къ порядку и спокойствію. Вы бы меня чрезвычайно одолжили, еслибъ предупредили въ мою пользу графа Строганова и представили ему мое дело или лучше желаніе, такъ какъ этого требуетъ истина".

## IV.

Въ началѣ 1837 года, К. С. Сербиновичъ, поздравляя Погодина съ новымъ годомъ, писалъ ему: "дай Богъ успѣховъ въ полезныхъ трудахъ вашихъ на защиту историческаго православія". Въ тоже время Максимовичъ изъ Кіева извѣщалъ его, что "министръ Уваровъ говорилъ, что ты новую готовишь расправу съ Скептическою школою, кою и онъ не жалуетъ, хотя хвалитъ ученость Каченовскаго... Жду твоей расправы съ нетерпѣніемъ... Не хочешь ли я пришлю тебѣ перчатку съ руки Нестора, при разговорѣ о коей Министръ совѣтовалъ мнѣ, шутя, послать всего лучше Каченовскому" 40).

Въ это время Погодинъ написалъ разсужденіе о договорахт Русскихт князей Олега, Игоря и Святослава ст Греками, въ которомъ вопреки Каченовскому, доказываетъ подлинность этихъ договоровъ и находитъ, что они "подтверждаютъ еще болѣе подлинность лѣтописи, и ими по справедливости можетъ гордиться Русская Исторія".

Подъ 3 октября 1837 года Погодинъ записалъ въ своемъ Дневники: "Надъ Несторомъ. Множество посътителей"; а въ ноябрѣ, того же года, онъ уже имѣлъ возможность читать съ каоедры своимъ студентамъ слѣдующее: "Такъ, милостивые государи, по встмъ самымъ точнымъ изследованіямъ, по всёмъ самымъ мелкимъ наблюденіямъ, по всёмъ усильнымъ соображеніямъ, подвергая строжайшей критикъ всъ показанія літописи и всі свидітельства постороннія, хладнокровно, безпристрастно, добросовъстно, въ томъ положеніи, въ какомъ находится нынъ наша Исторія и ея критика, сколько до сихъ поръ извъстно источниковъ и документовъ, мы признаемъ несомнънно, что первою нашею лътописью мы обязаны Нестору, Кіево-Печерскому монаху XI столѣтія. Чѣмъ разнообразнѣйшему допросу подвергается онъ, тъмъ чище, достовърнъе, почтеннъе является предъ глазами всякаго неумытнаго судьи, какъ старый Иродотъ, на котораго также возводимо было много несправедливыхъ подозръ-

ній, въ продолженіи в'єковъ. Вс і клеветы и напраслины сб ігають чужою чешуею съ нетленныхъ его останковъ. Да, милостивые государи, мы обладаемъ въ Несторовой Летописи такимъ сокровищемъ, какого не представить намъ Латинская Европа: какому завидують наши старшіе братья Славяне. Несторъ, во мракъ XI въка, возымълъ первый мысль предать на память въкамъ дъянія нашихъ предковъ, мучительное рожденіе государства, бурное его д'єтство, Несторъ проложиль дорогу, подаль примъръ всъмъ своимъ преемникамъ въ Новъгородъ и Волыни, Владимір'є и Псков'є, Кіев'є и Москв'є, какъ продолжать его историческое діло, безъ котораго мы блуждали бы во тьміз преданій и вымысловъ. Несторъ исполниль это діло съ замічательнымъ здравымъ смысломъ, искусствомъ, добросовъстностью, правдивостью, и, прибавимъ здёсь еще одно прекрасное его свойство, съ теплотою душевною, съ любовію къ Отечеству. Любовь къ Отечеству въ эпоху столь отдаленную, въ эпоху, когда вездѣ господствовала личность, выражение о Русской земль, когда всякій думаль только о Кіевскомъ, Черниговскомъ или Дорогобужскомъ княжествъ, выражение о Русской землъ, въ устахъ святаго отшельника, погребеннаго за-живо въ глубокой пещеръ, обращеннаго всею душею къ Богу, и удъляющаго между тъмъ по нъскольку минутъ на размышленія о земной своей отчизнъ-явленія умилительныя! Такъ, милостивые государи, Несторъ есть прекрасный характеръ Русской Исторіи, характеръ, которымъ долженъ дорожить всякій Русскій, любящій свое Отечество, ревнующій литературной слав'є его, слав'є чистой и прекрасной. Несторъ по всёмъ правамъ долженъ занимать почетное м'єсто въ Пантеон' Русской Литературы, Русскаго просвъщенія, -- тамъ, гдъ блистаютъ имена безсмертныхъ Кирилла и Меоодія, которые научили нашихъ предковъ молиться на своемъ языкъ, между тъмъ какъ вся Европа въ священныхъ храмахъ лепетала чуждые, непонятные, варварскіе звуки; тамъ, гдѣ блистаетъ имя Добровскаго, законодателя Славянскаго языка; тамъ гдѣ мы благоговѣемъ предъ изображеніемъ Холмогорскаго рыбака, Ломоносова; гдф возвы-

шается памятникъ Карамзина, котораго должны мы почитать Несторомъ нашего времени; куда перенесли мы недавно со слезами гробъ нашего Пушкина... Туда, туда, постановимъ мы... не портреть, но освященный образь нашего перваго летописца, знаменитаго инока Кіево-Печерскаго Нестора, провозгласимъ ему въчную память, и будемъ молиться ему, чтобы онъ послаль намь духа Русской Исторіи, ибо духь только, друзья мои, животворить, а буква, буква умерщвляеть; мы будемъ молиться ему, чтобы онъ соприсутствовалъ намъ въ нашихъ розысканіяхъ о предметѣ земной его любви, о предметѣ самомъ важномъ въ системъ гражданскаго образованія, въ коемъ таится все наше настоящее и будущее, объ Отечественной Исторіи; мы будемъ молить его, чтобы онъ подавалъ намъ собой примъръ трудиться не для удовлетворенія своего бъднаго самолюбія, не изъ угожденія своимъ мелкимъ страстямъ, а въ духъ того смиренномудрія, которое внушило ему эти прекрасныя слова, по замічанію моего товарища Максимовича: Азг гръшный Несторг мній всьхг вг монастырь отца вспхъ Өеодосія, — трудиться въ духѣ горячей любви къ Отечеству, съ искреннимъ желаніемъ научиться и узнать истину".

Занимая каоедру Русской Исторіи Погодинь до того увлекался своимъ предметомъ, что задаваль студентамъ слѣдующія темы: 1) о продолжателяхъ Несторовой Лѣтописи; 2) о степенныхъ, разрядныхъ и родословныхъ книгъ; 3) о грамотахъ, договорахъ, хронографахъ, житіяхъ святыхъ; 4) о спискахъ, изданіяхъ и коментаріяхъ Несторовой Лѣтописи. Студенты же считали эти задачи себѣ не по силамъ и поручили своему товарищу М. А. Стаховичу просить Погодина "освободить ихъ отъ сихъ вопросовъ". Съ своей стороны Стаховичъ замѣтилъ Погодину, что вопросы эти "очень частны, и на нихъ въ такомъ видѣ, какъ поставили ихъ, гг. третье-курснымъ весьма будетъ трудно дать удовлетворительные отвѣты" 11).

Въ это же время Погодинъ трудился надъ псправленіемъ своего перваго изданія *Начертаніе Русской Исторіи для имназій*, приготовляя его во второму, исправленному и умно-

женному изданію, которое въ апрёлё 1837 года и вышло въ свътъ. Сознавая недостатки перваго изданія своего учебника, Погодинъ желалъ получить на нихъ указанія; хотя, пишетъ онъ, "шептало мнѣ мое самолюбіе, я имѣлъ право на внимательный строгій судъ, издавая учебную книгу по наукѣ, о которой столько времени сообщаль публикъ свои сочиненія. Далве-критики наши должны были видъть, что книга моя не есть какая-нибудь книгопродавческая спекуляція, ибо десять лътъ, среди историческихъ трудовъ, не принимался я за нее, несмотря на огромныя выгоды, мнѣ предлагаемыя. Я быль увърень, какъ увърень и теперь, что въ ней есть недостатки, несоразмърности, излишества, недомолвки, кои укрылись отъ моего глаза, пригляденнатося къ своему труду, имеющаго свои точки зрѣнія, -- недостатки, очень явственные для чужаго. Я надвялся темъ более, что книга моя могла быть разобрана не одними учеными, а всякимъ образованнымъ человъкомъ... Я надъялся по крайней мъръ, что знакомые мнъ литераторы-журналисты, по сугубымъ обязанностямъ, скажутъ объ ней свое мнѣніе. Я надѣялся, что гимназическіе учители помогутъ мнъ своими практическими наблюденіями. Ничего не бывало; ни одного дёльнаго замёчанія! Я обратился къ некоторымъ лицамъ съ письменными просьбами, и получилъ нѣсколько отм'ятокъ отъ митрополита Евгенія и Арцыбашева, потомъ отъ Морошкина и Бодянскаго. Между тъмъ самъ я увидълъ важные недостатки; я постарался исправить ихъ при этомъ второмъ изданіи". Обращаясь къ педагогамъ, Погодинъ просить ихъ "разбирать и даже бранить его, кому сколько угодно, лишь бы", продолжаеть онь, "только я могь сіи брани употребить въ дѣло. Учители, надзиратели, инспекторы, слыша мои слова изъ устъ учениковъ при урокахъ, могутъ сообщить мнѣ многія полезныя замѣчанія. Самъ я это узналъ на опытъ, слышавъ учениковъ одной гимназіи, проходившихъ Исторію Русскую по моей книгъ... А еслибы духовные, юристы, военные, каждый по своей части, указали мнѣ на ея недостатки!... Иные говорять, что книга моя слишкомъ коротка,

суха, а другіе, что она слишкомъ велика... Я знаю, что она суха, и не имълъ намъренія оживлять ее нисколько. Моя книга есть книга учебная, которая проходится въ классъ, заучивается болье или менье учениками... Учитель передаеть ученику знаніе посредствомъ учебной книги, оживляеть ее, раскрашиваетъ находящійся въ ней очеркъ картины. И потому, учебная книга безъ учителя есть драма неразыгранная актерами, не полное сочиненіе... Другіе говорять, что моя книга слишкомъ обширна... Отвътъ: ...мы привыкли учить изъ Русской Исторіи только по десяти страниць, по ніскольку словь о Рюрикъ, Владиміръ, о Монголахъ, Петръ I, въ мъсяцъ, передъ экзаменомъ. Разумъется, это легче, но кажется, справедливо, вмѣстѣ съ увеличеніемъ требованій по прочимъ отраслямъ воспитанія, увеличить нѣсколько требованія и въ Русской Исторіи, Исторіи Отечественной, которая должна составлять основаніе нашего гражданскаго воспитанія " 42).

Въ то время, когда Погодинъ трудился надъ своимъ учебникомъ, въ надеждъ, что онъ удовлетворитъ требованіямъ Педагогіи, Министръ Народнаго Просвѣщенія С. С. Уваровъ довель до свъдънія Императора Николая І о необходимости составленія для гимназій и вообще для нашихъ среднихъ училищъ учебной книги Русской Исторіи, и всеподданнѣйше представляя программу предполагаемаго руководства, испрашиваль дозволенія сдёлать оную извёстною ученымь и литераторамъ, съ объщаніемъ въ награду отъ Министерства Народнаго Просвъщенія десять тысячь рублей тому изъ нихъ, кто доставить сочинение въ назначенный срокъ, вполнъ удовлетворяющее требуемымъ условіямъ. По воспоследованіи на сіе Высочайшаго соизволенія, Министръ сдёлаль тогда же нужныя распоряженія и отнесъ время представленія сочиненій въ Министерство къ 1 января 1837 года  $^{43}$ ). Графъ С. Г. Строгановъ, получивъ изъ Министерства Народнаго Просвъщенія программу предполагаемаго руководства, поручиль Погодину ее разсмотрѣть. Вотъ что по поводу этого порученія записаль Погодинь въ своемь Дневники: "Строгановъ

далъ мнѣ программу Уваровскую для сочиненія Исторіи. Преглупая и подлая. Писалъ замёчанія на программу. Эти замёчанія Уваровъ припишеть, разумфется, мнф, и воть непріятности безпрерывныя " 44). Вмёстё съ темъ графъ Строгановъ офиціально писалъ Погодину: "Министерство Народнаго Просвъщенія приглашаеть ученыхъ и писателей къ составленію на Русскомъ языкъ руководства къ преподаванію Русской Исторіи въ гимназіяхъ. Въ следствіе сношенія моего по сему предмету съ г. Министромъ Народнаго Просвъщенія, я увъдомляль Его Высокопревосходительство, что составленіемъ означенной книги можете заняться ваше высокоблагородіе". Само собою разум'єтся, что Погодинъ, печатая второе, исправленное и умноженное изданіе своего Начертанія Русской Исторіи, расчитываль, что оно вполнъ можетъ служить руководствомъ къ преподаванію Русской Исторіи въ нашихъ гимназіяхъ, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующая запись въ его Дневники: "Думалъ объ успъхъ моей Исторіи и тогда... Я показаль бы имь, что можно делать для просвъщенія".

Но въ это самое время, въ Петербургъ является Устряловъ опаснымъ конкурентомъ Погодина, котораго Коркуновъ еще въ 1836 году предупреждаль объ этомъ. "Устряловъ", писалъ онъ, "какъ слышно, пишетъ Русскую Исторію, и уже заранъе кланяется, чтобы ее приняли за учебникъ" 45). И дъйствительно, когда второе изданіе учебника Погодина еще не вышло въ свътъ, Устряловъ успълъ уже первую часть своего учебника представить въ Министерство Народнаго Просвъщенія "съ изъясненіемъ, что вторая часть выйдетъ въ свъть въ мартъ 1837 года, а остальныя двъ изданы будутъ въ томъ же году". Съ своей стороны, Уваровъ призналъ учебникъ Устрялова "болве прочихъ, доселв изданныхъ по этой части, учебныхъ книгъ соотвътствующимъ своей цъли, а потому приказалъ принять его въ руководство въ гимназіяхъ и дворянскихъ увздныхъ училищахъ въ видв опыта" 46). Подобное рѣшеніе весьма естественно огорчило Погодина, и онъ съ горечью записаль въ своемъ Дневники: "Выправлялъ Русскую

Исторію. Прочель Устряловскую. Вся почти дрянь и напичканная моими вещами. Терпънія уже не достаеть" <sup>47</sup>).

Между тымь, учебникъ Погодина подвергся поруганію. Въ Спверной Пчель появился разборъ, въ которомъ критикъ нападаеть на общій плань учебника и говорить: "Разсматривая оный, мы находимъ, что о важныхъ и решительныхъ событіяхъ авторъ обыкновенно говорить слегка, иногда вовсе не упоминаетъ, о предметахъ менъе замъчательныхъ распространяется. Подробно описываеть наружный видъ Святослава, и едва мимоходомъ говорить о соединении Западной Руси съ Польшей, о такомъ событіи, которое дало решительное направленіе судьб' нашего Отечества". Критикъ находить неудовлетворительнымъ и самый методъ изложенія и говорить, что Погодинъ пишетъ "не исторію, а лѣтопись, и ведетъ факты одинъ за другимъ, не связывая ихъ никакой нитью, кромъ хронологической, не давая имъ ни значенія, ни колорита, такъ, что въ умѣ ученика остается безотчетный наборъ многочисленныхъ случаевъ, безъ начала и конца". Однимъ словомъ, критикъ находитъ, что изложенные имъ недостатки учебника "не выкупаются ни точностью фактовъ, ни даже красотами слога. Весьма во многихъ мъстахъ встръчаются ошибки противъ Географіи, Хронологіи, Генеалогіи, исторической истины". Но за Погодина заступились въ Московском Наблюдатель, и тамъ появилась критика на учебникъ Русской Исторіи Устрялова, подписанная кандидатомъ Михайловымъ. Критикъ взялъ на себя трудъ точно означить всѣ заимствованія, которыя Устряловъ сдёлалъ изъ сочиненій Погодина по Русской Исторіи. Сдёлавъ эти указанія, критикъ говорить: "Довольно ли моихъ юридическихъ доказательствъ, и приметъ ли ихъ совъстный судъ литературный во всей силъ. Впрочемъ я увъренъ, что дъло и не дойдетъ до него, т.-е., что самъ Устряловъ подтвердитъ мои показанія. Да не скажуть, что предложенныя положенія историческія суть общее достояніе. Нътъ! Онъ принадлежатъ исключительно Погодину, какъ напримъръ, о прежней независимости от Поляков Червенских

городовг, о магорать, усилившемг Московскихг князей, о важности начала государства и причинах ея, о различіи наших городовт от западныхт. Эта принадлежность, по законамъ о литературномъ владеніи, дожна быть непремённо замёчаема, на что единственно я и претендую". Не смотря на это, критика Спверной Пчелы имъла авторитетное значеніе для Комитета, учрежденнаго для разсмотрънія Русской Исторіи, изданной г. профессором Погодиными. Бередниковъ въ своемъ донесеніи этому Комитету писаль: "Разсмотрѣвъ книгу г. профессора Погодина я нахожу, что она имфетъ значительныя погръшности, какъ въ историческомъ, такъ и въ литературномъ отношеніи. Планъ и языкъ этои книги оценены въ критической статьѣ, напечатанной въ Спверной Пиелп № 235. Изъ представляемой при семъ Записки Комитетъ благоволитъ усмотръть недостатки ея собственно въ историческомъ смыслъ. Какъ Русская Исторія г. профессора Погодина, сверхъ того, не соотвътствуетъ правиламъ, изложеннымъ въ программъ Министерства Народнаго Просвъщенія о составленіи руководства къ преподаванію Русской Исторіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, то этимъ, но моему мнѣнію, удовлетворительно рвшится вопросъ, можно ли книгу г. Погодина употреблять для преподаванія въ гимназіяхъ Московскаго учебнаго округа".

Комитеть этоть, коего членами были Кругь, Шульгинъ и Бередниковь, положиль: "Начертаніе Русской Исторіи, въ настоящемь своемь видь, не можеть быть употребляемо, какъ учебное руководство въ гимназіяхъ. Но многочисленныя и полезныя труды автора по Русской Исторіи, указавшіе ему давно уже мъсто между знатоками Исторіи Отечественной, могуть служить ручательствомь, что онъ исправить недостатки своего сочиненія и вообще дасть ему лучшую отдълку. Тогда оно можеть сдълаться весьма полезною книгою". Въ тоже время графъ С. Г. Строгановъ увъдомиль Погодина, что его Начертаніе Русской Исторіи, представленное въ Академію Наукъ для соисканія Демидовской преміи, было "не удостоено" означенной преміи.

Эта неудача повергла Погодина въ отчаяніе и о тогдашнемъ настроеніи его духа всего лучше можно судить изъ слѣдующихъ записей его Дневника:

Подъ З ноября. "Смѣло сказать я могу, что написалъ много вещей прекрасныхъ. Habent sua fata libelli. Даже друзья не читаютъ меня и не много людей, которые цѣнятъ".

Подъ 19 ноября—31 декабря. "Первая половина этого времени непріятное расположеніе духа при мысли, что меня не понимають, не употребляють въ дѣло. Я могъ бы сдѣлать много къ пользѣ и славѣ Отечества. Удерживался благочестивыми размышленіями отъ ропота. Ничто не удается! А какъ хотѣлось мнѣ помочъ Шафарику, Коляру! Терпѣніе! "

Но отчаяніе не на долго овладівло душою Погодина и онъ, по обычаю, сталъ мечтать объ уединеніи, о самоусовершенствованіи. "Ты все пишешь объ уединеніи", читаемъ въ письмѣ къ нему Загряжскаго, "оно полезно человѣку, когда онъ къ нему готовъ, т.-е. когда уединяется не по своей, а по Божьей воль. Въ противномъ случав, оно гибельно". Въ это же время ему приходить мысль приняться за Простую ръчь о мудреных вещах и онъ бесъдуеть съ Кавелинымъ и Стаховичемъ, тогда еще студентами, "о явленіяхъ міра невидимаго". Мысль же о самоусовершенствованіи никогда не покидала Погодина. Свидътельствомъ сему можетъ служить его Дневникъ, въ которомъ читаемъ: "Думалъ о молитвъ и исправленіи, враголюбіи. Ходилъ гулять около Дъвичья монастыря и молился объ изгнаніи духа корыстолюбія. Работаль надь самолюбіемь и принесъ нъсколько жертвъ. Молился, сосредоточивался, низходилъ отъ головы къ сердцу и умолкалъ, но все еще понемногу, ибо дѣла міра сего, изданія, сочиненія, отвлекаютъ".

Однажды, объдая у Д. В. Давыдова и слушая его разсказы о войнъ 1812 года, Кутузовъ, Наполеонъ, Пушкинъ, Погодинъ думалъ, какъ бы "грянуть въ этихъ господъ дъломъ, которое бы имъ показало...." Но останавливается при этихъ словахъ съ упрекомъ себъ: "Вотъ она гордость и самолюбіе, а молюсь о смиреніи". Вмъстъ съ тъмъ, "съ прискорбіемъ

сердечнымъ" Погодинъ вспоминалъ о Марлинскомъ, который "бросился на первую смерть, услышавъ, что ему не бывать въ Россіи" и поэтому поводу замѣчаетъ: "Вотъ она любовъ къ Отечеству, сокровенная, тайная, но дѣйственная. Мы не любимъ то лице и другое, то не нравится намъ и другое, но все вмѣстѣ, *Россія* намъ любезна" <sup>48</sup>).

## V,

Счастливый конкурентъ Погодина—Устряловъ, не вдаваясь ни въ какую метафизику, еще въ концѣ 1836 года напечаталь разсужденіе, написанное на степень доктора философіи, подъ заглавіемъ: О системь прагматической Русской Исторіи (Спб. 1836). Погодинъ прочитавъ эту брошюру отмѣтилъ въ своемъ Дневники: "Читалъ Устрялова и все еще не рѣшаюсь разбирать его. Не лучше-ли презрѣть всѣхъ этихъ п......" 49).

Разсужденіе Устрялова своимъ высоком фрнымъ отношеніемъ къ Карамзину до глубины души возмутило и Пушкина и князя П. А. Вяземскаго. "Къ стыду классическаго ученія", писалъ князь Вяземскій, "коего Университеть должень быть стражемъ, Устряловъ не усомнился вывести на одну доску Карамвина и Полеваго: стройное твореніе одного и хаотическій недоносокъ другаго!.. После подобнаго соблазна, какую доверенность могутъ имъть благомыслящіе родители къ университетскому преподаванію! Съ какимъ чувствомъ будуть они посылать сыновей учиться Русской Исторіи, въ университеть въ которомъ Устряловъ занимаетъ каоедру Русской Исторіи" 50). Брошюра Устрялова возбудила также негодованіе и Краевскаго, который писалъ Погодину: "книжица непотребная и пустозвонная; о ней молчать нельзя, темь более что она пойдеть по молодымъ головамъ. Я приличій офиціальныхъ не знаю, хоть и живу въ Петербургъ. Впрочемъ думаю составить критику безстрастную, чисто юридическую: исчислить только всё нелёпости пресловутаго историка"; а Коркуновъ писалъ Погодину:

"я было, еще при жизни Пушкина, написаль разборъ Устряловской брошюры, но такъ какъ теперь Современникъ не принимаетъ критики, то моя статья положится ко многимъ другимъ таковымъ-же". Иное писалъ Никитенко Погодину: "Устряловъ защищалъ недавно диссертацію на степень доктора. Ему усильно досталось особенно за Карамзина. Скоро ли у насъ будутъ спорить за идею, а не за выгоды или лица?" 51).

Но все это не помѣшало Устрялову, какъ мы уже видѣли. ввести свой Учебникъ Русской Исторіи въ руководство учебнихъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія \*).

Въ то время когда Погодинъ испытывалъ столько непріятностей отъ своего Начертанія Русской Исторіи для имназій, Максимовичь въ Кіевѣ выпускаеть въ свѣть свое сочиненіе, подъ заглавіемъ: Откуда идетт Русская Земля, по сказанію Несторовой повъсти и по другимъ стариннымъ писаніямъ (Кіевъ 1837), и посвящаеть памяти Ломоносова. Такимъ образомъ, въ этомъ сочиненіи Максимовичъ является защитникомъ, согласно Ломоносову, мнѣнія о происхожденіи Варяговъ отъ Славянъ и представителемъ Славянской школы, главною заслугою которой К. Н. Бестужевъ-Рюминъ считаетъ то, что она отдѣляетъ Русь отъ Варяговъ и считаетъ Русь исконнымъ названіемъ Руси Южной, что очень хорошо объясняетъ постоянное сохраненіе имени Руси за Русью Кіевскою 52).

Не смотря на разногласіе по этому вопросу съ своимъ другомъ Погодинымъ, Максимовичь посылаетъ ему свое сочиненіе и пишетъ: "Христосъ Воскресе! Посылаю тебѣ мою книжку о Руси,—тебѣ въ особенности желаю представить ее и отъ тебя прошу разбора ей въ Наблюдатель, —зная твою ученую вѣротерпимость мнѣній, какую показалъ ты распространеніемъ Эверщины и Венелевщины со всѣмъ противоположнымъ твоему мнѣнію. Ты увидишь, что я писалъ отъ пол-

<sup>\*)</sup> Въ нашей библіотекѣ нмѣется экземиляръ этого разсужденія Устрялова съ замѣтками на поляхъ К. С. Сербиновича. Стр. 3. Россія еще не импетт своей Исторіи. Эта строка вызвала слѣдующую замѣтку Сербиновича; "Мысль утѣшительная для всякаго, кто не чувствуетъ въ себѣ силъ ее написать".

ноты душевной, такого же и желаль бы разбора, и отъ тебя именно". Вслёдь за симь, Максимовичь, посылая Погодину цёлый тюкъ своей книги, выражаеть желаніе: "да идеть моя Русская земля въ Москвѣ Бѣлокаменной, да разойдется скорѣе посылаемый ея сорокт по Русскому сердцу: распусти его между своими учениками и да не отпадеть отъ пріязни твоей преданный тебѣ Максимовичъ" 53).

Въ этомъ своемъ сочинении Максимовичъ представилъ изследование о Руссахъ и Варягахъ въ нашемъ Отечестве, по сказанію объ нихъ преподобнаго Нестора, которое онъ старался согласовать съ другими нашими, особенно древними писаніями, и изъясниль оное нісколько иначе, чімь другіе; ибо по его изследованію, ни у одного Русскаго писателя до XIX въка не видно мысли, чтобы Руссы были Скандинавы. Такимъ образомъ, первый отдѣлъ этого сочиненія трактуетъ о Руссахи и Варягахи (стр. 6—54). За симъ следуетъ Посльсловіе о разнообразіи и единств мн вній относительно происхожденіи Руси (стр. 55—69). Здёсь Максимовичь выражаеть следующую замечательную мысль: "Да не будеть мне въ осужденіе, что разнословія переписчиковъ и продолжателей Русской Лътописи я называю историческимь мнъніемъ, также, какъ и умозаключенія ученыхъ критиковъ; что вообще въ моихъ изследованіяхъ я обращаюсь къ поверьямъ, преданіямъ и понятіямъ народнымъ, также со вниманіемъ, какъ и къ повърьямъ, мнъніямъ и сомнъніямъ ученымъ! – Я думаю, что мнфніе можеть имфть не антикварій кабинетный только, но и келейный писецъ; что иногда въ преданіи народномъ затаено больше истины, чёмъ раскрыто оной въ иной догадке и въ розыскъ ученаго; — и что въ иномъ пъснопъніи нашего простонародья больше истинной, непреходящей красоты, чёмъ во многихъ стихотвореніяхъ сословія книжнаго. Такъ въ незамътномъ зернъ подъ пеленою съмени, такъ въ простомъ плодоносномъ цвъткъ больше жизни для будущаго, чъмъ въ пышномахровомъ расписномъ пустоцвътъ заморской луковицы! Heтолько свъта, что въ окнъ, говоритъ Украинская пословица".

. За симъ авторъ представляетъ Опытг предварительной гипотезы о первобытной и древныйшей Руси до временг Рюрика и Аскольда (стр. 69—80) "Пусть каждый изследователь Русскаго Бытописанія", говорить Максимовичь въ заключеніи своего Опыта, "помнить о той ясной, живой положительности, съ какою писана древняя Русская Лътопись, - о томъ духъ смиренномудрія, какимъ исполненъ былъ преподобный отецъ Бытописанія Русскаго. Азг грешный Несторг мній вспхг вз монастырь блаженнаго Отца вспх Феодосія. Но умственный трудъ сего наименьшаго инока быль ръдкимъ явленіемъ своего въка между новыми народами, и его скромная повъсть временных льт цёлыя столётія разливала свёть познанія о древней Руси, и навсегда останется многоцъннымъ, несокрушимымъ памятникомъ нашего Бытописанія и Словесности, -- какъ тѣлесные останки безсмертнаго инока почивають нетленными въ первой обители Русскихъ праведниковъ, въ святой колыбели Бытописанія Русскаго!"

Наконецъ книгу свою Максимовичъ заключаетъ *Общимъ* примъчаніем <sup>54</sup>).

Петербургскіе критики очень недружелюбно встрітили это сочиненіе Максимовича, который по этому поводу писаль Погодину: "Ты видълъ въ Сынь Отечества какъ разхорохорились на меия!, — да и *Библіотека* съ *Пчелкою* поёрничали мастерски, ухватясь за имотезу только, которую самъ я предложиль более какъ ученую сатиру на критиковъ-систематиковъ, особенно молодыхъ и зеленыхъ". Да и самъ Погодинъ, какъ представитель Норманской школы, не могъ особенно сочувствовать защитнику Ломоносовскаго взгляда. "Пусть и не согласенъ со мною ты, " писалъ ему Максимовичъ, "но, брать любезный, пора сказать твое мнвніе ученое, когда ни одинъ журналъ не далъ ничего, кромъ обычныхъ имъ бранчливыхъ статеекъ... Въ своей Исторіи, въ примѣчаніи, ты порадоваль меня возвращеніемь къ Ломоносовскому мнѣнію о Варягахъ вообще и, кажется, за это спасибо Шафарику... Но послѣ того недалеко ужъ и до Михайловской истины, что

Русь была Норманы - Славянскаго племени. Неужели трехъ Русскихъ Михаиловъ недостаточно бы было замѣнить авторитетъ какого нибудь великаго Шлецера и Шафарика, и неужели намъ нельзя обходиться безъ этихъ авторитетовъ и развивать самимъ собою зерна Ломоносовымъ—Михаиломъ Ломоносовымъ посѣянныя! Вѣдь Перевощиковъ не въ шутку же показалъ, каковъ онъ физикъ; неужели въ моихъ о немъ сужденіяхъ, какъ объ историкѣ, не находишь ты нисколько правды, не ужели мои соображенія о Несторовыхъ Руссахъ на западѣ и у насъ, о Руссахъ въ Кіевѣ и Варягахъ не Русскихъ въ Новгородѣ, ты не признаешь нисколько правды, и Послъсловіе мое при всемъ своемъ полемическомъ тонѣ и метафорическомъ видѣ въ тебѣ не пробудитъ нисколько сочувствія, и общее примъчаніе мое не понравится? Неужели наконецъ ты не сказалъ мнѣ спасибо и за Скептиковъ? 55).

Долго пришлось Максимовичу ожидать отъ Погодина и отвъта на свои письма и печатнаго отзыва о своемъ сочиненіи. Лишь въ началѣ 1838 года Погодинъ откликнулся: "О Норманахъ "Славянскаго племени", писалъ онъ, "я колебался нъсколько времени, но нътъ, нътъ-братъ! Они были не Славяне. А жалко. Хотълось-бы. И вотъ что еще: за Голштинію Рюрика говорила миѣ Голштинія Петра III. Я вижу въ Исторіи часто такія возвращенія, новыя изданія, и люблю надъ ними задумываться, вмъстъ при мысляхъ, твоихъ и Щуровскаго, изъ Естественной Исторіи; но нѣтъ, нѣтъ! То были не Славяне. Правда есть въ твоихъ соображеніяхъ, но не правда. Послъсловіе твое я прочель тогда-же студентамъ. Оно очень, очень мило и умно. Я радуюсь вообще на твои работы. Все мы же! А молодые?.. О Скептикахъ какого спасиба ты хочешь отъ меня? Не даю пикакого. Это такіе невъжды пътые, о которыхъ стыдно упоминать даже, не только что честить ихъ Скептиками. Чемь больше я занимаюсь, темь гаже они, да кто-же они? Темь гаже оно становится мнф, и мнф хочется только позабыть о немъ совершенно, объ этомъ гнусномъ насморкъ. О книгъ напишу". И дъйствительно Погодинъ началъ писать разборъ

книги Максимовича одновременно съ ея выходомъ въ свътъ, т.-в. въ 1837 году, но напечаталъ его только въ 1841 году. "Какъ ночью, въ темномъ Кіевскомъ лѣсу", начинаетъ онъ свой разборъ, "гдъ безпрестанно то перебъжить тебъ дорогу лешій, то ущипнеть, царапнеть какой-нибудь шишимора, выскочивь изъ-за кустовъ, то на плеча взвалится домовой, то камнемъ сверху швырнетъ бука, когда не знаешь ты, гдъ укрыть голову отъ этой докучливой ватаги злыхъ духовъ, видимыхъ и невидимыхъ, когда и досадно тебъ, и горько, и жутко, —и вдругъ пахнетъ на тебя Русскими духомъ, послышится издали походка крещенаго человъка, -- съ такимъ ощущеніемъ прочель я твое разсужденіе: Откуда идетт Русская земля, послѣ всей саранчи этихъ безтолковыхъ диссертацій, пошлыхъ исторій, поверхностныхъ рецензій, пустыхъ мнфній и пустфишихъ сомнфній, которыя каменнымъ дождемъ льются надъ нашею историческою сирою литературою, гдф всякій невѣжа, неучь, всякой тупица, или верхоглядь, осмѣливается лепетать о священной Русской Исторіи, во имя высшей критики, — то есть высшей въ сравненіи съ его ученымъ ростомъ. Читая твое изследование, я живо переносился къ летамъ нашего кандидатства, и видълъ автора диссертаціи О системахг растительнаго царства, прикладывающаго свое ученіе объ Исторіи Ботаники къ Исторіи исторической критики: тамъ говорилъ ты намъ, что система Турнефорта, Жюсье, Линнея, суть только частныя системы, имфющія въ себф, каждая порознь, свою истинную сторону, и составляющія одну великуюсистему, которая развивается ими по частямъ "56).

Общая пріязнь связывала Погодина и Максимовича съ Иннокентіемъ и Надеждинымъ. Въ это время Погодинъ имѣлъ утѣшепіс видѣться съ Иннокентіемъ въ Москвѣ.

Еще 3 октября 1836 года, по именному указу, данному Св. Суноду, Иннокентію Всемилостивѣйше повелѣно быть викаріемъ Кіевской епархіи. Для рукоположенія въ епископскій санъ Иннокентій долженъ былъ отправиться въ Петербургъ и пробыть тамъ болѣе двухъ мѣсяцевъ 57). Объ отъѣздѣ Инно-

кентія изъ Кіева, Максимовичъ писалъ Погодину: "Иннокентій тебѣ кланяется и въ возвратный путь изъ Петербурга, куда поѣхалъ, будетъ видѣться съ тобою" <sup>58</sup>).

При нареченіи своемъ во епископа, Иннокентій предъ членами Св. Сунода сказаль между прочимъ слѣдующее: "Ты самъ, Господи, зрѣлъ и зришь, что я имѣлъ и имѣю въ виду не златое сѣдалище пастыреначальства, а крестъ и гробъ Твой Святый; что мысли мои какъ доселѣ привитали, такъ и отселѣ будутъ привитать тамъ, гдѣ Ты положилъ за всѣхъ насъ душу Свою. Если вопреки желанію быть поклонникомъ гроба Христова, я содѣлываюсь теперь пастыремъ стада Христова: то меня побуждаютъ вступить на иной путь сей не перемѣна прежнихъ мыслей и намѣренія, не виды плоти и крови, а... мысль, что путь всякаго христіанскаго пастыря, гдѣ бы не пролегалъ онъ, если идетъ вѣрно, то ведетъ прямо къ Іерусалиму небесному, и что самый жезлъ, который воспріиму я, можетъ быть жезломъ не только благочестиваго пастыря, но и благочестиваго странника бър.

21 ноября, въ день Введенія во Храмъ Пресвятыя Богородицы, Иннокентій быль рукоположень во епископа Чигиринскаго въ Казанскомъ Соборѣ 60). Уже будучи облечень въ сань епископа, Иннокентій писалъ Максимовичу изъ Петербурга: "Принять я, какъ нельзя лучше; только это лучше повлекло за собою медленность въ моемъ возвратѣ. А мнѣ, признаюсь, ничего такъ не хочется, какъ поскорѣе изъ здѣшней суеты порхнуть въ прежнее уединеніе" 61).

10 января 1837 года, Погодинъ получаетъ отъ Иннокентія извѣщеніе о его прибытіи въ Москву. Разумѣется, Погодинъ тотчасъ же къ нему отправился; но не засталъ Преосвященнаго дома. Въ этотъ день Погодинъ слушалъ обѣдню на Саввинскомъ подворъѣ, которую совершалъ епископъ Дмитровскій Исидоръ \*) и отозвался "прекрасная служба". Послѣ обѣдни онъ посѣтилъ Преосвященнаго Исидора и записалъ въ

<sup>\*)</sup> Нынѣ Высокопреосвященнѣйшій Митрополить Новгородскій, С.-Петербургскій и Финляндскій.

своемъ Дневникъ, "Довольно занимательный разговоръ о Черногоріи. Встрѣтилъ К. Ө. Муравьеву и засвидѣтельствовалъ ей свое почтеніе. Встрѣтилъ двухъ архимандритовъ грековъ и вообразилъ древнихъ гостей Греческихъ".

Въ Татьянинъ день Погодинъ отправился къ Иннокентію и пригласилъ его на праздникъ въ Университетъ. "Показывалъ ему", пишетъ Погодинъ, "Университетъ. Его разговоръ очень живъ и уменъ. Послѣ обѣдни опять къ нему, намѣревались на Обсерваторію, но темно. Пойдемте со мною въ одно мѣсто, сказалъ онъ. Пожалуй, и пріѣхали ко мнѣ. Просидѣлъ вечеръ и разсказывалъ о Филаретѣ, о себѣ, намѣреніяхъ и пр." 62).

Ө. В. Самаринъ будучи поклонникомъ твореній Иннокентія, писалъ Погодину: "Я на этихъ дняхъ читалъ произведенія нашего знаменитаго духовнаго писателя Иннокентія. Миѣ сказывали, что вы съ нимъ видѣлись недавно,—позавидовалъ я вамъ" 63).

Предъ отъйздомъ своимъ въ Кіевъ, Иннокентій обищалъ Погодину "дать Московскому Университету философа" 64); при этомъ преосвященный пмѣлъ въ виду проживавшаго въ Кіевѣ магистра Московскаго Университета Илью Өедоровича Гриневича, который съ 1821 до 1825 года былъ профессоромъ Латинской и Русской Словесности, а также Законовъдънія и Политической Экономіи въ Одесскомъ Ришельевскомъ Лицев. Въ Литературѣ нашей Гриневичъ извѣстенъ своими переводами изъ Цицерона: О естествъ боговъ (Харьковъ. 1816 г.) и первой рѣчи Цицерона противъ Люція Сергія Катилины (Харьковъ. 1817), а также книгою, подъ заглавіемъ: Жизнь древних Римлянг (Одесса. 1846). Проживая въ Кіевъ, Гриневичь имъль счастіе снискать себъ благорасположеніе преосвященнаго Иннокентія, который писаль о немъ Погодину: "У васъ ищутъ преподавателя Философіи. А здёсь живетъ праздно нъкто Гриневичъ. Человъкъ знающій и благомыслящій, и нуждающійся въ должности. Не явиться ли ему къ вамъ? Онъ магистръ, но стоитъ доктора". Самъ же Гриневичь написаль следующее письмо къ Погодину: "Я желалъ-бы остатокъ дней моихъ окончить въ сердцѣ Россіи. А какъ у васъ оказывается вакантною каоедра Философіи, то покорнѣйше прошу вашего покровительства о предложеніи меня на оную, какъ стараго профессора. Я знаю, что на сію каоедру приглашается Авсеневъ; но онъ еще пе держалъ докторскаго экзамена; а я таковый по Философіи выдержалъ въ 1815 году. Явите въ семъ случаѣ ученое правосудіе. Я двадцать лѣтъ служу профессоромъ Латинской и Россійской Риторики; слѣдовательно, питомецъ Тацита и ему подобныхъ".

Но графъ С. Г. Строгановъ замѣстилъ каоедру Философіи профессоромъ Московской Семинаріи Иваномъ Матвѣевичемъ Терновскимъ-Платоновымъ <sup>65</sup>).

Когда объ этомъ назначеніи узналь Иннокентій, то писаль Погодину изъ Кіева: "Философія ваша, какъ видно изъ Журнала Министерства Народнаго Просвъщенія, получила преподавателя. Тёмъ не мен'є отъ насъ по'єхало къ вам'ь два философа... Впрочемъ опи отправились собственно для прогулки. Офиціальной претензіи у нихъ на вашу кафедру н'єтъ. Не оставьте ихъ вашимъ покровительствомъ въ Москв'ь Эти два Кіевскіе философа, предпринявшіе путешествіе въ Москву, были П. С. Авсеневъ, въ посл'єдствіи архимандритъ Феофанъ и І. Г. Михневичъ. Погодинъ принялъ ихъ очень гостепріимно, о чемъ свид'єтельствуютъ сл'єдующія записи его Дневника 1837 года:

Подъ 17 августа. Прівхали баккалавры Кіевскіе. Объ Академіи. И Иннокентіемъ много недовольны. Квмъ-же довольны?

Подъ 21 августа. Съ баккалаврами о Философіи.

Подъ 25 августа. Возилъ философовъ въ клубъ. Одному сдълалось тошно и я побоялся. Простился съ ними.

По возвращеніи въ Кіевъ одинъ изънихъ, а именно Авсенезъ писалъ Погодину: "Разставшись съ вами, мы, съ пріятными воспоминаніями о вашемъ радушномъ пріемѣ и благорасположеніи къ намъ вашихъ почтенныхъ товарищей, хотя большею частію подъ дождемъ и по дурной дорогѣ, ѣхали

однако благополучно и прибыли въ Кіевъ рано утромъ 2 сентября. На другой день разнесли ваши поклоны и посылки. Были и у Иннокентія".

## VI.

Еще изъ Петербурга, Преосвященный Иннокентій съ грустью писаль Максимовичу: "Отсюда думаю вхать чрезъ Москву. Но, тамъ уже нътъ одного изъ знакомыхъ моихъ и вашихъ... Жаль, истинно жаль. Это навождение злаго духа. Кто могъ предвидъть его?". Здъсь Преосвященный разумълъ Надеждина, который, какъ мы уже знаемъ сосланъ былъ въ Устьсысольскъ и пребываль въ это время, по его собственному выраженью, "въ Лукоморьъ, среди Югры, языка нъма". Надеждину запретили издавать журналь, сослали его, но не запретили ему писать и печатать. Воть что писаль о своихъ занятіяхъ самъ Надеждинъ Погодину: "Ты хочешь знать о моихъ занятіяхъ. О! на этотъ разъ я скажу тебъ Евангельское слово: "отъ избытка сердца уста глаголютъ". Больше чувствую, чемъ думаю; больше думаю, чемъ пишу. Работаю почти исключительно для Лексикона. Это дробная копотливая работа, больше сообразна съ нынъшнимъ состояніемъ моей души. Можетъ быть въ числѣ идей, мелькающихъ въ головѣ, нашлись бы и достойныя обработки. Все это предоставляю лучшему времени. Но не жди отъ меня, чего ты ждалъ всегда. Совершившаяся со мною катастрофа дала мнъ совсъмъ другое направленіе. Теперь я рішительно живу въ прошедшемъ. Не думай годнако, чтобы я сошелся съ тобою на одной дорогъ. И ты тоже разработываешь прошедшее, но съ другой точки зрѣнія. Я поучаюсь исключительно въ лѣтахъ древнихъ мысли и въры -- въры въ особенности! Для меня высшая исторія человъчества сосредоточивается въ исторіи религіи, въ исторіи церкви. Всв наши бъдствія и личныя и общественныя-происходять оть охлажденія религіознаго энтузіазма, оть пресмыкательства по землѣ, отъ преступнаго забвенія о томъ, что

наша здёшняя жизнь есть приготовленіе къ небу, соединеніе съ которымъ, производимое религіею — religio, — должно здёсь еще начинаться. Намъ особенно надо поддержать имя Святой, православной Руси, которое завъщали намъ наши старики " 66). Замъчательно, что година его испытанія (1836—1838) была едвали не самая дъятельная въ жизни его. Изъ Устьсысольска было доставлено имъ для Энциклопедического Ле- $\kappa c u \kappa o + a$  около ста статей на букву B. Статьи эти весьма разнообразны. Они относятся къ Исторіи церковной и гражданской, Русской, Древней и Новъйшей, къ Географіи, Философін и Эстетикъ. Кромъ того въ Библіотект для Чтенія и въ Литературных Прибавленіях къ Русскому Инвалиду 1837 года напечатано имъ рядъ замѣчательныхъ статей, а именно: объ Историческихъ трудахъ въ Россіи, опытъ Исторической географіи Русскаго міра, объ Исторической истинъ и достовърности, съ чего должно начинать Исторію, очеркъ Швейцаріи. Статьи эти не ускользнули отъ вниманія Шафарика, который писаль Погодину: "Съ большимъ удовольствіемъ читаль я статью Надеждина объ Исторических трудах въ Poceiu. Нельзя ли вамъ и вашимъ знакомымъ дѣлать особые оттиски подобныхъ журнальныхъ статей " 67). Эта же статья пленила юнаго питомца Училища Правоведенія Калайдовича, сына знаменитаго Константина Өедоровича "Читая въ Библіотекть для Чтенія", писаль онь Погодину, "статью Н. И. Надеждина: объ Историческихъ трудахъ въ Россіи, увлеченный его энтузіазмомъ, я не спалъ цѣлую ночь, перемѣнилъ предубъжденіе (противъ Русской Исторіи) на страсть и ръшился посвятить себя Исторіи. Я сталь рыться въ папинькиной библіотекъ и съ удовольствіемъ видълъ въ ней средства для первоначальнаго образованія по этой части".

Самъ же авторъ этихъ превосходныхъ статей, живя "среди Югры, языка нѣма" не прерывалъ сношеній своихъ съ друзьями и отводилъ душу свою въ письмахъ къ нимъ. "Спасибо, братъ и другъ", писалъ онъ Погодину изъ Великаго Устюга, "что ты хоть и поздо, но все вспомнилъ меня въ дальнемъ, пе-

чальномъ изгнаніи... Сладко видъть знаки дружбы, выдерживающіе огненную пробу несчастія. Латинская пословица: amicus certus in re incerta cernitur. Впрочемъ я въ тебъ никогда не сомнъвался. - Ты все твердишь о Платонъ, о Лейбницѣ, и пр. До нихъ ли мнѣ теперь? Не подумай, чтобы я упаль духомь до неспособности заниматься. О нъть! Душа моя жельзная. Я изнемогаю только тыломы. Но есть другія причины, которыхъ вы счастливцы не знаете. Чтобы сдёлать что-нибудь большое, важное, въковъчное-надо работать съ жаромъ, съ одушевленіемъ. А тамъ, гдф въ продолженіи нфсколькихъ мѣсяцевъ замерзаетъ ртуть, гдѣ на разстояніи тысячи версть нъть души живой-мудрено имъть жаръ и одушевленіе. Я способень только къ механическимъ занятіямъ, которыя служать мив въ родв душевнаго моціона. Вотъ почему я трачу и утро и вечеръ на пустословіе, которое ты совътуешь мнъ предоставлять на послъобъденное время. При томъ, ты и самъ понимаешь очень хорошо смыслъ этихъ занятій, называя ихъ базарными. Да! мнѣ надо еще пѣсколько времени работать по найму, по заказу, чтобы срыть съ шеи долги, которые не хочу чтобы оставались на моей памяти. Къ числу моихъ неудовлетворенныхъ кредиторовъ принадлежишь, кажется, и ты, надо расплатиться и съ тобою. Впрочемъ это последнее обстоятельство скоро, думаю, уничтожится. Д. М. Княжевичъ пишетъ мнѣ, что почти выработалъ все, что долженъ. Какъ скоро я сброшу съ себя эту тяжесть, мнъ будеть легче. Тогда я не буду, по крайней мара, торговать собою. Но не ожидай, чтобы это привело меня въ состояніе взяться за важнъйшую работу. На душъ столько еще останется тяги, что силь не достанеть управиться съ ней-и не въ Устьсысольскъ... Нътъ, любезный мой Михаилъ Петровичъ! я чувствую, что моя внъшняя жизнь кончилась... Отнынъ я пересталъ существовать для настоящаго и будущаго. Все прошло, и прошло невозвратно. Вы действуйте — трудитесь — приносите пользу — запасайте себъ славу и благодарность; я едва ли долго сохраню способность принимать сердцемъ участіе въ вашихъ подвигахъ. Вамг подобаеть расти, мню же малипися. Говорю это не въ порывъ отчаянія. – Я такъ привыкъ къ моему положенію, что могу разсуждать объ немъ безпристрастно, хладнокровно. - По той же самой причинъ, я нахожусь теперь въ совершенномъ равнодушіи ко всему, что было, что могло быть причиною моего несчастья. Ты говоришь мив, чтобы я ни кого не винилъ ни на кого не сътовалъ. Я давно исполняю совътъ твой-и не вмъняю себъ этого въ честь, въ заслугу. Винить мит дтиствительно не кого. Однако скажу тебъ, что мнъ было нъсколько больно, когда я узналь о дурномь отзывь обо мнь графа Строганова въ Петербургъ. За что этотъ человъкъ противъ меня, - этотъ человъкъ, которому я ничего не сдълалъ. Впрочемъ теперь успокоился я и на этотъ счетъ. Блажени есте, егда поносятг вамг, и ижденутг и рекутг всякг золг глаголг на вы лэкуще, говорить Спаситель. Графъ расплатился этимъ со мной за то чувство, которое онъ возбудилъ во мнѣ съ перваго разу, когда я его узналъ; разница только въ томъ, что я не говорилъ объ немъ ничего дурного. Но отъ этого я же въ выигрышъ передъ судомъ совъсти. Теперь мы съ нимъ квиты! \*) Что же сказать тебъ еще? Право, не нахожу ничего. Состояніе души моей ты долженъ хорошо знать самъ.--Внъшнія обстоятельства такъ однообразны; на нихъ одинъ цвътъ, одинъ штемпель. - Ты говоришь, что я очень счастливъ дружбою такихъ людей какъ Дмитрій Максимовичъ Княжевичь, Николай Петровичь и Сергий Тимофиевичь Аксаковы, Это правда; и я чувствую всю цену этого счастія. Скажу болве, только это чувство и даетъ мнв способность выносить пока тягость моего существованія. За то, съ другой стороны, увъренность въ счастіи быть любимымъ не отравляеть ли новою, ядовитою горечью-это бѣдное въ прахъ разбитое существованіе. Да, любезный мой Михаилъ Петровичъ! если тяжко страдать одному, про себя, то не въ тысячу ли разъ тягостиве чувствовать свои страданія разделенными-и какъ

<sup>\*)</sup> См. Жизнь и Труды М П. Погодина. Спб. 1891 IV, 388.

раздѣленными? Но довольно. Sapienti sat! Кстати, ты изъявляешь сожальніе, зачымь я не объясниль мои семейственныя отношенія въ то время, какъ рішалась судьба моя. Чудакъ ты, право, большой. Какъ же ты до сихъ поръ не ум вешь понять всю святость этой тайны, составляющей всю жизнь-и мнѣ давать ей такое употребленіе-пускать ее въ ходъ, какъ pièce justificative, какъ документъ судебный?.. Положимъ, тайна эта уже не тайна; она сдёлалась достояніемъ молвы-даже злорьчія, клеветы. Но это сдылалось безъ моего участія.—По крайней мірь, я чисть передь самимь собою, чистъ... и передъ Богомъ. И не осквернилъ этого безцівнаго сокровища души моей, которое сверхъ того принадлежить не мнѣ одному... Спасибо, что ты сообщиль мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія о Москвѣ, о литературѣ... Всего этого я не зналъ и не имъю случаевъ знать. Единственный мой корреспонденть Дмитрій Максимовичь бесіздуеть со мной только обо мнъ, другихъ мелочей ему и знать некогда, не только писать. А между темъ и эти мелочи имеють для меня нъкоторый интересъ по воспоминанію. Ты очень одолжишь меня, если временами будеть продолжать эти извъстія. Не требую отъ тебя частыхъ писемъ; по крайней мъръ желалъ бы однако, чтобы онъ приходили не какъ это первое-черезъ полгода, знаю твои занятія; но десять минутъ въ мѣсяць удёлить можно безь большой потери. Можешь самъ вообразить, какой я теперь невъжда. Не знаю даже, кто у васъ теперь ректоромъ. Вижу также по Впдомостями, что у васъ будетъ преподаваться, а можетъ быть уже и преподается, Философія. Къмъ же это? " 68).

Долгъ справедливости обязываетъ насъ замѣтить, что графъ С. Г. Строгановъ не благоволилъ къ Надеждину за бѣднаго старика Болдырева, котораго, какъ мы знаемъ, Надеждинъ подвелъ и погубилъ, о чемъ, кромѣ Буслаева, свидѣтельствуетъ и Бодянскій <sup>69</sup>).

Въ это время Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина увхала за-границу и въ Испаніи вышла замужъ за графа

Генриха Сальяса-Турнемира 70). Погодинъ полунамекомъ извъстиль объ этомъ Надеждина: все прошло, писаль онъ, и выразиль сожальніе, что въ своемъ цисьмы начавъ за здравіе свель за упокой. Надеждинъ же изъ этихъ словъ его заключиль, что дівица Кобылина умерла и съ отчаяніемъ писаль Погодину изъ Устьсысольска: "Но я не могу теперь ни о чемъ говорить съ тобою. Душа моя поглощена однимъ. — Вт письмъ твоемъ есть нъсколько словъ, которыя возмутили все мое существованіе. Ты пишешь, что: все прошло и жальешь, что начавъ за здравіе, свелт за упокой. Что значить эти словаобъясни мнѣ, ради Бога! стало быть — смерть!.. Умоляю тебя написать мий все однимъ словомъ-и написать съ первою почтою-непремѣнно... Не прибѣгай къ безполезной скрытности... Я подозрѣваю, - что другіе потому и не пишутъ ко мнѣ, что не хотятъ поразить меня -- берегутъ... Все это напрасно. Неизвъстность въ милліонъ разъ хуже... Ты первый проговорился—такъ ужъ и кончи!.. Ради Христа, прошу тебя! Только одно слово: въ живыхъ или нътъ?... Подумай, что этотъ мѣсяцъ, который я долженъ пробыть въ ожиданіи твоего отвъта - будеть для меня адскою пыткою... Сдълай же милость — не оставь меня словомъ — только однимъ словомъ " 71).

Вскорѣ Надеждина переселили въ Вологду и оттуда въ февралѣ 1838 онъ писалъ Максимовичу: "Здорово, любезпѣйшій другъ и братъ! Ты видишь, что я пишу къ тебѣ уже 
изъ Вологды, гдѣ обрѣтаюсь другой мѣсяцъ. Гнѣвъ Провидѣнія начинаетъ прелогаться на милость. Я уже тысячью 
верстами ближе къ свѣту. Я уже опять на Руси... Благодарю тебя за неизмѣнную любовь, которая нашла меня и на 
днѣ злосчастія! Драгоцѣнно и для меня лично, что я, во 
время изгнанія моего изъ предѣловъ Руси, наслаждался постояннымъ сношеніемъ съ Кіевомъ чрезъ Воскресное Чтеніе. 
Конечно, я обязанъ тѣмъ памяти и участію преосвященнѣйшаго Иннокентія, котораго духъ ощутителенъ въ этихъ 
истинно превосходныхъ листкахъ... Я уже собралъ и матеріалы для статьи, гдѣ хочу напомпить Кіеву его животворя-

щее вліяніе на Русскій Сѣверъ чрезъ спасительный свѣтъ Христіанства. Здѣсь слѣды этого вліянія еще такъ свѣжи. Здѣсь Древности, особенно церковныя, не завѣялись еще новизною <sup>72</sup>). Вслѣдъ за симъ, по ходатайству Д. М. Княжевича и І. И. Ростовцова, Надеждинъ былъ освобожденъ <sup>73</sup>). Погодинъ въ письмѣ своемъ къ Максимовичу, отъ 30 іюня 1838 писалъ: "Надеждинъ въ Петербургѣ.—Кобылина вышла замужъти ѣдетъ въ Россію <sup>74</sup>).

Въ это время, Погодинъ познакомился съ человѣкомъ, который впослѣдствіи, не смотря на разность лѣтъ, сдѣлался ближайшимъ другомъ Надеждинз и съ самимъ Погодинымъ сохранилъ пріязнь впродолженіи всей жизни. Мы разумѣемъ Василія: Висильевича. Григорьева:

Это возлагаетъ на насъ обязанность поближе познакомиться съ человѣкомъ, который "много испыталъ на своемъ вѣку, много передумалъ".

Хотя Григорьевъ родился въ Петербургъ, въ "самомъ", по его же словамъ, "не Русскомъ городъ изъ Русскихъ городовъ", но въ этомъ не Русскомг городи онъ получилъ самое Русское воспитаніе Григорьевъ быль сыномъ мелкаго Петербургскаго чиновника; но этотъ мелкій чиновникъ могъ доказать свое происхождение отъ князей Пожарскихъ. Мать Григорьева, изъ рода Алекстевыхъ, была женщина добрая, горячо любившая сына. По свидътельству біографа, В. В. Григорьевъ, "читать научился очень рано, не имъя еще шести лътъ отъ роду; но читаль онь не дътскія книжки, а Русскіе народныя сказки, въ лубочныхъ изданіяхъ того времени. "Чтобы ни говорили о нелѣпости", высказывался впослѣдствіи самъ Григорьевъ, "многихъ старинныхъ сказокъ нашихъ, и пусть даже сказки эти будутъ переводными, а не оригинальными, все же проникло въ нихъ много Русскаго духа, и все же онъ несравнительно занимательнъе и питательнъе для ума и воображенія, чъмъ казенныя приключенія Машенекъ и Васинекъ дітскихъ книгъ нашего времени. Кто, выросши, помнить содержание правственныхъ книжекъ, которыми дарили его въ дътствъ, и кто забудеть если разъ читалъ или слыхалъ о Жаръ-Птицъ и похожденіяхъ Ивашки Синей-Рубашки? Не говорю уже о такихъ сказкахъ, какъ про Илью Муромца или Акиндина: въ этихъ столько положено Русскаго сердца и Русскаго духа, что если въ ребенкъ есть хоть капля настоящей Русской крови, эта капля заиграеть и закипить при чтеніи этихъ произведеній такъ сильно, что въ состояніи сообщить дітскому чувству никогда неизгладимую складку". Было и другое обстоятельство, повліявшее на развитіе и укрыпленіе въ ребенкы народнаго духа и безпредёльной любви къ родинв. Въ людской ихъ дома данъ былъ пріютъ б'єдной сліпой старух в. По разсказамъ Григорьева, "эта старуха, родомъ москвичка", помнила коронацію императрицы Екатерины II, чуму Московскую, казнь Пугачева, ходила не разъ на поклоненіе Святымъ М'єстамъ въ Кіевъ, въ Соловки, и вообще много видъла и наслушалась на своемъ вѣку. Сидитъ бывало, слѣпая, на сундукѣ и цълый день разсказываетъ безъ умолку... "Я, продолжаетъ Григорьевъ, "отъ шести до девяти лѣтъ былъ усерднымъ ея слушателемъ, и приписываю этому обстоятельству большое вліяніе на развитіе свое въ народномъ духѣ. Кіевъ и Соловки стали знакомы моему слуху и воображенію прежде, чёмъ Парижъ или Лондонъ, раздольемъ народныхъ празднествъ нашихъ, какъ коронація, и ужасомъ народныхъ бъдствій какъ чума и Пугачевщина, чувства мои поражены были еще во всей ихъ свъжести, прежде чъмъ узналъ я о Римскихъ циркахъ и Сицилійской вечернъ. Такимъ образомъ, съ ранняго дътства научился я принимать къ сердцу не Римскія и не Греческія, а отечественныя событія, и на этотъ уже твердо заложенный фундаментъ легло последующее знакомство мое со Всемірною Исторіею... Огорчаясь или радуясь всімь, что происходить на Руси дурнаго или хорошаго, какъ-бы происходило это въ собственной семь моей и касалось до меня лично, я никогда не могъ принудить себя интересоваться преніями Бельгійскихъ или Сардинскихъ палатъ, никогда не хватался съ жадностью за последній листокъ заграничной газеты...". Такимъ образомъ

въ Петербургѣ, въ людской Григорьевыхъ "шли разсказы о похожденіяхъ Ивана Царевича, о царственномъ зміѣ, о разрывъ-травѣ, и тому подобныхъ чудесахъ", а собиравшаяся въ ней публика научила ребенка Григорьева "множеству повѣрьевъ и близко познакомила со взглядами народа на все его окружающее". Не забудемъ также, что сама знаменитая Арипа Родіоновна, нянька Пушкина, была уроженка С.-Петербургской губерніи.

Фамилію Григорьевъ д'ядушка В. В. Григорьева принялъ самъ. По отцу былъ онъ Пожарскій. По семейнымъ преданіямъ причиною этому было то, что третій брать Ивана Григорьевича, тоже разумфется Пожарскій, состояль чемь то при Петръ III и пользовался его расположениемъ, а послъ кончины Императора, изъ опасенія опалы біжаль въ Пруссію, откуда потомъ не было уже о немъ никакой въсти. Этотъ поступокъ бывшаго фаворита Императора напугалъ двухъ его младшихъ братьевъ до такой степени, что они, желая укрыться отъ мнимыхъ преслъдователей, не нашли ничего лучше, какъ отречься отъ мнимой связи съ бъглецомъ, перемънивъ фамилію. Эти три брата не были Петербургскими уроженцами. Въ Петербургъ явились они изъ Суздаля, гдф отецъ ихъ, прадфдъ В. В. Григорьева, Григорій Евдокимовичь, быль соборнымь протопономъ. Въ тѣ времена дворяне нерѣдко еще вступали въ духовное званіе. Родной брать отца протоіерея, Филиппъ Евдокимовичь имъль чинъ премьера маіора. "Нъть сомньнія", повъствуетъ Н. И. Веселовскій, "что предки Григорьева были дворяне и помъщики Суздальскіе. А какіе же могли быть тамъ Пожарскіе, кром'в потомковъ знаменитаго рода князей Пожарскихъ, или можетъ быть родственной имъ линіи, не имъвшей княжескаго титула, или утратившей его? Такъ или иначе, только В. В. Григорьевъ слышалъ отъ отца, что они происходять отъ князей Пожарскихъ. "Еслибы у меня было хорошее состояніе", говорилъ Григорьевъ, "да нажилъ бы я потомство, я бы, статься можеть, пустился въ розыски и нашель доказательства связи своей съ считающимся вымершимъ родомъ князей Пожарскихъ;

но при отсутствіи того и другаго условія, смішно было бы покушаться на подобныя затів, хотя должень сознаться, мпів всю жизнь было досадно носить какую то курьерскую или сторожевскую фамилію, принятую дідушкой".

Достигнувъ пятнадцати лѣтъ, Григорьевъ былъ принятъ въ С.-Петербургскій Университетъ и приписался къ восточному отдѣленію. Тамъ онъ обратилъ па себя вниманіе Сенковскаго, а университетскимъ товарищемъ его былъ знаменитый Грановскій.

Въ Университетъ Григорьевъ относился къ своимъ обязанностямъ, которыя сопрягаются со званіемъ студента, самымъ строгимъ образомъ. "Я не понимаю", писалъ онъ, "какъ можно быть студентомъ и находить время танцовать на балахъ, любезничать въ гостинныхъ, кутить по ресторанамъ, неистовствовать въ спектакляхъ. Не могу смотръть безъ отвращенія на такихъ господъ: въ нихъ, должно быть, нътъ ни искры любви къ знанію, ни тъпи стремленія пріобръсти его. И чъмъ больше глубокомысленныхъ фразъ отпускаетъ такой юноша, тъмъ онъ для меня гаже".

По окончаніи курса въ Университеть, въ 1834 году, Григорьевь углубился въ такіе предметы, которые имѣли близкое отношеніе къ Русской Исторіи, но въ тоже время требовали оріентальныхъ свѣдѣній. Сенковскій принимая сердечное участіе въ положеніи его, совѣтывалъ ему засѣсть за "сочиненіе важное, основательное, продолжаемое съ постоянствомъ, совѣстливо, упрямо даже, которое должно быть угловымъ камнемъ жизни, посвящаемой наукѣ". Онъ предложилъ ему написать Исторію Золотой Орды. Между тѣмъ своими изслѣдованіями по части древнѣйшей Русской Исторіи Григорьевъ успѣлъ уже обратить на себя вниманіе графа Сперанскаго и Уварова, которые совѣтывали ему посвятить себя профессорской дѣятельности.

Лѣтомъ 1837 года, Григорьевъ совершилъ поѣздку въ Москву, гдѣ впервые и познакомился съ Погодинымъ. "Истый петербуржецъ", говоритъ его біографъ, "ничего не видавшій кромѣ своего города, теперь впервые увидалъ настоящую Россію

и въ каждомъ встръчавшемся на пути городъ поражался разными еще незнакомыми ему явленіями Русскаго быта, Русскихъ порядковъ". Своими дорожными впечатлѣніями Григорьевъ дълился съ П. С. Савельевымъ. Странное впечатлъние произвела на Григорьева Москва. "Ты спросишь", писаль онъ Савельеву, "какова мнъ показалась Москва? Славная вещь эта Москва, глупая вещь эта Москва! Здёсь, мнё кажется, всё обманываются и обманывають другь друга: ѣдять, пьють, ничего не дѣлають, играютъ въ карты, тва тулянье и воображаютъ, что живутъ и наслаждаются жизнію, гостепріимны не отъ сердца а потому, что Москва славится гостепріимствомъ, кричать во всю мочь: ахъ! Франція... Страны нізть лучше въ міріз...! Здёсь все обманъ: говорятъ Тверскія ворота, Арбатскія ворота, глядишь: нътъ никакихъ воротъ. Нътъ, не по сердцу мнъ пришлась Москва живая, и теперь только я начинаю понимать ціну той Европейской холодности Петербурга, которою укоряють его Москвичи. Зато много души въ Москвъ бездушной-въ ея царственномъ Кремлѣ, въ ея древнихъ памятникахъ, чудныхъ соборахъ, очаровательныхъ монастыряхъ. О, если-бы можно было перенести въ Петербургъ ея громадный Кремль, чудную архитектуру ея церквей, очаровательную красоту ея башень, ея легкихъ красивыхъ колоколенъ! Я бы не вы важаль тогда изъ Петербурга: все бы глядель на эти пышные купола, на блестящіе кресты храмовъ Божіихъ, на высокіе терема древнихъ Царей Русскихъ, глядълъ и окаменълъ-бы въ восторженномъ созерцаніи. И въ этихъ то стѣнахъ, посреди этихъ памятниковъ народной жизни, самобытной, свѣжей, родной, прозябаетъ отродье полуфранцузовъ по легкомыслію, полутатаръ по невъжеству"! Въ письмъ своемъ къ Невърову Григорьевъ писалъ, что войдя въ Кремль, "я долженъ былъ съ усиліемъ кр впиться, чтобы слезы восторга, вызванныя созерцаніемъ новаго, поразительнаго зрѣлища, не брызгнули изъ глазъ и не передали тайны моей чувствительности холоднымъ спутникамъ моимъ и спутницамъ, которые умѣютъ только ахать отъ восторга при словъ Франція, живуть среди памятниковъ народной славы ц съ презрѣніемъ, съ дѣтскимъ легкомысліемъ топчутъ ее, попираютъ и святотатственными рѣчами сквернятъ достоинство имени Русскаго. Очень хотѣлось бы мнѣ увидаться съ Бѣлинскимъ... Думаю, что общество его облегчило бы хотя нѣсколько тяжесть, которая свинцомъ лежитъ у меня на душѣ. Впечатлѣнія, которыми обогатитъ меня Москва, я думалъ передать въ Москвѣ же людямъ, которыхъ сердце отзовется на каждое чувство...; я не нашелъ такихъ людей". По счастію, Григорьевъ отыскалъ Ржевскаго и черезъ него познакомился съ людьми, которыхъ искалъ: съ Клюшниковымъ, Лихонинымъ, Бодянскимъ, Вельтманомъ и наконецъ съ Погодинымъ 75).

Ржевскій писаль Погодину: "Прівхавшій сюда на короткое время изъ Петербурга молодой оріенталисть Григоръевъ желаеть познакомиться съ вами <sup>76</sup>)".

На первый разъ, Погодинъ поспѣшилъ обратить Григорьева въ свои коммиссіонеры въ Петербургѣ, преимущественно по книжной части, и по свидѣтельству Н. И. Веселовскаго, "коммиссіонеромъ Григорьевъ оказался довольно исправнымъ 77)".

Возвратясь въ Петербургъ, Григорьевъ писалъ Погодину: "Зная, что вы принимаете участіе въ нашемъ оріенталистѣ Петровѣ, я думаю, что вамъ пріятно будетъ узнать, что онъ издаетъ теперь текстъ одной Санскритской поэмы, съ Русскимъ переводомъ и учеными примѣчаніями... Это первый лучь Индіанизма, который блеснетъ въ Россіи. Я началъ заниматься Монгольскимъ языкомъ, и открываю въ немъ отечество множества Русскихъ словъ" 78).

## VII.

При вступленіи своемъ въ должность секретаря Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Погодинъ предложилъ Обществу начать вмѣсто прежнихъ Трудовъ и Льтописей новое изданіе, въ другой формѣ, книжками отъ восьми до десяти листовъ, подъ заглавіемъ Русскаго Историческаго Сборника, назначая въ составъ онаго разсужденія, про-

читанныя въ собраніяхъ, и документы, извѣстія, доставляемыя членами. Завѣдываніе изданіемъ Погодинъ принималъ на себя.

Такимъ образомъ, въ теченіе 1837 года вышли двѣ книжки этого новаго изданія. Въ предисловіи къ этимъ двумъ книжкамъ Погодинъ пишетъ: "Я очень радъ, что могъ, исполняя лестное поручение Общества, сообщить публикѣ поучительныя разсужденія Ходаковскаго, найденныя мною въ его бумагахъ. Въ его разсуждении о древнихъ путяхъ сообщения мы знакомимся короче съ нашими первыми князьями и ихъ образомъ дъйствія, съ ихъ плаваніями по всёмъ ближнимъ рёкамъ и морямъ. Статья Ө. Н. Глинки о Карельских Древностях перепосить читателя къ въкамъ глубокой древности, недоступной лътописямъ. Не безъ удовольствія прочтутъ наши юристы о Вирахъ у Россіянг X и XI стольтій священника Діева, хотя едва ли согласятся съ пимъ о Греческомъ ихъ происхождении. И. И. Ивановъ знакомитъ съ любопытнымъ лицемъ, попомз Нестеромз, временъ междуцарствія, въ дѣлѣ, которое бросаетъ свѣтъ и на весь быть гражданскій XVII віка. Шафарикь въ стать в о статут Чернобога въ Бамберт описываетъ древнъйшій языческій памятникъ Словянскій и разбираетъ руническую его надпись. Въ статъъ Федотова о значении слова Русь въ нашихъ льтописях заключается довольно полное соображение мъстъ лътописныхъ, составленное молодымъ сочинителемъ, который объщаеть трудолюбиваго дълателя. Наказ воеводам отправленными ви Hовгороди ви 1617 году обратить на себя безъ всякаго сомнинія вниманіе людей диловыхи. Ви статьй объ иконном портреть в. князя Василія Іоанновича, Снегирева, находится много любопытныхъ матеріаловъ для древней художественной терминологіи. Кром'є названныхъ статей, читатели найдуть здёсь любопытныя извёстія преосвященнаго Павла, архіепископа Черниговскаго, о Костромских находках. Мнъ остается желать", заключаеть Погодинь, "чтобы издаваемое собраніе заслужило одобреніе знатоковъ, и чтобъ всѣ любители Исторіи нашли въ немъ предподагаемую пользу" <sup>79</sup>). Особенное вниманіе ученаго міра обратило на себя разсужденіс

Ходаковскаго. "За статью Ходаковскаго", писаль Виленскій профессорь Лобойко Погодину, "ученый свѣть вамь очень благодарень. Вы первый оцѣнили достоинство этого рѣдкаго изыскателя, тогда какъ многіе считали его сумазбродомъ. Изъ этого отрывка всѣ теперь видятъ, какой историческій геній скрывался въ этомъ бѣдномъ шляхтичѣ. Ө. Н. Глинка былъ его покровителемъ въ Петербургѣ и это въ мое время. Почитая васъ корифеемъ современной нашей исторической словесности, я прошу васъ именемъ потомства ввести въ Москвѣ въ обычай учиться Польскому языку, покрайней мѣрѣ для филологическаго употребленія. Ходаковскій можетъ всѣмъ служить примѣромъ, что можетъ сдѣлать полякъ для нашей Исторіи, если ему доступна Русская Словесность".

Кром'в двухъ книжекъ *Русскаго Историческаго Сборника*, Ногодипъ въ 1837 году выпустилъ въ св'втъ *Псковскую Литопись*.

Еще 28 ноября 1834 года, Общество Исторіи и Древностей Россійских въ засёданіи своемъ, по предложенію предсёдателя А. Ө. Малиновскаго, опредёлило издать Псковскую лётопись, коей три списка тогда же были представлены Малиновскимъ. Изданіе возложено было на Погодина при помощи Коркунова. Но Коркуновъ, до отпечатанія еще перваго листа оставилъ Москву, и Погодинъ, по возвращеніи своемъ, въ концѣ 1835 года, изъ чужихъ краевъ, долженъ былъ одинъ трудиться надъ этимъ изданіемъ и при этомъ онъ старался воспользоваться всёми сов'єтами, разс'єзнными въ сочиненіи Шлецера, который, по словамъ Погодина, "былъ, есть и будетъ нашимъ учителемъ въ этомъ дёль".

Окончивъ изданіе, Погодинъ въ засѣданіи Общества, 19 марта 1837 года, заявилъ: "Представляю на судъ знатоковъ свой тяжелый трудъ, на который посвятилъ я много времени. Они оцѣнятъ, по крайней мѣрѣ, то самоотверженіе, съ которымъ я анатомировалъ лѣтопись молодую, маловажную, въ дурныхъ спискахъ, когда есть пергаментныя—Лаврентьевская, Новгородская, Кіевская, Волынская! Я хотѣлъ нѣкоторымъ образомъ показать, что можно извлекать изъ нашихъ лѣто-

писей и другихъ историческихъ документовъ, и вмѣстѣ представить опытъ ихъ разработки. Отцы и братія! Аще же гдѣ описахъ, не дописахъ, или переписахъ, чтите, исправляя, Бога дѣля, а не кляните" 80).

Но Петербургскіе археографы зам'ятили, и можеть быть не безъ основанія, что издатель "только изъ скромности унижаетъ достоинство этого богатаго матеріала для важной исторіи Пскова, когда летопись Псковскую называеть онъ маловажною. Мы вовсе не на то жалуемся, что лътописей донынъ издано мало: нътъ, ихъ издано много, но дурно. Издатели своевольно читали тексты, переправляли, вставляли, не понимая того, что дёло издающихъ лётописи состоить въ вёрной передачё текста, такъ, чтобы печатное изданіе вполнѣ передавало рукописи суду знатоковъ. Смиренно называя свой трудъ тяжелыма, нашъ издатель не хочетъ даже похвалиться тъмъ, что онъ взяль три дурныхъ списка, читалъ ихъ, какъ ему было угодно, не думаль о повъркъ съ другими болъе важными списками, перемъняль правописаніе, переставляль даже описанія, въ той увъренности, что лътопись молода и маловажна, что переписчикъ одного списка быль не слишкоми грамотени, а переписчикъ другаго совершенно безтомовый. И воть это значить анатомировать бъдную льтопись, - привесть ее въ порядокъ, вычистить, вычесать, сгладить! Мы знаемъ, что Шлецеръ назвалъ бы это святотатствомъ непостижимымъ; но другія временадругія понятія... Уничтожить всю подлинность, весь авторитеть лізтописи, называется у него-издать ее, разработать, и еще что то извлечь изъ нея на показъ. Если всѣ наши льтописи будуть такь разработаны, то мы останемся безъ Исторіи, какъ брамины". Но знаменитый впосл'ядствіи слависть нашъ, тогда скромный учитель гимназіи П. И. Прейсъ, вопреки Петербургскимъ археографамъ, принялъ съ признательностію этотъ трудъ Погодина и писалъ ему: "По прошествіи слишкомъ года осмъливаюсь писать къ вамъ и отъ всего сердца благодарить васъ за Исковскую льтопись, которую я получилъ чрезъ Ө. И. Иноземцова. Подарокъ этотъ былъ для меня

тѣмъ пріятнѣе, что я самъ родомъ изъ Псковщины и провелъ въ ней лѣта дѣтства. Лѣтопись, вами изданная, была для меня пріятною и въ другомъ отношеніи, я извлекъ изъ нея, какъ изъ прочихъ памятниковъ, все что заслуживаетъ мѣсто въ Словарѣ и Грамматикѣ языка Древней Россіи" 81).

Само собою разумѣется, что Кіевскій митрополить Евгеній, какъ историкъ Псковскаго княжества, живо интересовался ходомъ изданія Псковской лѣтописи; но ему не суждено было видѣть конца этаго предпріятія.

Едва опустили въ могилу Пушкина, какъ 23 февраля того же, рокового для Русской литературы, 1837 года скончался Евгеній. "Внезапно похищена смертію", писаль Максимовичь, "маститая жизнь Первосвященника Церкви Кіевской, которая до послѣднихъ дней посвящена была мирному, ученому труду, вызывавшему изъ забвенія давнюю жизнь и славу Русской земли". По свидѣтельству его преемника Филарета митрополита Кіевскаго, Евгеній "скончался утромъ тихо, кротко, неожиданно, безъ страданій трудясь и дѣлая почти до послѣдней минуты жизни своей. За нѣсколько минутъ до кончины своей, не смотря на слабость силъ, разсмотрѣлъ и подписаль до двадцати восьми бумагъ" 82).

Погребеніе Митрополита совершали 27 февраля 1837 года во св. Софіи. Пространный храмъ и обширный дворъ, наполненъ былъ народомъ. Преосвященный Иннокентій совершалъ Божественную литургію. По окончаніи литургіи, пребывающій на покоѣ въ Кіево-Печерской лаврѣ, высокопреосвященный Іосифъ, бывшій архіепископъ Смоленскій, съ преосвященнымъ Иннокентіемъ и со всѣмъ духовенствомъ отправляли погребеніе. Высокопреосвященный Іосифъ прочелъ вслухъ всѣхъ умилительное завѣщапіе покойнаго, написанное имъ собственноручно. Вотъ что въ послѣдній разъ говорилъ отшедшій Архипастырь: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Ожидая часа смертнаго, и восноминая грѣхи мои предъ Богомъ и человѣками, обращаюсь, вопервыхъ, къ Спасителю моему съ теплымъ моленіемъ, да очиститъ Онъ благодатію Своею

множество золь моихъ; и потомъ прошу всёхъ, предъ коими я согрёшиль и кого я чёмъ нибудь обидёль и оскорбилъ, христіански простить мнё, и о мнё грёшномъ возносить свои молитвы. Взаимно и самъ я прощаю всёмъ, по человёчеству чёмъ нибудь оскорбившимъ меня... Объ имёніи моемъ, которое состоить болёе въ книгахъ, нежели въ вещахъ и деньгахъ, завёщеваю... всё письменныя бумаги и записки непереплетенныя отдать наслёдникамъ моимъ. Грёшное мое тёло прошу погребсти въ Срётенскомъ придёлё Кіево Софійскаго Собора, за правымъ клиросомъ, въ стёнё собора. Господи Боже мой! въ тріехъ ипостасёхъ исповёдуемый! Благодарю Тя за всё милости, на меня недостойнаго во всю жизнь мою изліянныя: оставляя все земное и суетное, къ Тебѣ Едпному, Вѣчному Благу обращаюсь, и въ руцѣ Твои предаю духъ мой".

По окончаніи погребенія, тёло покойнаго обнесено вокругъ Софійскаго Собора, между множествомъ народа, и останки его успокоились въ томъ самомъ придёлѣ собора, на обновленіе котораго онъ, не задолго до своей смерти, пожертвовалъ значительную сумму. "Малый и тѣсный придѣлъ церковный", говоритъ современникъ, "есть теперь надгробный памятникъ тому, кто при жизни своей воскрешалъ забытую память предковъ. Къ Исторіи прибавилось еще одно лицо историческое, но сама Исторія лишилась его, и скоро ли дождется она такого усерднаго дѣятеля на ея необозримомъ полѣ, каковъ былъ Евгеній?..."

Погодинъ, будучи давнимъ почитателемъ покойнаго Митрополита, почтилъ память его посвященіемъ ему Псковской Лѣтописи; а Общество Исторіи и Древностей поручило Снегиреву написать: О заслугахъ Отечественной Исторіи и услугахъ самому Обществу митрополита Евгенія. По этому поводу Снегиревъ писалъ Погодину: "Теперь должно сказать, что Евгеній не основываль своего счастія и славы на несчастіи и униженіи другихъ, что, говоря правду открыто, не дѣлалъ никому зла и не посягалъ на благоденствіе ближняго. За то память его съ похвалами « 83).

Старинная дружба Погодина съ Кубаревымъ въ это время закрѣпилась и общностью ихъ занятій источниками Древней Русской Исторіи. Эти изслѣдованія двухъ друзей происходили подъ сѣнію Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, которое для нихъ выписываетъ изъ Московской Синодальной Библіотеки списки Кіево-Печерскаго Патерика, собраніе повѣстей о житіяхъ, подвигахъ и чудесахъ Святыхъ. Въ это время Кубаревъ приготовлялъ къ изданію Памятники Древней Россійской Словесности, кои онъ начиналъ Несторовымъ описаніемъ житія Бориса и Глѣба и преподобнаго Феодосія Печерскаго. Онъ-же приготовилъ къ изданію древнюю похвалу Св. Владиміру; а въ засѣданіи Общества 12 іюня 1837 г. прочелъ свое разсужденіе о Патерикъ Печерскомъ. Самъ Погодинъ въ это время оканчивалъ свои изслѣдованія о древнемъ, Варяжскомъ, періодѣ Русской Исторіи до кончины Ярослава 84).

Къ этимъ трудамъ двухъ друзей примыкали изслъдованія въ этой-же области М. А. Максимовича, который изъ Кіева писаль Погодину: "Пожалуйста поспѣши сообщить мнѣ коротенькое извъстіе объ отысканномъ вами спискъ Патерика. Какого года и гдъ писанъ и какъ? Нельзя-ли также извъстить какой результать Кубаревскихъ изследованій, если они не согласны съ Р. Ө. Тимковскаго мниніемъ о несоставленіи Патерика Несторомъ, чего, кажется, нельзя и опровергнуть... Мнѣ эти извѣстія отъ тебя нужно получить поскорѣе, дабы включить оное въ мою Исторію Русской Словесности, которой первую часть на-дняхъ уже оканчиваю написаніемъ, а тамъ съ помощію Божіею примусь ее печатать. Изъ новости бился не слишкомъ, изъ силъ выбился довольно... Однако коечто найдется и новаго... Да крыпится твое тыло и духъ. Молодымъ людямъ на просвъщенье, тебъ на прославленіе, а веселымъ молодцамъ не потѣшенье " 85). На это Погодинъ отвѣчаль: "Патерикъ, то есть житіе Өеодосія и посланіе Поликарпа къ Симону, написанъ въ 1406 году, въ Твери, на пергаментъ, для Арсенія. О Патерикъ вопросъ смъщенъ, и Тимковскій жестоко промахнулся. Несторъ не писаль его разу-

мъется, по написалъ житіе Өеодосія, изъ котораго выбраны житія, да изъ посланія Симона и Поликарпа, да изъ Літописи выбраны—вотъ и Патерикъ!" Максимовичъ же, защищая своего дядю, писалъ Погодину: "За извъстіе о Патерикъ спасибо, хотя и не то вышло, что сказали мнф; Тимковскій ошибся, только не жестоко, только темь, что не съумевь согласить житія Өеодосіева съ Временникомъ, отрицалъ оное отъ Нестора; а все-же Иатерика особаго, какъ сборника житій, Несторъ не составляль. Стало въ главномъ онъ правъ; указанное противорѣчіе житія съ Временникомъ не есть противорѣчіе, а только дополненіе, и показываеть, подтверждаеть то, что ты такъ хорошо указаль въ защиту Нестора, -показываетъ вмѣстѣ и то, что житіе писано Несторомъ послѣ Временника". Въ томъ же письмѣ Максимовичъ проситъ Погодина обратить вниманіе на предположение его о Русской Правди, "что оно не Новгородское и не для Новгорода уложеніе, а Кіевское и (можеть быть, едва-ли не навърное) - до-Ярославское, слъдовательно Владимірское уложеніе, т.-е. при немъ сдёлавшееся письменными, и таковымь уже найденное въ Кіевъ Ярославомъ и данное имъ Новгороду 1016 г. Объ уставъ земленими думаль Владиміръ... Да и самый языкъ ея ничего не имъетъ не южнаго, а Новгородскаго, и Евгеній съ Шафарикомъ ошибаются, выдавая ее за памятникъ Древне-Новгородскаго языка. Что скажешь, скажи что-нибудь объ этомъ соображеніи! Мий хочется знать твое мийніе. А начало Эверсовой школы отъ Чеботарева върно одобрено тобою?.. Но Господь съ нею, съ этою Русскою Землею" 86).

## VIII.

12 іюня 1837 года, по предложенію Погодина, быль избрань въ члены Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ И. П. Сахаровъ <sup>87</sup>).

Въ февралъ 1836 года Сахаровъ переселился въ С.-Петербургъ и занялъ тамъ мъсто врача при Почтовомъ Депар-

таментв, которымъ управляль князь А. Н. Голицынъ. Не смотря на свою медицинскую спеціальность, Сахаровъ усердно продолжаль заниматься историческими изысканіями о Русской народности. "Въ хижинахъ поселянъ" свидътельствуетъ князь А. Н. Голицынъ, "собиралъ онъ народныя преданія, въ городахъ и селахъ обозрѣвалъ сохранившіеся народные памятники, въ архивахъ пересмотрълъ нужные исторические акты. По преданіямъ, памятникамъ и актамъ возстановляль онъ въ описаніяхъ своихъ старую Русскую жизнь, изображалъ Русскую народность по живымъ источникамъ. Чего отшельники не вносили въ лътописи, чего нътъ въ актахъ, что сокрыто было отъ Русскихъ историковъ, то помъщено имъ въ Сказаніях Русскаго Народа. Русскій человікь, Русская земля, Русскіе памятники, три основныя идеи, взятыя имъ за основаніе, составляють предметь всёхь его изысканій. Языкь, литература, семейныя повърья, записки современниковъ, одежды, народные обычаи -- служили для изображенія всёхъ дёйствій русскаго человъка; а храмы, кремли, гробницы, дворцы, терема, оружія, гравированіе, иконописаніе, народное пініе, монетное дело-приняты были для описанія Русской земли, где въ искусствахъ и художествахъ Русскій умъ составляль памятники для нашей родины" 88).

Получивъ извъщение объ избрании въ члены Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Сахаровъ писалъ Погодину: "Ваше нечаянное письмо обрадовало меня и вмъстъ удивило. Не знаю съ чего начать вамъ. Позвольте прежде благодарить васъ за участіе ваше въ выборѣ меня въ члены единственнаго Общества въ Россіи. Эту честь, доставленную мнѣ нечаянно отъ достопочтеннѣйшихъ членовъ, позвольте оправдать моими посильными трудами. Живя такъ далеко отъ васъ, я не знаю, чѣмъ могу быть полезенъ Обществу. Думаю, что грѣшно и стыдно, бывши членомъ, ничего не дѣлать для Общества. Трутни въ ученомъ дѣлѣ не должны быть терпимы!" Въ это время Сахаровъ уже издалъ три части Сказаній Русскаго Народа о семейной жизни своихъ

предковт (Спб. 1836—1837). На упрекъ Погодина зачѣмъ онъ занимается украшеніемт Сказаній и дѣлаетъ свое изданіе беллетрическимт, Сахаровъ отвѣчалъ: "Неужели вы не знаете времени и отношеній, направленія, къ чему насъ ведутъ? Меня уже горькій опытъ научилъ. Синодъ вздумалъ меня уже за первую часть потолкать. Вамъ это пеизвѣстно. Велика исторія. Дѣлатъ такъ, какъ должно—не велятъ. Иначе бы ни одной строчки не пропустили. Вотъ почему всѣ суевѣрія подводятся подъ одну рамку. Шекспиръ справедливъ; я это самъ чувствую; но меня устрашаетъ участь Н. И. Надеждина. А мнѣ была приготовлена эта чаша. Вы знаете, кто у насъ заправляетъ эти дѣла? Кто протестовалъ обт участіи Провидпнія вт Исторіи? Помните сами. Кто гонитъ Бориса Годунова? И это извѣстно «89).

Въ засъданіи Общества, 20 февраля 1837 года, было читано письмо Дрезденскаго библіотекаря Клемма на имя предсъдателя графа С. Г. Строганова съ вопросами о курганахъ и могилахъ и прочихъ остаткахъ Древности въ Россіи. При этомъ Погодинъ объявилъ, что кандидатъ Московскаго Университета В. В. Пассекъ готовить объ этомъ предметь общирное сочиненіе, изъ котораго можно будеть отвічать удовлетворительно на вопросы Клемма 90). Вскоръ упомянутое сочиненіе Пассека было уже въ рукахъ Погодина, которому авторъ писаль: "И такъ мои курганы и городища Южной Россіи предъ вами и предъ судомъ Историческаго Общества! Отъ Общества будетъ зависить судьба кургановъ и городищъ: речете-и отверзутся ихъ нѣдра отъ Дуная до Байкала! И, можеть быть, удастся Русскому и въ этомъ случав сказать много новаго и важнаго для науки, приведется, можетъ быть, открыть новый путь для историческихъ изследованій — о тёхъ въкахъ, для которыхъ не существуютъ и лътописи! Какъ знать, можетъ быть, и мнѣ, воспитаннику Московскаго Университета, вашему ученику, - предстоить эта судьба! Да поможеть мнѣ – и да просвѣтить меня Богъ". Въ другомъ своемъ письмъ Пассекъ писалъ Погодину: "Ахъ, если-бы вы были

ближе къ нашимъ степямъ, къ этимъ чуднымъ пустынямъ, полтънями народовъ и великими надеждами на будущее. Какъ полюбили-бы вы ихъ тогда; какъ сами съ какимъ-то чуднымъ наслажденіемъ смотрѣли-бы на одинокій курганъ, а съ него на безграничную равнину или степи, или море. Только вспоминаю, а уже хочется кочевать. Какихъ нътъ страстей въ міръ "! Но эта страсть дорого обходилась Пассеку. "Я издержалъ", писалъ онъ-же Погодину, "не одну тысячу своихъ денегъ для разъйздовъ отъ Дона до Днипра и отъ Харькова до Чернаго моря -- и все для того, чтобъ учиться, чтобъ читать въ природъ, или по слъдамъ жизни народовъ, или вникать въ жизнь нашихъ собратій-и передавать ихъ знанія и чувствованія, какъ могу и какъ умію. Я рішился скитаться по пустынямъ, гдъ повърите-ли на нъсколько десятковъ верстъ нътъ жилья, а въ жильъ нътъ куска продажнаго хлъба, кругомъ ни капли воды, кромъ солоноватой, отъ которой онъмѣетъ лучшій аппетитъ! Да оно и лучше на безхлѣбьи" 91).

Въ одномъ изъ следующихъ заседаній Общества Погодинъ представилъ разсуждение Пассека о городищахъ или кургагахъ Южной Россіи. Общество поручило передать это сочиненіе на разсмотрівніе Комитета, учрежденнаго при Обществъ 92). Погодинъ же черезъ Помпея Пассека, спрашивалъ Вадима: Чего-бы онг могг желать отг Исторического Общества для достиженія цыли обозрынія насыпей? Въ отв'ять на это Вадимъ Пассекъ отвъчалъ Погодину: "Я намъренъ обозрѣть направленіе насыпей по всему пространству Россіи отъ Дуная до Забайкалья, замётить ихъ характеръ въ разныхъ пространствахъ Россіи; разрыть по ніскольку изъ нихъ, принадлежащихъ къ одному какому-нибудь виду; собрать о нихъ преданья и повёрья разныхъ племенъ. Вотъ главная цёль. Достигнувши ее, конечно мы откроемъ новую лътопись — не обезображенную переписчиками, не опровержимую для нашихъ кабинетныхъ скептиковъ. Широка эта летопись и резко написана на столбцѣ — длиною въ семь тысячъ верстъ. Время не выбло черниль, жаль только, что люди кое-гдв подскоблили, — за то не писали по подскобленному. А чтобы уничтожить эту грамоту, опять надобно будеть вѣка и цѣлыя племена и поколѣнія. Губерніи, которыя войдуть въ поѣздку слѣдующія: Курская, Харьковская, Полтавская, Кіевская, Волынская, Подольская, Бесарабія, Херсонская, Екатеринославская, Таврическая, Земля Донскаго Войска, Воронежская, — и частями Черниговская, Орловская, Черпоморіе, Кавказская область. Далѣе: Тамбовская, Саратовская, Астраханская, Пензенская, Симбирская, Оренбургская. Далѣе: Сибирь" 93).

Комитеть разсмотрѣвъ разсужденіе Пассека отдаль полную справедливость оному. Что же касается до предложенія Пассека обозрѣть курганы во всей Россіи отъ Дуная до за-Байкалья, то Комитеть полагаль, что Общество при ограниченности своихъ средствъ не можетъ ему значительно содъйствовать. Если же бы Пассеку угодно было сократить свой планъ и на первый случай тщательно осмотръть и описать курганы одной какой-либо губерніи, или даже увзда или увздовъ, наиболъе къ мъсту его жительства и другимъ обстоятельствамъ удобнъйшихъ, и изобразить оныя, на спеціальной картъ, то Общество могло бы сдълать для такого описанія нъкоторое пожертвованіе. Это описаніе, бывъ издано въ свѣтъ, могло-бы послужить образцомъ для прочихъ описаній, и тогда Общество, чрезъ посредство своего Предсъдателя могло бы отнестись къ ученымъ начальствамъ и просить ихъ мъстныхъ пособій. По поводу этого опред'яленія Общества, Пассекъ писаль Погодину: "Обществу было угодно предложить миж подробное обозрѣніе и описаніе въ одной какой-нибудь губерніи, или въ нъсколькихъ уъздахъ, и даже въ одномъ уъздъ. Я избираю три увзда: Изюмскій, Полтавскій и Харьковскій. Если же надобно будетъ следить за ценью въ другомъ уезде, то надъюсь, что Общество не воспрепятствуетъ мнъ въ этомъ, - и я могу производить работы безъ особенной переписки, которая, быть можеть, напрасно затруднивши Общество, навърное обрѣжеть крылья у дѣла"...

Давняя пріязнь соединила Погодина съ В. Н. Семеновымъ,

извъстнымъ въ нашей Литературъ своими переводами иностранныхъ писателей о Россіи. Пріязнь эту не поколебало и то обстоятельство, что въ 1831 году Семеновъ былъ строгимъ цензоромъ трагедіи *Петра I*. Сдѣлавшись секретаремъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Погодинъ предложиль Семенова въ члены Общества 94). Извѣстіе объ этомъ избраніи застигло Семенова въ его родной Рязанской губерніи, въ которой онъ производиль археографическія экскурсіи. "Здѣсь", писалъ онъ Погодину, "нашелъ для себя интересное занятіе, именно: въ разсмотрівній здішнихъ губернскаго и консисторскаго архивовъ. Разсмотрѣніе перваго архива я кончилъ; но въ свиткахъ не нашелъ ничего замѣчательнаго. Это дёла частныя, уголовныя, временъ дома Романовыхъ отъ Михаила до Петра, любопытны только въ отношеніи юридическомъ. Большая часть изъ нихъ относится до покражи лошадей. Свитки довольно плохо сохранились, такъ что многіе совершенно распадаются. Когда же спадетъ нъсколько половодье, то отправлюсь въ монастыри: Богословскій, Солодчинскій и Ольговъ, а потомъ пущусь въ старую Рязань, Касимовъ и Пронскъ. Можетъ быть въ теченіе всёхъ этихъ розысканій удается ми открыть что-либо исторически-интереснаго и полезнаго".

Еще во времена Московскаго Въстинка, Погодинъ былъ знакомъ съ Степаномъ Дмитріевичемъ Нечаевымъ, съ которымъ его связывала общая любовь ихъ къ Литературѣ и Русскимъ Древностямъ. Должность оберъ-прокурора Св. Синода, которую занялъ Нечаевъ, отдалила его и отъ Москвы и отъ Древностей. Въ 1836 году онъ вышелъ въ отставку и поселился опять въ Москвѣ и опять полюбилъ и Литературу и Древности. "Нездоровье лишило меня удовольствія", писалъ Нечаевъ Погодину, быть во вчерашнемъ засѣданія Историческаго Общества,—а я готовилъ было личную до васъ просьбу, которую теперь позвольте высказать запиской. Если по званію дѣйствительнаго члена имѣю я право на всѣ книги, которыя печатаются на иждивеніе Общества, то сдѣлайте одолженіе

благоволите распорядиться доставленіемъ мнѣ изданныхъ въ послѣдствіи во время десятилѣтняго моего отсутствія изъ Москвы. Это поставило бы меня въ полную извѣстность и о томъ, что сдѣлано уже Обществомъ, и о томъ, что еще сдѣлать предполагаютъ, а вмѣстѣ объяснило бы мнѣ, не могу ли я самъ быть чѣмъ-либо полезнымъ для него. Но всего пріятнѣе было бы для меня, еслибы вы почтенный Михаилъ Петровичъ, по сосѣдству, собрались навѣстить меня когда-нибудь и побесѣдовать о любезномъ для насъ предметѣ въ тишинѣ кабинетной " 95).

Въ тоже время Нечаевъ представилъ въ Общество рисунокъ съ Вайгачцкихъ истукановъ, при следующемъ объясненіи: "Въ началѣ нынѣшняго царствованія, между многими важными подвигами Правительства, приложено было особенное попеченіе о обращеніи Самобдовъ въ Христіанство. Сійскій архимандрить Веніаминь успёль уб'ёдить почти всё племена сего народа принять святое крещеніе. Во время путешествій нашель онъ на островѣ Вайгачѣ до трехъ сотъ идоловъ каменныхъ и деревянныхъ. Желая по возможности изгладить слъды многобожія между новообращенными, еще не твердыми въ въръ христіанами, о. архимандритъ съ ревностью, напоминающею первыхъ проповъдниковъ у дикихъ народовъ, истребилъ всв сіи предметы невъжественнаго обожанія. Снять быль только рисуновъ съ болве замвчательныхъ истукановъ. Получивъ отъ о. Веніамина этотъ рисунокъ, я почель приличнымъ внесть его въ Общество Любителей Исторіи и Древностей Россійскихъ, какъ предметъ, не совсѣмъ чуждый для отечественной Археологіи" 96).

Между тёмъ Сахаровъ съ упрекомъ писалъ Погодину. "Да издастъ ли когда Общество свои каталоги? Въ тридцать лётъ все еще сборы идутъ. Стыдно, когда частные люди опереживаютъ въ такихъ пустякахъ" <sup>97</sup>). Эти строки были писаны Сахаровымъ 5 сентября 1837 года, а въ засёданіи Общества 18 декабря того же года П. М. Строевъ изъявляетъ свою готовность описать рукописи и старопечатныя книги Общества,

и Общество съ благодарностью принимаетъ это предложеніе 98).

Трудясь съ воодушевленіемъ на пользу Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, Погодинъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ озабоченъ умноженіемъ и процвѣтаніемъ своего собственнаго Древлехранилища. Такъ, по смерти митрополита Евгенія, Погодинъ стремился пріобрѣсть тѣ изъ его бумагъ, которыя по заевщанію достались его наследникамъ. Деятельнымъ посредникомъ Погодина въ этомъ дѣлѣ является кіевскій профессоръ Петръ Семеновичъ Авсеневъ. "Пріятное извѣстіе", отмѣчаетъ Погодинъ въ своемъ Дневникъ, "о возможности пріобръсти бумаги Евгенія. Думалъ какъ бы поскорве". Вдругъ онъ получаеть посылку. "Развязываю и что же: рукописи Евгенія. Обрадовался безъ памяти". Но письмо Иннокентія помутило радость его; "ибо рукописи надо возвратить. Нътъ, онъ должны остаться у меня, по разнымъ правамъ" 99). Всѣ же бумаги Евгенія хранились у Авсенева, къ которому и обратился Погодинъ съ просьбою переговорить съ наслѣдниками: Вскор'в Авсеневъ ув'едомлялъ Погодина, что Устиновскій, наследникъ Евгеніевыхъ бумагъ, прівхаль въ Кіевъ съ доверіемъ отъ всёхъ родныхъ на получение всего наследства. "Когда я", пишетъ Авсеневъ, "повторилъ ему предложение ваше, то онъ изъявилъ совершенное согласіе съ своей стороны; но въ переговоръ объ оценкъ буматъ вступить не согласился потому, сказаль онь, что я им'єю дов'єріе оть родныхъ на полученіе наслъдства, а не на продажу. Впрочемъ увъряю васъ, что родные примуть это предложение также съ удовольствиемъ". Вслѣдъ за симъ Погодинъ получаетъ отъ Авсенева довольно подробное описаніе оставшихся посл'я Евгенія бумагъ. "Я видълъ", писалъ онъ Погодину, "всъ бумаги, перебралъ ихъ подробно, и представляю вамъ не реестръ ихъ, ибо онъ былъ бы безконечно утомителенъ, а описаніе. Весь портфель не заключаеть въ себъ ни одного цълаго сочиненія обработаннаго или доконченнаго, а одни матеріалы. 1) Историческіе. Сюда относятся: а) Переписка съ Румянцовымъ и съ разными

учеными мужами отечественными и иностранными, - вст содержанія историческаго или археологическаго. b) Матеріалы для Исторіи Іерархіи Россійской. Я еще не свърился, но сильно подозрѣваю: не въ чернѣ ли это извѣстная Амвросіева Іерархія. Амвросій, кажется, издаль ес тогда, когда онь быль ректоромъ семинаріи, а Евгеній у него архіереемъ; по крайней мѣрѣ она менте можеть быть принадлежить тому, котораго имя носить. с) Коллекція снимковъ съ медалей и монетъ, между которыми слишкомъ древнихъ я не замѣтилъ. d) Выписки изъ журналовъ Русскихъ и переводы съ пностранныхъ-исторические или археологические е) Розыскание о Новогородской Софійской церкви съ воротами, надъ которыми трудился Аделунгъ что-ли, и о Кіевской Софійской. f) Множество мелкихъ отдѣльныхъ статей, часто собственноручныхъ, и замъчаній. 2) Смъшанные: содержанія богословскаго, философскаго, екклесіастическаго, словеснаго. Есть переписка съ Державинымъ. Много по географіи, хронологіи, грамоты патріарховъ Греческихъ, дёла сепатскія и синодскія и проч. Еще разъ повторяю, что цёлаго ничего нётъ, все разбросано, перемѣшано, разбито. Вы спросите: гдѣ же дѣлись упомянутыя въ его жизнеописаніи двадцать три неизданныхъ сочиненія? Не только вы, но, гораздо настоятельнье, ихъ спрашиваютъ наследники, но не отыщутъ следовъ. Видно, что бумаги его прошли чрезъ руки, процъжены — и вотъ — осадки. Впрочемъ, можетъ быть, я столько же знаю цину оставшихся бумагъ Евгенія, сколько пітухъ поняль ціну алмаза, и потому я не зналъ, что предложить за нихъ наслъдникамъ, а они, какъ я писалъ вамъ, не знали, что назначить, и рѣшились положиться на вашу оценку. Только какъ они скоро увзжають изъ Кіева въ Воронежь, то просять теперь же васъ черезъ меня вступить съ ними въ непосредственное сношеніе. Бумаги беретъ себъ внукъ Митрополита, живущій въ Воронежь, вольно-практикующій медикь Ивань Степановичь Устиновскій, недавно кончившій курсь въ Харьковскомъ Университеть. По прівздь въ Воронежь, онь отбереть все, что сочтеть для вась нужнымъ, и либо въ подлинномъ видъ препроводить къ вамъ, либо пришлетъ подробный списокъ. Вообще онъ хочетъ прямо имѣть сношеніе съ вами " 100).

Въ концѣ-концовъ Погодину пришлось самому ѣхать въ Воронежъ и тамъ постигло его полное разочарованіе, и онъ съ досадою писалъ Максимовичу: "Я разбиралъ бумаги Евгенія—однѣ косточки оглоданныя. Прокатили! Ужъ вѣрно твоихъ рукъ не миновали онѣ" 101).

Несмотря на это, Древлехранилище Погодина настолько начало возрастать и процвътать, что владълецъ его получиль уже возможность въ 1837 году издать Русскій Историческій Альбомг, за который издатель имѣлъ счастіе получить Монаршее благоволеніе и благодарность отъ Наслідника Цесаревича. Литература же наша встрътила это изданіе весьма сочувственно. "Выспренніе взгляды теряють дов'єренность", читаемъ въ Московскомо Наблюдатель, "фактическое знаніе прочно, кажется, занимаетъ свое мъсто, постепенно очищаемое отъ вдохновенныхъ, умозрительныхъ, произвольныхъ положеній... Для истинныхъ успѣховъ науки дорогъ каждый сохранившійся слідь минувшаго. Наука благоговійно бережеть и ветхій листокъ пергамента, и развалившійся камень, и передаваемую изъ поколънія въ покольніе мысль, правственное правило предковъ, и уцълъвшій звукъ, которымъ выражалось сердце человъческое. Ей нужны и лътописи и басни, и дипломатическіе акты и преданія, и священные обряды и суевърные обычаи... Исторія живеть событіями: впереди событія всегда лицо. Это лицо для насъ драгоциность: каждая черта, дорисовывающая въ умф нашемъ его нравственную физіономію, есть принадлежность Исторіи. Вотъ почему не сыщется ни одного изъ образованныхъ людей столько нелюбопытнаго, который не захотълъ бы взглянуть на подпись Филиппа митрополита, Скопина-Шуйскаго, Пожарскаго, Палицына, Гермогена, патріарха Филарета, Царя Алексівя и другихъ знаменитыхъ мужей, отмфченныхъ народною памятью и вфчною благодарностью Отечества. Альбоми Историческій представляеть въ этомъ отношеніи удовлетворительный опыть. На

пространствѣ шести вѣковъ, мы по очереди видимъ первыхъ нашихъ грамотѣевъ княжескихъ дьяковъ, первыхъ нашихъ учителей—церковныхъ пастырей, Русскихъ вѣнценосцевъ, доблестныхъ ихъ совѣтниковъ, знаменитыхъ воиновъ старой и новой Россіи, и, въ концѣ, людей служившихъ Отечеству полезными трудами просвѣщенія" 102).

Не менъе сочувственно отнесся къ этому изданію и критикъ Журнала Министерства Народнаго Просвъщенія. "Древнъйшій почеркъ", пишеть онъ, "относится къ 1328 году и принадлежитъ дьяку Костромъ, писавшему духовную великаго князя Іоанна Даниловича Калиты. Грустныя чувства пробуждаются въ душъ разсматривающаго листки Исторического Альбома, который подобно огромному и величественному кладбищу, заключаеть въ себъ покольнія пяти въковъ; какія думы пробуждають встръчающіяся здъсь имена людей, которые отжили свой въкъ и только оставили память о дъяніяхъ своихъ! Всматриваясь въ почерки, нечувствительно переносишься въ прошедшее, кажется, видишь, что рука жившаго за четыреста или пятьсотъ лътъ только сейчасъ перестала писать, желаешь видъть образъ писавшаго, и воображение рисуетъ передъ взорами историческое лицо... и невольно вопрошаешь призракъ".

 Сколько намъ извѣстно, на это предпріятіе Погодинъ не покусился.

## IX.

Пользуясь каникулярнымъ временемъ, лѣтомъ 1837 года, Погодинъ предпринялъ поѣздку въ Тверскую губернію въ село Кузнецово, Бѣжецкое имѣніе тещи Ө. И. Глинки, Елены Ивановны Голенищевой - Кутузовой, супруги извѣстнаго противника Карамзина, Московскаго попечителя Павла Ивановича Голенищева-Кутузова. Находящіеся въ этомъ селѣ камни и курганы были описаны Глинкою и подъ заглавіемъ Древности Тверской Кареліи помѣщены въ Русскомъ Историческомъ Сборникъ. Напечатавъ это описаніс, Погодину "безпрестанно чудились то поселенія нашихъ безпокойныхъ Нормановъ, то Геродотовскія гробницы Скиескихъ царей, то становище Асовъ, Аланъ, на пути ихъ отъ Чернаго Моря, до знаменитаго Асгарда, къ полуострову - Скандинавскому". Это и понудило его предпринять поѣздку въ село Кузнецово для личнаго осмотра описанныхъ камней и кургановъ.

Дилижансъ привезъ Погодина въ Тверь ночью. Не желая дожидаться утра, онъ "приторговалъ ямщика везти его тотчасъ вплоть до села Кузнецова. На одной станціи онъ встрѣтилъ благодѣтельнаго попутчика. Въ то время когда начали перепрягать лошадей и Погодинъ сидѣлъ въ своей тряской тѣлежкѣ, какой-то военный пригласилъ его изъ окна напиться съ нимъ чаю. Разумѣется, пишетъ Погодинъ, "это предложеніе было мнѣ очень пріятно, а еще пріятнѣе другое—ѣхать съ нимъ въ покойной коляскѣ до самаго мѣста. Съ благодарностію я принялъ оное, и мы отправились. Дорогою я разсказывалъ своему любезному хозяину о новостяхъ Русской Литературы, прочелъ послѣднія стихотворенія Пушкина изъ Современника, котораго везъ съ собою; а онъ привелъ миѣ на память Шишкова 2-го, который съ молоду подавалъ такія блестящія надежды, такъ владѣлъ Русскимъ стихомъ, и переводомъ "Валенштейна, Маріи

Сть своего спутника Погодинъ узналъ о найденной недалеко отъ Бѣжецка какой-то каменной доскѣ съ изсѣченною человѣческою фигурою, которую крестьяне поставили въ часовню. "Какъ жаль", замѣчаетъ Погодинъ, "что всѣ такія открытія остаются у насъ еще въ неизвѣстности, и часто пропадаютъ, за недостаткомъ людей любознательныхъ, грамотныхъ, которые бы ихъ разсмотрѣли внимательно, которые бы умѣли хоть какъ нибудь ихъ описывать, и представлять во всеобщее свѣдѣніе"! Погодину было очень пріятно слышать отъ своего спутника "о дѣйствіи, которое произвело на народъ появленіе Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича".

Переправившись черезъ рѣчку Медвѣдицу, Погодинъ прочиталъ на столбѣ: деревня Городецъ. При этомъ онъ "помянулъ Ходаковскаго" и замѣтилъ: "какъ могла деревня быть названа нарицательнымъ именемъ городца, еслибъ городецъ прежде не имѣлъ другого значенія".

Подъйхавъ къ Кузнецову, Погодинъ разстался съ своимъ спутникомъ и пошелъ пѣшкомъ. Хозяевъ не было дома. Они увхали въ Бвжецкъ на городской праздникъ. Люди разсказали Погодину, что ежегодно "образъ св. Николая изъ отдаленнаго монастыря везуть въ лодкѣ по рѣкѣ, въ Бѣжецкъ. Монахи сидять въ мантіяхъ и поють. Весь городъ и множество народа собираются изъ всёхъ окрестностей къ празднику. Вся гора на берегу, противъ того мъста, гдъ лодка пристаетъ, бываетъ покрыта народомъ. Усердіе богомольцевъ простирается до того, что лишь только они издали увидять плывущую лодку, всѣ бросаются съ берега въ воду и идутъ на встричу, спиша другь передъ другомъ добраться до лодки, чтобъ прикоснуться къ ней и потомъ вынести ее на себъ на берегъ". Выслушавъ этотъ разсказъ Погодицъ замътилъ: "Сколько у насъ такихъ мѣстныхъ, умилительныхъ обрядовъ, о которыхъ мы ничего не знаемъ!" и въ тоже время онъ ръшился "посовътовавшись съ Ө. Н. Глинкою, потомъ въ

Москвъ съ П. В. Киръевскимъ, Шевыревымъ, Снегиревымъ и мастеромъ на распросы П. А. Мухановымъ, написать и вкотораго рода наставленіе вообще для всёхъ желающихъ, какъ имъ собирать нужныя извъстія о такихъ обрядахъ, повърьяхъ, областныхъ словахъ, лекарствахъ, примъчательныхъ предметахъ, насыпяхъ, городищахъ, на что обращать вниманіе при находимыхъ монетахъ, вещахъ, книгахъ старопечатныхъ, рукописяхъ. Безъ сомнънія, это будетъ полезно. Никакіе путешественники не могутъ такъ описать, замътить многое, какъ жители. Притомъ сколько нужно путешественниковъ, чтобъ объёхать наше неизмёримое государство п разсмотрёть его во всвхъ отношеніяхъ? И какое занятіе пріятнье въ свободное время, казалось бы, также и для учителей увздныхъ училищъ, священниковъ? Прибавьте сюда", продолжаетъ Погодинъ, "студентовъ, разъезжающихся на вакацію изъ университетовъ, семинарій, академій по всей Россіи. Какъ легко имъ въ короткое время соединенными силами собрать множество драгоцѣнныхъ свѣдѣній!"

Въ ожиданіи хозяевъ, Погодинъ, подъ руководствомъ служителей отправился осматривать курганы, и осмотр'явши нашель, что они описаны върно Ө. Н. Глинкою. Количество ихъ замѣчаетъ Погодинъ, "въ этой глуши очень примѣчательно. Но чтобъ сдёлать какую-либо догадку объ этихъ гіероглифахъ Исторіи, подать о нихъ какое-либо мнѣніе, непремѣнно должно осмотрѣть всю Россію въ этомъ отношеніи, и перенести эти разсыпанные повсемъстно насыпи на карту. Въ тъхъ бумагахъ Ходаковскаго, которыя теперь у меня, и которыя началь я совать по разнымь изданіямь, чтобь пустить ихъ скоръе въ общее свъдъніе, есть объ нихъ нъсколько четвертокъ, кои напечатаются въ Русскоми Историческоми Сборникъ. Пассекъ воспитанникъ нашего университета, въ статьъ. сообщенной Обществу Исторіи и Древностей, предлагаетъ свѣдінія о курганахъ Южной Россіи. Онъ намівренъ исключительно заняться этимъ предметомъ, и получилъ уже нъкоторое пособіе отъ Общества. Каталогъ Кеппена изв'єстенъ всімъ любителямъ древностей. Вся здёшняя страна очень важна для естественной исторіи и геологіи. Вся она усыпана какъ будто каменнымъ дождемъ. Между мелкими камнями попадаются и ужасно огромные. Но геологи все еще думаютъ только объ Альпахъ и Гималаяхъ, а ровныя мѣста мало удостоиваютъ своимъ вниманіемъ".

Лишь на другой день вернулся изъ Бѣжецка Глинка съ семействомъ, и Погодинъ вмѣстѣ съ нимъ осмотрѣлъ прочіе курганы и камни въ окружности, "теряясь въ догадкахъ и мечтаніяхъ о времени давно прошедшемъ, о племенахъ давно изчезнувшихъ съ лица земли, которымъ принадлежали всѣ сіи намятники".

Село Кузнецово живо напомнило Погодину старину. "Ветхій, деревянный домъ", пишетъ онъ, "съ высокими комнатами, широкими окнами напоминаль мнѣ прежніе барскіе дома, которые уже переводятся въ нашихъ деревняхъ; въ немъ при мнъ обвалился было въ одномъ мъстъ потолокъ. По стѣнамъ висѣли портреты Долгорукихъ временъ Петровыхъ, Анненскихъ и Екатерининскихъ, отъ которыхъ происходить ныньшняя владьтельница, и Кутувовыхъ предковъ и родственниковъ ея покойнаго супруга". Престарълая Елена Ивановна Голенищева-Кутузова вызвала у Погодина следующія строки. "Слушая въ этомъ домѣ достопочтенную даму со всёми требованіями прежней знатности, съ особымъ голосомъ, особою походкою, особеннымъ тономъ и взглядомъ на вещи, видя предъ собою старую прислугу въ необыкновенныхъ нынъ костюмахъ, я живо переносился въ прошлыя времена, времена Императрицы Анны, Елисаветы, Екатерины. Воть какъ жили наши предки". Погодинъ заглянулъ также и въ библіотеку ея покойнаго мужа и "пожальль", пишетъ онъ, "что не знаю толку въ мистическихъ и алхимическихъ книгахъ, которыхъ тутъ еще много". Дочь Елены Ивановны, Авдотья Павловна Глинка читала свой переводъ легенды Гердера. Однимъ словомъ, время въ Кузнецовъ Погодинъ провель: "самымъ пріятнымъ образомъ".

На возвратномъ пути, въ селѣ Кушалинѣ, пока закладывали лошадей, Погодинъ пошелъ въ церковь искать следовъ извъстнаго царя Казанскаго, Симеона Бекбулатовича, котораго имя встръчается столько разъ въ Исторіи Грознаго, Өеодора и Бориса. "Старшій священникъ", пишетъ Погодинъ, "быль больнь. Я пошель къ другому, по грязному узкому двору. Подлъ самого крыльца былъ колодезь. -- Изба была наполнена дымомъ. Священника не было. Молодая жена его гладила бълье. Старуха-мать хлопотала около печки; батрачиха качала дитя и приставала къ матери, чтобы она поскорже покормила его: "покорми, покорми". Пока пришелъ священникъ, я разговорился съ его домашними, и думалъ объ ихъ состояніи.... Наконецъ пришелъ онъ и повелъ меня въ церковь, показалъ почти подземную комнату, гдф Симеонъ находился въ заточеніи. Имъ построено, говорять, нѣсколько церквей въ окружности. Я очень быль радъ увидъть краткое извъстіе объ немъ въ церкви, собранное изъ разныхъ, хотя извъстныхъ книгъ. Еще какой-то священникъ, върно бывшій въ гостяхъ у моего путеводителя, пришелъ въ церковь. Я началъ спрашивать ихъ о древностяхъ... Какъ странными казались имъ мои вопросы о старыхъ деньгахъ, о старыхъ книгахъ, образахъ"!

Между-тёмъ заложили лошадей. Погодинъ отправился. Крестьянинъ, который повезъ его, былъ лётъ семидесяти, почтенной наружности, безъ отвратительныхъ ухватокъ, принадлежащихъ большимъ дорогамъ, и Погодинъ вступилъ съ нимъ въ разговоръ: "Ну что, старикъ, мпого горя ты перемыкалъ на своемъ вёку?" — Нельзя безъ горя, батюшка, случалося, было. — "Какое же?". — Всякое: отецъ у меня больно пилъ, сына схоронилъ, другаго въ некрутство отдавали, — ну откупился..." 104).

Визвратившись въ Тверь, Погодинъ пошелъ отыскивать университетскаго своего слушателя Михаила Ивановича Топильскаго, который въ это время служилъ совѣтникомъ въ Губернскомъ Правленіи.

Съ именемъ Топильскаго неразрывно связано воспоминаніе о нашемъ знаменитомъ государственномъ сановникѣ графѣ Викторѣ Никитичѣ Панинѣ. Замѣчательно, что отецъ и дѣдъ М. И. Топильскаго тоже служили при графахъ Паниныхъ прошлаго столѣтія, такъ что приверженность Топильскаго къ графу В. Н. Панину была, такъ сказать, наслѣдственна. Самъ Топильскій по женскому колѣну былъ потомкомъ извѣстнаго дѣльца Петровскаго времени Макарова и находился въ родствѣ съ князьями Волконскими и Голицыными. Не многимъ, можетъ быть, извѣстно, что этотъ исправный чиновникъ вмѣстѣ съ тѣмъ страстно изучалъ и Классическую и Русскую Древность и былъ связанъ узами нѣжнѣйшей дружбы съ А. М. Кубаревымъ 105).

Войдя въ Губернское Правленіе, Погодинъ "порадовался сердечно", увидѣвъ это судилище. "Три большія комнаты", пишеть онъ, "чистыя и высокія. Постороннихъ ни души. Тишина какъ въ церкви. Всѣ на мѣстахъ: кто пишетъ, кто читаетъ, кто справляется. Видно, что всѣ заняты дѣломъ. Между тѣмъ вызвали ко мнѣ моего совѣтника, и онъ черезъ нѣсколько минутъ повелъ меня по городу. Развѣ вы сбираетесь по субботамъ?— "даже послѣ обѣда". Зато, услышалъ я послѣ, просители жалуются, что не успъваютъ пріѣзжать для ходатайства по дѣламъ своимъ, которыя рѣшаются тотчасъ по поступленіи. Я порадовался вдвойнѣ, видя университетскаго воспитанника между начальниками такого почтеннаго присутственнаго мѣста".

Весь день осматривалъ Погодинъ достопримѣчательности города. Былъ во Дворцѣ. Прекрасные виды на Волгу и окрестности. Всего привлекательнѣе была для него комната, въ которой Карамзинъ, въ 1810 году, читалъ впервые свою Исторію покойному императору Александру и великой княгинѣ Екатеринѣ Павловнѣ. Погодинъ долго стоялъ тамъ "и воображалъ нашего исторіографа: съ какими чувствами онъ пріѣхалъ сюда, подавалъ свою безсмертную записку, пред-

ставляль свою *Исторію* Государю, которому предъ тѣмъ почти не быль извѣстенъ лично!..".

Публичный садъ Погодинъ засталъ пустымъ. "И не бываютъ почти никогда", сказалъ ему Топильскій, "мы не привыкли еще по городамъ къ такимъ удовольствіямъ. Развѣ губернаторъ", прибавилъ онъ, "начнетъ прогуливаться...".

Погодинъ посътилъ также и ректора семинаріи, архимандрита Аванасія, впослъдствіи архіепископъ Казанскій, о которомъ такъ много говорилъ ему графъ А. П. Толстой. Ректоръ разсказывалъ ему между-прочимъ объ одномъ сто двадцати трехъ-льтнемъ старцъ, котораго онъ встрътилъ года три назадъ, пришедшаго на богомолье и который живетъ еще своими трудами, не отягощая своего семейства, и скопилъ пятьдесятъ рублей на свое погребеніе. Ректоръ подарилъ Погодину до ста мъдныхъ Тверскихъ пулъ, найденныхъ недавно при копаніи, изъ коихъ многія очень хорошо сохранились. Погодинъ надъялся также получить отъ Ректора свъдънія объ извъстномъ Өеовилактъ Лопатинскомъ.

Вечерню Погодинъ простояль въ соборѣ, который былъ полонъ богомолокъ, собравшихся со всёхъ сторонъ къ крестному ходу въ Желтиковъ монастырь. Наконецъ пѣшкомъ отправился въ Отрочь монастырь. — "Въ наружности", замъчаетъ Погодинъ "увы, не осталось никакого слъда древности, какъ будто вчера онъ былъ достроенъ!". Шла всенощная. Архимандрить Өеофиль удержаль его на службь, чтобы посль \_ показать священную келію святаго Филиппа, гдѣ сей святый мужъ былъ замученъ- "Отрокъ на клиросъ", пишетъ Погодинъ, "прекрасной наружности, съ длинными темнорусыми волосами, перенесъ мое воображение въ отдаленную древность. По окончаніи службы, почтенный архимандрить, извиняясь въ задержкъ, напомнилъ святое преданіе объ одномъ молодомъ человъкъ, который, оставшись нечаянно въ церкви, спасся этимъ замедленіемъ отъ неминуемой смерти (Шиллеръ воспѣль это происшествіе въ своемь Судп Божіемг). — Намъ показали гробъ, въ которомъ привезены были мощи св. Фи-

липпа изъ Соловецкаго монастыря при царѣ Алексіѣ Михайловичь, и изъ котораго здысь они были переложены. Тутъ только я узналь, что нынъ именно и празднуеть наша Церковь это перенесеніе мощей св. Филиппа. Какъ кстати случилось мнѣ быть у всенощной! Въ кельѣ Филипповой сооружена церковь. Признаюсь, я негодоваль прежде на эту передълку, услышавъ объ ней еще въ Москвъ, года два назадъ, ибо мнѣ хотѣлось, чтобы это священное мѣсто въ Русской Исторіи сохранилось во всей цілости; но когда архимандрить привель меня въ алтарь, и, указывая на престоль, сказаль "воть на этомъ мъсть испустиль свой духъ св. Филиппъ", я былъ приведенъ въ совершенное умиленіе. Здёсь" продолжаль онь "приносится теперь ежедневно безкровная жертва". Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ приличнѣе быть престолу, возсылаться молитвамъ, какъ не съ того мѣста?.. Впрочемъ передълки всъ сдъланы были еще прежде: увеличены окна, насланъ полъ. Для новой церкви выломали только стѣну, гдѣ теперь иконостасъ. Здёсь же показывали мнё древній образъ Успенія, на задней доскъ коего написана была его исторія; но красильщики, крася стѣны, закрасили и ее! Я объщался спросить нашихъ химиковъ, какимъ бы образомъ отдёлить отъ холста бълую краску, не повредивъ надписи, можетъ быть, любопытной".

Вечеръ провелъ Погодинъ у вице-губернатора А.Е. Аверкіева, "и съ большимъ удовольствіемъ". Имѣлъ съ нимъ длинный, горячій споръ о Борисѣ Годуновѣ, на котораго, пишетъ Погодинъ, "жестоко нападалъ почтенный мой хозяинъ со всѣми юридическими оружіями". Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ обратилъ вниманіе на одно "прекрасное замѣчаніе", которое вицегубернаторъ сдѣлалъ о томъ, почему Борисъ такъ долго не принималъ вѣнца послѣ смерти Өеодоровой. Борисъ искалъ вѣнца, стремился къ нему, а какъ онъ доставался въ руки, боялся прикоснуться къ нему, обагренному кровію, медлилъ. Совѣсть его мучила, и въ этомъ медленіи я вижу доказательство его вины". Потомъ разговоръ перешелъ къ расколь-

никамъ, городскимъ и деревенскимъ, о различіи между ними, о мѣщанахъ, къ Русской литературѣ. "Тверь", замѣчаетъ Погодинъ, "въ нѣкоторомъ смыслѣ, можно назвать литературнымъ городомъ: здѣсь долго жили Глинка, Шишковъ 2-й, Лажечниковъ, Тепляковъ, Коншинъ, и преданіе объ нихъ, тонъ ихъ, ведется".

Вообще въ губернскихъ городахъ, по заключенію Погодина, "есть много элементовъ для хорошаго и образованнаго общества: губернаторъ, вице-губернаторъ, нѣкоторые изъ прочихъ гражданскихъ начальниковъ, директоръ училищъ, учителя гимназій, медики, не говорю уже объ архіереѣ, викаріи, ректорѣ, инспекторѣ и профессорахъ семинарій".

Не доставъ мъста въ дилижансъ, Погодинъ принужденъ быль остаться еще на день въ Твери. Эта остановка дала ему возможность провести здёсь праздникъ св. Арсенія Тверскаго, покровителя Твери, и къ этому дню въ Тверь собирается множество народа не только изъ ближнихъ убздовъ, но даже изъ Новгорода и Пскова. Поутру, вмѣстѣ съ М. И. Топильскимъ, отправился Погодинъ къ собору, изъ котораго только-что двинулся ходъ. Народа множество. Вся площадь, гора передъ Тьмакою, и гора за нею, чрезъ кои лежалъ путь, были усыпаны. Картина прелестная! Пестрота, движеніе, — и посрединъ толпы высокія хоругви соборныя въ сопровожденіи духовенства, богато облаченнаго. Мы, пишетъ Погодинъ, "пошли пъшкомъ. Какіе разнообразные костюмы виднълись въ народъ, о которыхъ мы въ Москвъ не имъемъ понятія! Вотъ весьегонка, говорилъ мнѣ спутникъ, "вотъ новоторжанка. Русскія національныя платья-прелесть"! Пройдя версты три, Погодинъ съ Топильскимъ съли въ коляску и отправились впередъ, въ Желтиковъ монастырь. "Мъстоположение", пишетъ онъ "пріятное и уединенное. Монастырь окруженъ сосновою рощею, куда прівзжають прогуливаться городскіе жители". Они обошли весь монастырь. "Вездѣ путь открытый: на монастырѣ, въ церквахъ, по стінамъ кругомъ; ни кому не говорять: "здісь нельзя", "не ходите"; и т. п. крестьяне, нищіе, ходили также свободно вмъстъ съ нами. За оградою и внъ ограды множество повозокъ съ отпряженными лошадьми и ребятишками. Все какъ-то привольно, свободно, патріархально, на лицахъ какое-то удовольствіе, добродушіе, беззаботность. Ніть, пятьсоть тысячь Москвы и Петербурга", замѣчаетъ Погодинъ, "не составляютъ еще Россіи, и чтобъ знать Россію, надо ее разсмотрѣть, и разсмотрѣть не изъ кабинета Московскаго или Петербургскаго, а на мъстъ, пожить долго въ каждомъ ея краю, познакомиться со всёми званіями, ибо дворянинъ Московскій совсёмъ не то, что Оренбургскій, Курскій, и крестьянинъ Тверской во многомъ непохожъ на Орловскаго, не говорю уже о Малороссійскомъ. Русская Исторія можеть улучшиться, усовершенствоваться, даже уразумъться только посредствомъ мъстныхъ наблюденій и розысканій. Ученые могуть представить, найти общія мысли, выводы, на техъ высотахъ, где уже господствуетъ философское безразличіе, могуть сдёлать поправки буквенныя, сравнить съ другими исторіями и т. п., но и въ этомъ отношеніи мъстныя подробности, одни географическія имена могутъ повести ихъ къ общимъ мыслямъ, недостижимымъ по кабинетнымъ путямъ. Впрочемъ это мимоходомъ. Мы осмотръли церковь очень бъдную, какъ кажется по наружности, приложились къ мощамъ св. Арсенія, походили кругомъ. Я послушалъ слѣпыхъ, поющихъ здѣсь еще свои стихи о Лазарѣ, объ Алексѣѣ Божьемъ человѣкѣ, о страшномъ судѣ, которыхъ есть очень много піитическаго, и которыя ВЪ принадлежать къ нашимъ древнимъ національнымъ сочиненіямъ. Но воть зазвонили во всѣ колокола. Ходъ приближается. Преосвященный архіепископъ Григорій вышелъ на встръчу. Какъ умны, значительны, величественны всъ наши обряды, самые частные"!

Не дождавшись объдни, Погодинъ съ Топильскимъ отправились въ городъ, завхавъ по пути въ Рождественскій монастырь, въ которомъ "древняго непримѣтно". Монахиня "очень образованная", показала имъ библіотеку, "въ которой однакожъ ничего не было достопамятнаго".

Въ городъ они прівхали по другой дорогв, мимо Тресвятскаго, которое со времени митрополита Филарета сдвлалось пребываніемъ Тверскихъ архіереевъ. "Въ этихъ рощахъ" сказалъ Погодину Топильскій "отправлялись еще недавно празднества въ честь Ярилы или Ерулы". "Какъ называется эта дорога, по которой мы возвращаемся", спросилъ Погодинъ. "Волоколамская".— "И это любопытно, указывая, съ какимъ городомъ какой находился въ большемъ сношеніи".

Въ заключение своихъ "любезныхъ одолженій", Топильскій подарилъ Погодину прекрасную рукопись *Псалтири* XV или начала XVI вѣка.

Между темъ Иогодинъ, отправляясь въ Тверь, мечталъ пріобрѣсти тамъ драгоцѣнный пергаментный Кіево-Печерскій Патерикъ. Но владълецъ этого сокровища, Ржевскій купецъ Бересневъ, ни подъ какимъ видомъ не соглашался разстаться съ этимъ сокровищемъ. "Г. Глинка", писалъ Погодину Топильскій, доставиль ко мнѣ въ оригиналѣ письмо владѣтеля Патерика, купца Береснева, который говорить, что не можеть разстаться съ Патериком по следующимъ причинамъ: 1) Потому что пріобрътать вмъсто Патерика историческія книги онъ не имъетъ надобности, ибо въ этомъ родъ есть у него свое изрядное собраніе книгъ. 2) Что не будучи избалованъ счастіемъ, онъ отвыкъ и отказался отъ всѣхъ честолюбивыхъ видовъ, которые могутъ представиться ему въ пожертвованіи рукописи въ пользу ученаго сословія. 3) Что любя Отечество, какъ върный сынъ его, онъ дорожить всемъ темъ, что до него относится, а потому не можеть отказать себъ въ томъ, чтобы не имъть нъсколько рукописей его Древней Литературы. По симъ причинамъ Бересневъ настаиваетъ надъ Глинкою, а Глинка надо мною о скоръйшемъ возвращении Патерика, который по сему я не см'єю удерживать дол'єе, отправляя его съ грустною мыслію, что всё наши усилія къ исполненію желанія вашего остались тщетными".

Во время пребыванія своего въ Твери, Погодинъ заинтересовался церковными, народными обычаями и пъснями. Во

удовлетвореніи своей любознательности, онъ получиль отъ Топильскаго основательныя свёдёнія, которыя онъ изложиль въ своемъ письмѣ къ нему. "Собирать и навѣдываться буду", писаль онь Погодину, "а собранныя сообщаю: 1) О крестномг ходп вт Желтиковт монастырь. Ходъ этоть установленъ въ воспоминание чуда, совершеннаго основателемъ Желтикова монастыря, Тверскимъ епископомъ Арсеніемъ, хиротонисаннымъ въ концѣ XV столѣтія, который воскресилъ мертваго юношу, изъ числа жителей города Твери, празднующаго съ тъхъ поръ это событие поклонениемъ мощамъ угодника. Ходъ установленъ быть въ первое воскресенье послѣ Петрова дни, до котораго времени остается въ Твери приносимая 26 іюня изъ здёшняго Дёвичьяго Рождественскаго монастыря чудотворная икона Тихвинскія Богоматери. Икону эту въ день хода въ Желтиковъ монастырь относять обратно изъ Твери въ Рождественскій Дівичій монастырь; но обычай этоть существуетъ не болве трехъ или четырехъ лвтъ, до того же времени ходъ въ Желтиковъ монастырь и возвращение иконы Тихвинскія Богоматери въ Рождественскій монастырь совершались отдільно, а соединены для большаго удобства въ отправленіи сихъ процессій. 2) О празднествь Яриль или Еруль. Праздникъ сей весьма недавно только стараніями Тверскихъ архіепископовъ Іоны и Амвросія (1826—1830 г.) уничтоженъ между чернью, отправлявшею оный по совершеніи хода къ чудотворцу Арсенію. Съ перваго воскресенья послѣ Петрова дни молодые люди изъ мінцань, посадскихъ и слободчиковъ каждый день часу въ 8 вечера отправлялись въ рощу Архіерейскаго дома, Тресвятское; туда часамъ къ 10 ночи приходили изъ того же сословія молодыя дівушки и праздникъ открывался хорами въ разныхъ группахъ, въ которыхъ перемѣшаны были парни съ дъвушками; часовъ въ 11 ночи въ каждой группъ являлся музыканть съ торбаномъ, или балалайкою, подъ звуки этихъ инструментовъ, наигрывавшихъ большею частію извъстный Русскій мотивъ Барыню, пачиналась пляска бланжи. Для сего каждый мущина выбираль себъ дъвушку съ которою

становился рядомъ. Бланжу танцують въ восемь паръ, начинають темь, что каждый мущина береть девушку соседней пары за руку и кружатся несколько времени на одномъ месте, послѣ этого каждый становится на своемъ мѣстѣ; всѣ берутъ другь друга за руки и делають общій кругь какь вь кадрили; за симъ каждая девушка вертится съ подругою соседней пары слѣва, становятся на мѣстѣ и дѣлаютъ то, что называютъ въ танцахъ шенг заключающій танецъ. Празднество продолжается далеко за полночь, оканчиваясь темъ, чемъ оканчивались подобныя празднества въ другихъ мѣстахъ Россіи. Теперь не велять более собираться въ Тресвятскомъ; но въ то время, когда праздновалось Яриль, пляшуть бланжу просто на улицахъ предъ домами. 3) Въ Твери, въ лѣтнюю пору за каждымъ крестнымъ ходомъ следують народныя гулянья, совершаемыя большею частію ночью. Съ 8 часовъ вечера ходять толпы молодыхъ девицъ, мещанокъ, сопровождаемыя молодыми людьми и гуляють цёлую ночь, останавливаясь по временамь для отдыха и располагаясь для сего просто на мостовыхъ.

Въ Твери рипужницы (мѣщанки) не пустятъ своихъ дочерей (дѣвочекъ) въ церковь, но каждая мать принарядитъ свою дочь и отпуститъ безъ себя ночью поневъститься.

Гулянья эти суть: а) послѣ Вознесенья, въ которое бываетъ крестный ходъ изъ собора въ церковь сего имени, гуляютъ три или четыре дня за Волгою; б) послѣ Троицына дня, гуляютъ съ недѣлю тамъ же; в) послѣ хода къ Арсенію чудотворцу, гуляютъ двѣ недѣли за Тъмакою; г) послѣ Казанской (8 іюля), гуляютъ до шести или семи дней за Тверцою около Отроча монастыря, потомъ двѣ недѣли въ мѣщанскихъ улицахъ городской части, около Смоленскаго кладбища, прежде и послѣ 18 іюля и послѣднее гулянье бываетъ 29 августа, за Тъмакою, гдѣ гуляющіе прощаются другъ съ другомъ до того времени, пока Бог приведетъ на будущее льто понестститься. Всѣ эти гулянья рѣшительно совершаются по ночамъ и сопровождаются пѣснями, которыя не поются въ другое время.

"Вотъ все", заканчиваетъ Топильскій свое письмо, "что попалось; не знаю угожу ли вамъ, по крайней мѣрѣ исполнилъ приказаніе ваше. Съ сентября, когда землемѣры свободнѣе, начинаю поиски объ урочищахъ и названіяхъ. Надѣюсь, что вамъ не угодно будетъ лишить меня посмотрѣть на свою Тверь изъ подъ пера уважаемаго мною Михаила Петровича".

"Радуюсь за Тверь", писалъ Погодину Ө. Н. Глинка, "что вы ее осмотрѣли. Теща моя Елена Ивановна влюбилась въ васъ".

Пять дней, проведенные Погодинымъ въ Тверской губерніи, были для него и пріятны и полезны. "Я", пишетъ онъ, "узналъ и увидѣлъ много новаго, и, главная польза для меня, рѣшился, обозрѣвъ чужіе края, отправляться непремѣнно всякій годъ въ путешествіе по Россіи, которую рѣшительно мы знаемъ очень мало, погрузясь въ своихъ школьныхъ розысканіяхъ и диссертаціяхъ" 106).

### X.

Мы уже знаемъ, что Бодянскій, по порученію Погодина, трудился надъ переводомъ Словенских Древностей Шафарика. Въ 1837 году вышли въ Москвѣ въ переводѣ первыя двѣ книги перваго тома этого сочиненія, хотя третья книга получила цензурное одобреніе въ томъ же году, но вышла въ свъть въ слъдующемъ 1838 году. Выпуская въ свъть этотъ переводъ, Погодинъ намъревался снабдить его нижеслъдующимъ предисловіемъ; но цензура, въроятно за ръзкость, его не пропустила. Въ этомъ Предисловіи Издателя, мы читаемъ: "Я кланялся, просиль, убъждаль, предлагаль, совътоваль, заводиль общества, обращался къ богатымъ людямъ, своимъ друзьямъ, знакомымъ и незнакомымъ, унижался, чтобъ устроить изданіе на Русскомъ языкѣ, —нужныхъ и полезныхъ книгъ по разнымъ наукамъ, и нигдъ не имълъ успъха. Я ръшился наконецъ дъйствовать одинъ, никому болъе не уступать этой Новиковской чести, и обращаю на такія изданія свой капиталь, скопленный отъ трудовъ пятнадцатильтней литературной жизни. Очень радъ, что первою книгою, такимъ образомъ издаваемою, случилось быть классическому сочиненію знаменитаго нашего единоплеменника, и, смѣю такъ назвать его, моего друга, Шафарика, которое должно замѣнить у насъ цѣлый курсъ древней Европейской Исторіи, Древностей, и Филологіи, въ томъ смыслѣ, въ какомъ сія наука нынѣ принимается въ Европѣ. Пусть илощадные гаеры, наемные пасквилянты и привилегированные невѣжи ругаютъ и поносятъ меня сколько имъ угодно, — ихъ ругательства и поношенія вмѣняю себѣ въ честь, которою гордиться имѣю полное право".

Признательный Шафарикъ, преисполненный къ Погодину чувствомъ благодарности, печатно заявилъ: "И тебя благодарю, любезнъйшій М. П. Погодинъ, который, видъвши, во время своего у насъ пребыванія въ августъ 1835 года, мои Славянскія Древности еще не оконченными, оцънилъ ихъ душой истиннаго славянина, и не переставалъ съ тъхъ поръ помогать мнъ всъми мърами къ обогащенію и скоръйшему изданію ихъ. Не разъ казалось мнъ при сочиненіи этого творенія, что я какъ будто для однихъ васъ и Палацкаго писалъ его; что одни только вы, читая его, можете сочувствовать и понимать меня; а потому мнъ весьма пріятно было бы, еслибъ прежде всего ваши глаза съ радостію и любовію остановились на немъ, теперь уже приведенномъ къ концу" 107).

Посмотримъ теперь, какъ отнеслись къ полезному предпріятію Погодина и къ достоинству труда Шафарика нѣкоторые изъ нашихъ соотечественниковъ. Надеждинъ о достоинствѣ труда Шафарика писалъ Погодину: "учености, трудолюбія, матеріаловъ— бездна; но изложеніе неудовлетворительно: онъ кажется не мастеръ давать свѣтъ и жизнь своимъ идеямъ; онъ второй Нибуръ, только съ плюсомъ, а не съ минусомъ. Впрочемъ, надо прочесть его, видѣть окончательные результаты. Во всякомъ случаѣ переводъ и изданіе этой книги есть великая драгоцѣнность для нашей исторической литературы". А въ одномъ изъ вліятельныхъ органовъ тогдашней печати, а именно въ Би-

бліотект для Чтенія, мы читаемъ: "Гг. Бодянскій и Погодинъ спѣтатъ подѣлиться съ нами драгоцѣнными крупицами отъ трапезы Патріарха Славянскаго, который, по ув'тренію ихъ, извъстенъ въ ученомъ Славянскомъ міръ самобытностью, глубиною и основательностію мыслей, огромною изумительною ученостію, свѣтлостію взгляда, здравою и безпристрастною критикою, строгимъ и вм'есте яснымъ, естественнымъ образомъ изложенія; уважаемь: какъ знатокъ Славянскихъ языковъ, Славянской словесности, деписанія и древностей, неутомимый изследователь и благоразумный поборникъ всего Славянскаго", и проч. Это ученое чудо; этотъ великій человѣкъ, котораго и половины достаточно было бы для второго Нибура, обитаетъ въ Богеміи, а Европа до сихъ поръ объ немъ и не вѣдала! Но, слава Богу, онъ теперь открыть, и, благодаря трудолюбію г. Бодянскаго, который служите вт Русской литературы по Словенской части, и усердію г. Погодина, мы скоро получимъ отъ Богемскаго Гезеніуса всѣ плоды долголѣтнихъ изысканій его о Словенахъ, исторію, географію, языкопознаніе, этнографію, археографію, библіографію Словенскую, словомъ Энциклопедію Словенскую. Въ томъ, что теперь издано по Русски, авторъ идеть еще по мраку Киммерійскому, ища начала Словенъ среди Скиоовъ, Гипербореевъ, Макровіевъ, Меланхленовъ, Аримасповъ, Вендовъ, Сарматовъ, въ которыхъ г. Шафарикъ, повернувъ немножко буквы ихъ имени, открылъ чистыхъ Сербовъ. Все это золото изысканія и корнесловія будеть наше". О переводъ же Бодянскаго сказано: "этотъ переводъ сдъланъ такъ искусно, что нашъ языкъ кажется въ немъ почти Богемскимъ" 108). Этою статьею возмутился даже одинъ изъ самыхъ пламенныхъ почитателей Сенковскаго, ученикъ его, В. В. Григорьевъ, который съ негодованіемъ писалъ Погодину: "Въ следующей книжке Журнала Министерства Народнаго Просвъщенія вы увидите коротенькую рецензію на Словенскія Древности, которую я, совершенный нев'я въ этой отрасли Исторіи, написаль наскоро, единственно потому, что желаль хоть сколько нибудь противодъйствовать тому вцеИ дъйствительно Краевскій тоже не остался равнодушень къ этой выходкъ Сенковскаго и въ своихъ *Литературных* Прибавленіях помъстиль противъ него статью А. Д. Галахова.

своей стать Григорьевъ между прочимъ писалъ: "Участь Словенскихъ древностей до настоящаго стольтія была очень жалка. Разработкою и изследованіемъ ихъ занимались преимущественно, если не исключительно, только ученые Нъмцы или неученые Словене. Нъмцы не могли написать объ этомъ предметъ ничего дъльнаго потому, что не знали ни языковъ, ни духа народовъ Словенскихъ, и сверхъ того водимы были ложнымъ патріотизмомъ, или, лучше сказать, старинною народною враждою къ Словенамъ, которая, нечувствительно для нихъ самихъ, внушала имъ желаніе унижать и уничтожать все Словенское, чтобы потомъ на развалинахъ враждебной народности легче основывать величіе собственнаго, роднаго племени. Еще и теперь даже появляются въ Германіи ученыя диссертаціи и цілыя книги, гді доказывается, что Словенъ нътъ на свътъ, да и не было никогда, что если они не Монголы, то уже по крайней мфрф Турки или Финны. Словене, писавшіе о своихъ единоплеменникахъ, были столь же неумъренны, какъ и самые Нфмцы: большею частію это были люди, лишенные классического образованія, безъ знаній и проницательности, нужныхъ для такого рода занятій, люди, которые готовы были видъть Словенъ во всъхъ народахъ и для которыхъ всъ языки міра звучали родными словами. Только недавно, не ранве какъ съ начала нынвшняго столвтія, появилось между Поляками, Сербами, Богемцами и другими поколѣніями

Словенскими любители отечественной старины, люди съ умомъ свътлымъ и обширною ученостію, въ которыхъ любовь къ родному илемени не выразилась смёшнымъ и дётскимъ къ нему пристрастіемъ. За то нѣкоторые изъ нихъ, особенно Силезцы, впали въ противную крайность: вмъстъ съ ученостію, заимствованною у Нъмцевъ, они приняли и направление анти-Словенское, такъ что, подобно всъмъ ренегатамъ, стали воевать противъ своихъ народныхъ древностей еще съ большимъ жаромъ, чъмъ самые ихъ наставники, Нъмцы. Но и труды добросовъстныхъ Славянскихъ ученыхъ по части народной Исторіи, не смотря на многія прекрасно обработанныя части, не представляли доселѣ ничего цѣлаго. Создать это цѣлое, пользуясь изследованіями предшественниковь, избёгая ихъ недостатковъ и дополняя недостающее собственными разысканіями, суждено было Шафарику. Вѣнецъ всего написаннаго имъ суть Словенскія Древности, — твореніе, которое сділаеть эпоху въ изысканіяхъ объ Исторіи и жизни народовъ Словенскихъ, которымъ онъ пріобрѣлъ неотъемлемыя права на признательность и уваженіе не только единоплеменниковъ, но и всего ученаго міра. До сихъ поръ это сочиненіе не вышло еще вполнъ. Тягостные недостатки не позволяють автору печатать его съ скоростію, соотв'єтственною собственному его желанію и нетерпъливымъ ожиданіемъ всъхъ, кому мила въсть о жизни нашихъ предковъ, Словенъ". О переводъ же Бодянскаго Григорьевъ замътилъ: "Переводъ хотя и не изященъ, но върно передаетъ подлинникъ; чего же болъе требовать отъ переводчика ученаго сочиненія, гдф точность и опредфленность, а не блескъ изложенія, составляють достоинство? Переводь заслуживаеть вниманіе и въ другомъ отношеніи: это первое знакомство наше съ произведеніями Чешской литературы. Дай Богъ, чтобы съ легкой руки Бодянскаго переводы съ Словенскихъ нарѣчій пошли у насъ въ ходъ. До сихъ поръ мы почти совсемъ не знаемъ произведеній Словенской учености и трудолюбія, а пора бы съ ними сблизиться: это было бы первымъ шагомъ къ лучшему познанію нашей Отечественной Исторіи" 110).

Самъ же Бодянскій откликнулся на глумленіе Сенковскаго двумя, тремя строками: "Переводчикъ Древностей", писаль онъ, считая дѣломъ вовсе безполезнымъ вступаться за книгу или за автора, и не отказываясь отъ чести служить въ Русской литературъ по Словенской части, какъ угодно провозгласить объ этомъ г. Сенковскому, желалъ бы очень съ своей стороны знать: по какой части въ Русской литературѣ служитъ г. Сенковскій " 111).

Статьи Григорьева и Галахова были сокращенно переведены на Чешскій языкъ профессоромъ Бреславскаго университета, знаменитымъ естествоиспытателемъ Чешскимъ Пуркинею и напечатаны въ Пражской литературной газетѣ *Квъты*.

Въ заключении своей защитительной статьи Григорьевъ заявиль: "Считаемъ долгомъ изъявить признательность издателю Словенских Древностей г. профессору Погодину, безъ помощи котораго мы можеть быть не скоро увидели бы ихъ на своемъ языкъ. Безпрестанныя доказательства благородной любви къ наукъ г. Погодина утъшаютъ насъ и печалятъ вмъстъ: печалятъ потому, что рождаютъ мало соревнованія и худо цінятся". Последнее подтверждаеть и самъ Погодинъ: "Горько мнъ объявить, что я не могу продолжать изданія Шафариковыхъ Древностей. Въ 1829 году я напечаталъ на свой счетъ Болиарт Венелина, но это изданіе не имѣло желаннаго успѣха.— Нынъ я предпринялъ изданіе монументальнаго творенія Шафарикова, которое для молодыхъ поколеній должно заменить цѣлый курсъ Исторіи и Филологіи Сѣверо-Восточной Европы и всего Словенскаго міра, и встрічаю тоже: изданіе трехъ книгъ стоитъ мнѣ около трехъ тысячъ рублей, а куплено у меня только шестьдесять экземпляровь, да предписано Департаментомъ Народнаго Просвъщенія разослать по всъмъ гимназіямъ, кромѣ Московскаго округа, пятьдесятъ семь экземпляровъ" 112). "Неблагонамъренные люди", писалъ Погодинъ въ другомъ мѣстѣ, "приняли у насъ Словенскія Древности съ ругательствами, но, не смотря на полные вопли, онъ останутся надолго, подобно сочиненіямъ Шлецера, Добровскаго,

Карамзина, сокровищницами, коими будуть руководствоваться на пути познанія цёлыя поколёнія. Найдутся люди, и въ Европів и въ Россіи, которые воздадуть великому писателю, великому человіку должную дань благодарности, оцінять его исполинскій трудь по достоинству, и лавровымь візнцемь украсять его благородное чело. Я съ своей стороны почитаю себя счастливымь, что имість случай содійствовать изданію подлинника для всёхъ Славянь, и перевода, для моихъ соотечественниковъ (113).

Да и самъ Шафарикъ съ грустью писалъ Погодину: "Что сказать вамъ новаго о нашихъ литературныхъ предпріятіяхъ; у насъ теперь является мало важнаго. Лучшіе наши писатели. Колларъ, Челяковскій, безмолвствуютъ. Новое поколѣніе, молодежь, обѣщаетъ мало потому, что имъ не достаетъ основательнаго ученія. Это время поверхности, торопливости, фейерверковъ. Печальные виды для будущности " 114).

### XI.

По новому, 1835 года, Уставу Россійскихъ Университетовъ полагалась въ первомъ отдѣленіи Философскаго факультета кафедра Исторіи и Литературы Словенскихъ нарѣчій. Такъ какъ предметъ сей не входилъ прежде въ составъ университетскаго курса, то трудно было найти преподавателей онаго. Для восполненія этого недостатка, Московскій попечитель графъ С. Г. Строгановъ представилъ объ отправленіи одного молодаго ученаго, посвятившаго себя изученію нарѣчій Словенскихъ на два года за границу и преимущественно вътакія страны, которыя представляютъ въ семъ отношеніи наиболѣе вспомогательныхъ средствъ. Представленіе Московскаго Попечителя удостоилось Высочайшаго утвержденія.

Выборъ графа Строганова палъ на магистра Московскаго университета О. М. Бодянскаго, который съ особенною любовію, живя въ Москвъ, занимался изученіемъ Исторіи и Литературы Словенскихъ нарѣчій. Эти занятія дали графу Строга-

нову увѣренность, что Бодянскій можетъ впослѣдствіи съ пользою занять въ Университетѣ кафедру по этому предмету, а потому находилъ необходимымъ, для большаго усовершенствованія, отправить его, на счетъ Университета, на два года за границу, вмѣнивъ ему въ обязанность въ теченіе сего времени посѣтить извѣстныя чѣмъ либо, въ отношеніи къ избранной имъ наукѣ, мѣста Австріи, Турціи, Италіи, Германіи и Пруссіи, а также Варшаву. Высочайшее соизволеніе на это путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало 31 августа 1837 года, въ Вознесенскѣ, подата по путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало 31 августа 1837 года, въ Вознесенскѣ, подата по путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало 31 августа 1837 года, въ Вознесенскѣ, подата по путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало 31 августа 1837 года, въ Вознесенскѣ, подата по путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало 31 августа 1837 года, въ Вознесенскѣ, подата по путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало 31 августа 1837 года, въ вознесенскѣ, подата по путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало за править подата по путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало за править подата путешествіе Бодянскаго воспослѣдовало за править подата путешествіе воспослѣдовало за править подата путешествіе воспослѣдовало за путешествіе воспос

Узнавъ о Высочайшемъ соизволеніи, Бодянскій началъ собираться въ путь. Предъ отъёздомъ онъ писалъ Погодину (отъ 25 сентября 1837 года): "Я пріёзжалъ къ вамъ по крайней нуждё, именно: нельзя ли вамъ будетъ ссудить меня рублями ста-пятидесятью ассигн. до четверга или пятницы слёдующей недёли? Мнё нужно запастись много кой чемъ на дорогу... З или 4 октября я хочу выёхать непремённо... Завтра мнё угромъ въ 8-мъ часовъ принесутъ заказанный тулупъ изъ черныхъ Крымскихъ смушковъ" 115).

Въ это время "подъ гостепріимнымъ кровомъ", А. Д. Черткова пребывалъ въ Москвѣ Н. Н. Мурзакевичъ. Графъ С. Г. Строгановъ, узнавъ о скоромъ выѣздѣ Мурзакевича предложилъ ему взять Бодянскаго спутникомъ до Кіева 116).

Сохранившіяся письма нашего путешественника къ Погодину дають намь возможность следить какь за его путешествіемь, такъ и за его трудами и открытіями.

Въ началѣ октября 1837 года, Бодянскій выѣхалъ изъ Москвы въ Прагу. По пути на Кіевъ онъ посѣтилъ Переяславль и воспитавшую его Семинарію. По благословенію преосвященнаго Полтавскаго Гедеона, Бодянскій обозрѣлъ семинарскую библіотеку. Здѣсь, въ забытомъ уголкѣ Малороссіи, ему удалось открыть два харатейныя Евангелія, одно 1561, а другое 1545 года. Оба эти памятника "на прекраснѣйшемъ пергаментѣ и писаны прекраснѣйшимъ уставомъ".

Особенное внимание Бодянскаго обратило на себя Еван-

геліе 1545 і. "Но, что всего важиве", писаль онъ Погодину, "что должно обрадовать не только васъ, но и всёхъ прочихъ Словенофиловъ, что, наконецъ, рѣшается окончательно и, кажется, навсегда положительно вопросъ: на какой языкъ переведено было Св. Писаніе Кирилломъ и Меоодіемъ? "Въ послѣсловіи этого Евангелія сказано, что оно выложено изг языка Болгарскаго на мовь Рускую. И такъ вотъ вамъ слова переводчика, на какомъ Словенскомъ языкъ прежде всего хвалили наши праотцы Бога. Подъ языкомъ Русскимъ здёсь должно разум'ять языкъ Малороссійскій и въ этом'я Евангеліи, языкъ Малороссійскій чисть какь звызды небесныя: воть второй пункть важности этого Евангелія. До сихъ поръ мы не знали, что Св. Писаніе, по крайней мірь Евангеліе, было переведено также и на Малороссійскій языкъ: въ этомъ уже одномъ отношеніи Евангеліе это драгоцівню, какъ единственный по сю пору памятникъ перевода Св. Писанія на Малороссійскій языкъ, памятникъ Малороссійскаго XVI въка времени образованія Козачества и Московскаго государства: туть бездна соображеній! Вь этомь Евангеліи находятся также изображенія четырехъ Евангелистовъ, весьма хорошія и важныя для исторіи художества въ Малороссіи". Получивъ это извъстіе, Погодинъ весьма естественно пожелалъ пріобръсть найденное Бодянскимъ сокровище въ свое Древлехранилище. Но Бодянскій о м'єст всоей находки выразился въ письмѣ къ Погодину весьма глухо: вт одномт забытомг уголки Украйны. Эта неопредёленность оскорбила Погодина и Бодянскій принуждень быль оправдываться. "Неужели", писалъ онъ Погодину, "въ самомъ дълъ вы столько обиделись темъ, что я не написаль вамъ о месте нахожденія сдёланныхъ мною открытій. Стало быть мой купеческій разсчеть обратился мнѣ же во вредъ, вмѣсто того, какъ я мѣтилъ совсемъ на противное. Цель моя была умолчаниемъ этимъ побудить васъ, чтобы поскорже отвжчать мнж на мое письмо: я зналь вашу нетерпъливость въ подобныхъ случаяхъ, и думалъ, признаюсь откровенно, воспользоваться ею для того,

чтобы тотчасъ завязать переписку съ Москвой; но вышло наоборотъ! Впередъ наука! Другаго намфренія я не имфль и не могъ имфть: въ этомъ вамъ Богъ свидфтель! Повфрьте мнф: все, что только найду я замфчательнаго почему-либо въ своемъ путешествіи, все это прежде всего узнаете вы и Шафарикъ, потому что я знаю, что никто столько не желаетъ мнф успфха въ моемъ странствованіи, никто столько не быль причиною его, никто такъ не занимается имъ, и, наконецъ, никто больше и лучше не въ силахъ понять и оцфнить мои извфстія о Словенщинф, какъ вы вдвоемъ".

Въ Кіевъ, благодаря радушію преосвященнаго Иннокентія, Бодянскій осмотръль библіотеки Софійскую, Братскую и Михайловскаго Златоверхаго монастыря. Въ послъдней ему удалось въ одной книгъ, называемой *Цептодарованіе*, найти списокъ тъхъ вельможныхъ домовъ южнорусскихъ, которые отпали отъ Православія и приняли католицизмъ. "Я таки", писаль онъ Погодину, "довольно порядочно смыслю въ Малороссійской Исторіи, а признаюсь, весьма много встрътиль тутъ такихъ домовъ, которыхъ прежде и не подозръвалъ въ Православіи и Русской крови. Въ этой же книгъ попалось мнъ еще другое исчисленіе, именно: яко которая земля впру Греческую держала. Знаете ли, что здъсь поименованы даже Козары" 117).

О Кіевскомъ пребываніи Бодянскаго Максимовичъ писалъ Погодину: "Бодянскій напомнилъ мнѣ много изъ старой, и насказалъ много изъ новой Московщины, въ томъ числѣ много изъ круга твоей обширной дѣятельности. Радуюсь ей отъ души, хотя можетъ быть я обязанъ ей же за твое забвеніе меня; ибо не знаю, чему бы другому приписать твою безотвѣтность мнѣ столь долгую. Отвѣтствуй другъ, прерви молчаніе!.. Я заподозрѣлъ Бодянскаго, что онъ прихвастнулъ относительно восьми тысячх пѣсенъ Малороссійскихъ, яко бы имъ собранныхъ въ теченіе трехх лѣтъ въ одной Полтавской губерніи, не выѣзжая изъ Москвы; но онъ говоритъ, что ты можешь это засвидѣтельствовать. Точно ли такъ? Правда ли?

Полно, такъ ли?... У меня только три тысячи въ десять лѣтъ! "... <sup>118</sup>) "Пѣсень я видѣлъ много", отвѣчалъ Погодинъ, "но восемь тысячъ ихъ не считалъ ". <sup>119</sup>).

З Ноября 1837 года, Бодянскій выёхаль изъ Кіева. "Холера", писаль онъ Погодину, "господствующая на Волыни,
кажется не много помёшаеть мнё поскорёе прибыть къ Шафарику". И дёйствительно, "чума заградила ему входъ" въ
Броды. "Представьте себё", писаль Бодянскій Погодину, "прівхать въ Радзивиловъ въ полной надеждё черезъ часъ, много
два, проскакать границу, и вдругъ вамъ сказывають, что
нётъ возможности ни идти далёе, ни, даже, прямо попасть
въ карантинъ, который долженъ быль открыться, и то на
авось, черезъ четыре дня, да въ немъ пропоститься недёли
двё". Это заставило Бодянскаго "направить стопы своя вспять"
на Дубно, а оттуда черезъ Луцкъ, Владиміръ въ Устилугъ,
нашу таможню на границё Царства Польскаго. Въ Варшавѣ
Бодянскій прожилъ всего три дня и ни съ кёмъ не видался
изъ тамошнихъ ученыхъ.

Пользуясь оказіей, Погодинь послаль съ Бодянскимъ мѣхъ въ подарокъ Шафарику. Этотъ мѣхъ надѣлалъ большихъ хлопотъ Бодянскому. Чтобы избѣжать впереди всякихъ остановокъ и придирокъ на пограничныхъ таможняхъ, Бодянскій рѣшился въ Варшавѣ призвать портнаго и велѣть ему "сшить на живую нитку халатъ" изъ этого мѣха, "покрывъ его пестрой матеріей и обложивъ по сторонамъ тѣми забубенными вычурами, приставивъ также отложной воротникъ изъ подобныхъ же вычуръ". За двѣ или за три станціи до таможни Бодянскій обыкновенно вынималъ его изъ чемодана, надѣвалъ на себя подъ шинель, и такимъ образомъ "въ этой багряницѣ переѣзжалъ черезъ Стиксъ. Нѣмцы, смотря на него въ этомъ нарядѣ, "Богъ знаетъ какимъ богачемъ почитали Русса, и, кажется, одинъ изъ нихъ разъ какъ-то произвелъ его въ князья; а другой—въ бароны".

Изъ Калиша Бодянскій отправился въ Бреславль, гдѣ прожиль два дня и ничего не видѣлъ, "потому что сидѣлъ—за-

першись въ комнать, и досадуя, что не съ къмъ было помъняться парой-другой словъ Словенскихъ". Вообще, по замъчанію Бодянскаго, "Силезію можно вычеркнуть изъ моего плана; тутъ кромъ изуродованныхъ Словенскихъ названій городовъ, селеній, урочищъ ничего уже нѣтъ Словенскаго". Тъмъ не менѣе, Бодянскому на обратномъ пути въ Россію удалось въ этой онъмеченной Силезіи найти тотъ памятникъ, который далъ ему поводъ написать статью О древнюйшеми свидительствю, что Церковно-книжный языки есть Словено-Буларскій.

Въ Трутновъ, первомъ Чешскомъ городъ, Бодянскій услышаль впервые живой Чешскій языкъ и "благословясь", писаль онъ Погодину, "пустился вкривь и вкось болтаясь на немъ. Впрочемъ дѣло шло ладно: я очень хорошо понималь Чещину; а что важнѣе, такъ это то, что меня понимали. Это такъ меня радовало, что я со всякимъ встрѣчнымъ и поперечнымъ болталъ безъ умолку и, признаюсь, въ Подѣбрадѣ, за нѣсколько миль до Праги, содержатель гостиницы не хотѣлъ вѣрить, чтобы я былъ Руссъ. Руссы, сказалъ онъ мнѣ, сколько я ихъ ни видалъ, обыкновенно говорятъ съ нашимъ братомъ по-Ипмецки".

1 декабря 1837 года, послѣ полуторамѣсячнаго странствованія, Бодянскій "ввалился" въ Прагу и остановился въ гостиницѣ Австрійскаго Императора на Порѣчъѣ. "Уфъ!", писалъ онъ Погодину, "насилу доскакалъ! Насилу добрался, наконецъ, до Праги, перваго прага моего путешествія! Далеко же, въ самомъ дѣлѣ, этотъ прагъ или Прага; если всѣ праги моей скитальнической жизни будутъ такъ дешево обходиться, съ такими хочу не хочу путешествіями, то, кажется, гораздо прямѣе и скорѣе можно будетъ пробраться въ царство небесное, чѣмъ до прага вашего Дѣвичьяго дворца, любезнѣйшій и почтеннѣйшій Михайло Петровичъ! Двѣ тысячи двѣсти тридцать шесть верстъ на первый разъ!"

Черезъ четверть часа по пріфздѣ въ Прагу, Бодянскій сѣлъ въ фіакръ и отправился къ Шафарику, который принялъ его

какъ стараго знакомаго. На другой день, рано утромъ, Шафарикъ отдалъ визитъ и съ тѣхъ поръ не проходило дня, въ который бы они не видѣлись. Вскорѣ, при помощи Шафарика, Бодянскій поселился по сосѣдству съ нимъ на Новой аллеи, близъ Конскаго торга у старушки нѣмки Кнаутъ. "Вы знаете", писалъ Бодянскій Погодину, "что я пью только чай, квасъ и воду: квасу здѣсь нѣтъ и даже никто не вѣдаетъ, что это такое; отъ чаю я отказался, и остался при одной водѣ, чтобы какъ-нибудь сберечь лишнюю копѣйку на черный день".

Уведомляя о пріезде Бодянскаго въ Прагу, Шафарикъ писаль Погодину: "Я постараюсь изъ всёхъ силь, чтобы онъ употребиль здёсь свое время съ пользою, и чтобы литературное путешествіе его принесло плоды. Мы принялись уже усердно за Чешскій языкъ. Я не могь пригласить его къ себѣ, по случаю тѣсноты квартиры, а главное по случаю бользни моей жены и тещи. Всю эту зиму домъ мой быль больницей, но я старался устроить его насколько могъ лучше и надъюсь, что онъ остался доволенъ". "Шафарикъ для меня", писаль самь Бодянскій Погодину, — "цілая академія; ему я болве всвхъ обязанъ, и сомнвваюсь, чтобы кто-нибудь могъ принести мнѣ столько пользы, какъ онъ. Конечно, есть здѣсь и другіе умные, ученые и заслуженные Чехи, но они, большею частію, занимаются одною какою-нибудь отраслію; напротивъ, Шафарикъ равно силенъ и какъ дома во всъхъ частяхъ Словенщины: это цёлая библіотека, живая энциклопедія всёхъ св'єдівній о Словенахъ. Каждый день иміно я случай замізчать это, и когда помыслю, чего это стоило ему при такихъ крутыхъ его обстоятельствахъ, недостаткахъ и препятствіяхъ, невольно изумляюсь. Такой деятельности, неутомимости, твердости и любви къ своему предмету, такого терпѣнія и борьбы съ своей, слишкомъ къ нему неблагосклонной судьбой, я еще нигдъ не встръчалъ. Страдая ужаснъйшимъ ревматизмомъ, гибельно дъйствующимъ на него въ нынъшнюю, необывновенно холодную въ здешнихъ краяхъ зиму, онъ ни на часъ не покидалъ пера, и только за письменнымъ столомъ забывалъ свои тёлесныя мученія. Прибавьте къ этому почти всегда болящую жену, тещу и двухъ сыновей, его недостатокъ въ нужнёйшихъ житейскихъ потребностяхъ, и не смотря на все это, постоянную, неизмённую, сердечную готовность служить каждому, чёмъ только можетъ, ни на волосъ гордости, спёси или себялюбія, и вы, и всякій изъ насъ, по неволё станетъ удивляться этому мужу".

Водворившись въ Прагѣ, Бодянскій намѣревался пуститься во вся тажкая Словенщины. "Прежде всего", писаль онъ Погодину, "хочу изучить до мелочей Чешскій, Лузацкій, Моравскій и Словацкій языки съ Шафарикомъ, потомъ Сербскій и Вендскій, далѣе Древне-Словенскій, Исторію Словенъ, новѣйшую особенно: древняя вся почти въ Словенскихъ Древностяхъ Шафарика, Палеографію, исторію Словенскихъ литературъ и, наконецъ, Словенскую нумизматику въ Музеѣ, покрайней мѣрѣ Чешскую. Я не ворочусь къ вамъ безъ того, чтобы не говорить на всѣхъ нынѣшнихъ Словенскихъ языкахъ, это необходимо для живаго и плодоноснаго знанія Словенщины, иначе все будетъ мертво, препятствій, недоразумѣній, сомнѣній легіоны на каждомъ шагу. Теорію я повѣрю на самомъ дѣлѣ"!

Въ Прагѣ Бодянскій засталь двухъ русскихъ, питомцевъ С.-Петербургскаго Педагогическаго Института, М. И. Касторскаго (костромича) и Н. Д. Иванишева (кіевлянина). "Оба они", писаль Бодянскій Погодину, "пріѣхали въ сентябрѣ изъ Берлина: первый трудится надъ переводомъ Кларедворской рукописи на нашъ языкъ. Но, между нами будь сказано, я не ожидаю ничего особеннаго отъ его труда. Второй переводить съ Ганкой древнія Чешскія права на Русскій языкъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Бодянскій интересовался тѣмъ, что толкуютъ въ Москвѣ объ его путешествіи. "Не выдумала ли она", пишетъ онъ, "на досугѣ, чего курьезнаго? Въ Preusz. Staatszeit. уже прозвонили обо мнѣ, изуродовавъ пуще Божьяго милосердія мою фамилію: какимъ каналомъ дошло до нихъ свѣдѣніе объ этомъ, не понимаю; только и самъ Oberstteufel не можетъ разгадать, кто блуждаетъ по Словенщинѣ". Свою первоначальную обстановку въ Прагѣ Бодянскій рисуетъ Погодину въ такихъ чертахъ: "Я еще ничего не привель въ порядокъ: въ комнатѣ у меня все разбросано: книги, платье, сапоги, щетки, даже кусочки хлѣба и т. п., все это вмѣстѣ живетъ пока дружно и миролюбиво, странно переплетаясь и мѣшаясь одно съ другимъ. Когда улажу это, возстановлю гармонію между каждымъ недѣлимымъ изъ житейскихъ принадлежностей (пфу! какая чертовщина лѣзетъ въ голову!), тогда будетъ побольше порядка и въ моей головъ 120).

Связи самого Погодина съ Словенскимъ міромъ все болѣе и болъе укръплялись. Онъ ведетъ обширную Словенскую переписку. Безпрестанно получаеть письма изъ Варшавы, Львова, Праги, Пешта, Вѣны. Бесѣдуеть съ Московскимъ генералъгубернаторомъ княземъ Д. В. Голицынымъ "о Шафарикъ, Богеміи", скорбить "о нынѣшнемъ стремленіи разъединяться" 121), посылаеть Шафарику проповъди Филарета и Иннокентія, Виөліовику, Исковскую и Супральскую летописи, сочиненія Жуковскаго, Муханова, Шевырева, Снегирева, Сахарова, Иванова, Морошкина; взываетъ къ издателямъ о доставленіи ему въ особенности историческихъ и филологическихъ трудовъ ихъ для пересылки Словенамъ; мечтаетъ, "если книжный капиталъ его увеличится", устроить въ Прагъ книжную лавку Русскую для Словенъ, которые "всѣ жаждутъ читать Русскія книги" и при этомъ сознается, что при его "общирныхъ связяхъ ему очень легко пустить это дёло въ ходъ. Произведенія есть", говорить онь, "потребители есть, нужны только каналы, и во что бы ни стало, я проведу ихъ, не смотря на разныя препятствія " 122). Наконецъ Погодинъ съ восторгомъ читаетъ, только-что вышедшую въ 1837 году, "книгу-оду" Колара о литературной взаимности между различными корнями и наръчіями Словенской націи 123).

# XII.

"Наша журналистика", писалъ Максимовичъ Погодину, изъ Кіева 10 ноября 1837 года, "опять и еще болѣе сосре-

доточивается въ рукахъ ярыгъ... Москва неужели ничего не противупоставитъ " 124)?

Это желаніе Максимовича исполнилось. Въ Москвѣ въ это время вмѣстѣ съ Дворомъ пребываль и Жуковскій. "Какъ въ основаніи Московскаго Въстника", свидѣтельствуетъ Погодинъ, "принималъ непосредственное участіе Пушкинъ, такъ Москвитянинъ обязанъ почти своимъ существованіемъ Жуковскому. На обѣдѣ у князя Д. В. Голицына рѣшено было изданіе. Просвѣщенный Московскій градоначальникъ взялся ходатайствовать объ этомъ дѣлѣ вмѣстѣ съ Жуковскимъ, потому что разрѣшеніе издавать журналъ сопряжено было тогда съ великими затрудненіями" 125).

Сохранилась современная запись Погодина объ этомъ объдъ, происходившемъ 2 ноября 1837 года, на которомъ получилъ свое бытіе Москвитянинг. Въ этой записи мы съ удивленіемъ читаемъ следующее: "Обедъ простой литературный, где сіятельные говорили такую дичь, что уши вяли у меня. Послъ объда поймалъ я ихъ за слово, и ръшено было издавать Haблюдатель (sic) мнѣ и Шевыреву. Непремѣнно должно принесть эту жертву литературф. Жуковскій хорошо говориль за насъ. А Строгановъ все лавируетъ. Каченовскій жаловался на меня за отвътъ объ антикъ" 126). Тъмъ болъе удивляетъ насъ эта запись, что чрезъ несколько дней после этого обеда, графъ С. Г. Строгановъ весьма прямо и положительно писаль (отъ 16 ноября того же 1837 года) следующее С. С. Уварову: "Профессоры Московскаго Университета Погодинъ и Шевыревъ вошли ко мнѣ съ прошеніемъ о дозволеніи имъ издавать съ будущаго 1838 года литературный журналъ: Москвитянинг, по прилагаемой у сего программъ. Принимая въ соображение, что гг. Погодинъ и Шевыревъ извъстные уже въ ученомъ мірѣ лица, съ одной стороны, трудами своими могутъ содвиствовать къ распространенію просвъщенія и сообщать полезныя и любопытныя свъдънія по части литературы и наукъ вообще, съ другой же предвидя, что издаваемый въ Москвъ журналъ: Наблюдатель, съ наступаюч щаго года долженъ прекратиться, я нахожу, что изданіе въ Москвъ литературнаго повременнаго сочиненія весьма необходимо по многимъ отношеніямъ. Почему долгомъ поставляю себъ покорнъйше просить ваше высокопревосходительство объ исходатайствованіи гг. Погодину и Шевыреву Высочайшаго соизволенія издавать предполагаемый журналь: Москвитиянинг. При этомъ имѣю честь напомнить, что ваше высокопревосходительство изъявили готовность свою, въ случат надобности поддержать некоторымь пособіемь со стороны казны изданіе Московскихъ журналовъ. Если ваше высокопревосходительство одобрите предположение изданія журнала: Москвитянинг и испросите на это Высочайшее соизволеніе, то я полагаю, что гг. Погодинъ и Шевыревъ встретять въ ономъ надобность при началѣ изданія журнала своего. Для чего покорнъйше прошу васъ разръшить выдать имъ единовременно въ пособіе изъ доходовъ Типографіи Московскаго Университета допшести утысячь прублей "автемов в повремновый выстрания выстрания

Это представленіе графа Строганова имѣло полный усиѣхъ. Въ день Рождества Христова, Уваровъ докладывалъ Государю: "Попечитель Московскаго Учебнаго Округа представиль, что профессоры тамошняго Университета Погодинг и Шевыревг подали ему прошеніе о дозволеніи имъ издавать литературный журналь, подъ названіемь: Москвитанинг. Содержаніе этого изданія должны представлять: изящная словесность, науки, разборы замѣчательнѣйшихъ произведеній отечественной и иностранной словесности, библіографія и смісь, въ которой постояннымъ отдёломъ будутъ Московскія Записки. Въ Москвъ издается теперь одинъ только литературный журналъ, и тотъ, выходя въ свъть очень медленно и неисправно, по всей въроятности, какъ открывается изъ полученныхъ изъ Москвы свѣдѣній, долженъ будеть прекратиться съ будущаго года. Признавая, что изданіе въ Москвѣ литературнаго повременнаго сочиненія полезно по многимъ отношеніямъ, и принимая въ соображение, что профессоры Шевыревъ и Погодинъ могуть содыйствовать къ распространенію свыдыній по части словесности и наукъ, имѣю счастіе, на основаніи заключенія Главнаго Управленія Цензуры, всеподданнѣйше испрашивать соизволенія Вашего Императорскаго Величества на предполагаемое Погодинымъ и Шевыревымъ литературное изданіе: Москвитянинъ".

На этомъ докладъ Государь собственноручно начерталъ: Согласенъ, но съ строгимъ должнымъ надзоромъ.

"Поздравляю васъ и г. Шевырева", писалъ В. В. Григорьевъ, "съ позволеніемъ издавать журналъ. Въ Петербургъ это радуеть всёхь порядочныхь людей. Только ради Бога не сдълайте изъ вашего журнала чего-нибудь похожаго на На-• блюдатель или Литературныя Прибавленія. Если позволите, то и я буду вашимъ сотрудникомъ, не такимъ, которые пишутъ десять строкъ въ годъ, а самымъ дъятельнымъ и точнымъ. Я буду доставлять вамъ: 1) разборъ всъхъ книгъ о Востокъ, 2) всѣ новости литературныя и ученыя о Востокѣ. Мнѣ будуть помогать Петровъ и Савельевь, тоть, котораго статью о путешествіи патріарха Макарія вы читали можеть быть въ Библіотект для Чтенія. Еще: если у васъ мало стиховъ, а стихи будуть у вась печататься, то я достану вамъ и стиховъ многихъ извъстныхъ поэтовъ. Видите какой я услужливый. Самъ напрашиваюсь на разные хлопоты. Надъюсь, что вы не станете меня за это бранить, какъ ужь часто случалось со мной. Опыть не исправляеть меня; я родился подъ планетою Меркурія и вследствіе известных в свойствь этого бога неисправимъ, хоть брось" 127).

Предпріятію Погодина издавать журналъ весьма обрадовался и Бодянскій, который писалъ ему: "Я узналъ отъ Станкевича, что вы съ С. П. Шевыревымъ получили позволеніе издавать журналъ, но онъ и самъ не знаетъ хорошенько, въ которомъ году. Стало быть Наблюдатель успе о Господѣ: миръ праху его! Вы имѣете довольно времени для накопленія матеріаловъ; съ моей стороны будетъ сдѣлано все, что только могу: письма, замѣчанія, извѣстія, выписки, указанія и проч. Свидѣвшись съ вами, мы поговоримъ объ этомъ подробнѣе и уладимъ Сло-

венскую часть, которая, по моему мнѣнію, должна быть непремѣнно статьею въ каждомъ номерѣ вашего журнала; но въ выборѣ надобно быть чрезвычайно осмотрительными <sup>128</sup>.

Самъ же Погодинъ не особенно радовался этому. По крайней мъръ вотъ что онъ писалъ Максимовичу: "Я съ Шевыревымъ получилъ позволеніе издавать журналь Москвитянина. Что-то не хочется! Устарылы! А надо приготовляться. Смотри же и ты". Максимовичь отвъчаль: "Ты такъ много действоваль и трудился для Исторіи собственно, что пора же тебъ только для нея полагать голову свою, дъйствуя лишь средствами отъ тебя зависящими на просвъщение вообще: стремленіемъ къ нему да не отвлекаешься отъ Исторіи, которая ждеть оть тебя много, на которой должно быть твое сосредоточеніе, — а журналь — вѣтеръ, разсѣваетъ. И потому я радъ и тому, что тебъ не хочется. Нужна конечно была бы оцпозиція; но эта именно оппозиціонность и не стоить труда. Впрочемъ, если, сверхъ чаянія, заваришь Москвитянина, то и я не премину подкинуть въ него дробокъ чумацкой соли, а можетъ быть и цёлаго чабока всунуть, —а коли размахнется рука, то и голушку для писальнаго горла. Но миъ лучше мыслить о тебъ, дъйствующемъ на западныхъ Славянъ. Я съ удовольствіемъ читалъ воззваніе къ тебъ въ Шафариковой Старинъ... Вотъ здъсь твое дъло, — одинъ ты за всъхъ насъ"! Въ томъ же духъ, но еще ръзче писалъ къ Погодину и Надеждинъ: "Не знаю, радоваться ли Москвитянину. Скажу тебъ откровенно: я не ожидаю, чтобы онъ имълъ успъхъ. Про себя ты пишешь самъ, что сердце твое не лежитъ къ нему. Это, братъ, не отъ устарвлости. Это отъ того, что ты самъ темно чувствуешь, что я говорю теперь. Ни ты, ни Шевыревъ, ни кто-либо изъ васъ Москвичей, мнѣ извѣстныхъ, —не можетъ быть журналистами въ томъ смыслѣ, какой нуженъ для успъха въ публикъ. Что ни говори, а съ Сенковскимъ и Полевымъ трудно тягаться на этомъ поприщъ. Кром' личной способности этихъ людей къ базарному тону и продълкамъ, они ворочаютъ если не капиталомъ, то кредитомъ Смирдина. Гдѣ все это вы возьмете? Журналъ вашъ будеть уменъ, благороденъ: такъ, но этого мало! Вспомни судьбу Московскаго Въстника. Жалкая тѣнь Наблюдателя и теперь предъ нашими глазами. Кстати о Наблюдатель. Что онъ? Будетъ ли продолжаться? Или, если кончится—то когда? Право, грустно за Москву, когда видишь, какъ онъ, единственный представитель Московской журналистики, считается запоздалымъ страшилищемъ! " 129).

Какъ бы то ни было, въ 1837 году, въ годъ смерти Пушкина, положено основаніе *Москвитанину*; но выходить онъ началь только съ 1841 года.

Нослѣ смерти Пушкина, Современникъ началъ издаваться въ пользу его семейства. Друзья покойнаго: В. А. Жуковскій, князь П. А. Вяземскій, князь В. Ө. Одоевскій, П. А. Плетневъ приняли на себя завѣдываніе изданіемъ. Къ нимъ примъти А. А. Краевскій.

Въ это время кругъ дъятельности А. А. Краевскаго все болье и болье расширялся, такъ что Сербиновичъ писалъ Погодину: "Въ редакцію Журнала Министерства Народнаго Просвыщенія набираю новыхъ чиновниковъ. Краевскій должень быль меня оставить: у него тьма другихъ занятій". И дъйствительно, онъ въ это время сдълался редакторомъ Литературных Прибавленій ка Русскому Инвалиду. "Читаете-ли вы ихъ?", спрашиваетъ онъ Погодина, "какъ ихъ находите? Пожалуйста не церемоньтесь и пишите откровенно. Здѣшніе, Жуковскій и Вяземскій, поругивали-таки меня, а я всегда быль имъ за то благодаренъ". Въ тоже время онъ не остается равнодушнымъ къ предпріятію нѣсколькихъ капиталистовъ завести типографію для печатанія "нісколькихь хорошихь дътскихъ книжекъ, а именно Прогулокъ съ дъпъми, Прогулку по Москвъ и ея окрестностями. Сію последнюю прогулку Краевскій предлагаль написать Погодину. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по выходъ изъ Археографической Коммиссіи основателя ея II. M Строева, Краевскій является и тамъ д'ятелемъ. "Я вышель уже въ отставку изъ редакціи Журнала Министер-

ства Народнаго Просвъщенія", писаль онъ Погодину, "и остался членомъ Археографической Коммиссіи, которая поручаетъ мнѣ изданіе Волынской льтописи и разборъ Архива Аптекарскаго Приказа. Работавъ четыре года за моего почтеннаго редактора Сербиновича, я уже усталь: пусть другой поработаетъ столько и вытерпитъ четыре года скучнъйшихъ трудовъ и непріятностей безъ награды! Ибо крестъ мнѣ данный — награда за Коммиссію: тамъ всѣ получили при изданіи Актовъ-кресты, даже Строевъ, работавшій безъ года неділю и только переписывавшій бумаги... Да благословить Богъ намърение ваше завести книжную лавку. А то стыдъ и срамъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ Краевскому, въ помощь Жуковскому, поручено было разбирать посмертныя бумаги Пушкина. "Что тамъ найду, напечатаю у себя въ Литературных Прибавленіях, разумъется не очень устарълое". Но Погодинъ пенялъ Краевскаго за то, что "молодой журналисть якобы забыль стараго". Но это "неправда", возражаетъ Краевскій, "но діло въ томъ, что молодой журналистъ не имъетъ права ни на одинь экземплярь Литературных Прибавленій, издающихся не на его деньги". Въ тоже время Краевскій ходатайствуетъ предъ Погодинымъ за брата своего товарища, прославившаго впоследствіи свое имя въ области Медицины. "Брать добраго моего пріятеля", пишетъ Краевскій, "университетскаго однокашника, Павелъ Пароеновичъ Заблоцкій-Десятовскій, лекарь 1-го отдёленія, окончившій курсь въ Московскомъ Университеть въ 1835 году, а въ слъдующіе два года плававшій къ восточнымъ берегамъ Каспійскаго моря, исправляя должность врача и натуралиста, теперь въ Москвъ и собирается держать экзамень въ доктора Медицины. Не мудрено, что разныя школьныя мелочи вышли у него изъ головы, а между тъмъ это можетъ повредить ему, особенно у молодыхъ профессоровъ, которыхъ способъ преподаванія и образъ мыслей вовсе ему незнакомы. Сделайте одолжение, сведите его съ этими господами"...

Сдѣлавъ это отступленіе ради А. А. Краевскаго, вернемся къ Современнику.

"Современники непремённо будеть продолжаться", писаль Погодину Любимовь, "разрёшеніе уже вышло. Вчера у Одоевскаго видёлся я съ княземь Вяземскимь, который поручиль мнё написать къ вамь и просить, чтобы вы и всё ваши и наши присылали сюда побольше статей для Современника. Не забудьте, что это дань Пушкину, ибо будеть издаваться въ пользу дётей его... Жуковскій, Вяземскій и Одоевскій и всё хлопочуть, чтобы все было какъ можно лучше и изящнёе".

Вмѣстѣ съ тѣмъ друзья Пушкина всѣми силами старались привести въ ясность хозяйственныя дѣла Современника. Князь Одоевскій поручиль Любимову передать Погодину и Шевыреву нижеслъдующее: "Извъстно, что довольно значительное число экземиляровъ Современника разослано было покойнымъ Пушкинымъ для продажи къ разнымъ Московскимъ книгопродавцамъ, но къ кому и сколько продано, и сколько сталось-неизвъстно; почему и слъдуетъ теперь все это вывести на чистую воду, объёхавъ и разспросивъ всёхъ Московскихъ книжниковъ и фарисеевъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ Любимовъ сообщаетъ Погодину, что "главный коммиссіонеръ, съ къмъ Пушкинъ имълъ дъло по журналу, Селивановскій, и какъ по всему видно самый неисправный. Къ нему-то и слъдуетъ въ особенности обратиться о сведеніи счетовъ. Скажите, что у Пушкина въ бумагахъ нашлись счеты посланнымъ къ нему экземплярамъ (что впрочемъ выдумка)". Съ своей стороны и Краевскій взываль къ Погодину: "Ради Бога, уладьте д'яла Современника, о которыхъ писать вамъ поручили мы Любимову. Теперь деньги за Современник вещь святая — онъ сиротскія и за каждую копъйку надо будеть отдать отчеть совъсти; да пришлите свою лепту въ Современникъ, подбейте на тоже Шевырева, Хомякова, Павлова, Языкова, Баратынскаго; стыдно вамъ и имъ будетъ, если ничего не пришлете въ журналь, посвященный Памяти Пушкина! " 130).

Въ видъ лепты, Погодинъ доставилъ князю П. А. Вязем-

скому, для напечатанія въ Современникъ стихотвореніе Пушкина Герой при следующемъ письме: "посылаю вамъ это стихотвореніе. Кажется, никто не знаеть, что оно принадлежить Пушкину... Я напечаталь стихи въ Телескопъ, и свято хранилъ до сихъ поръ тайну. Разумъется, никому не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкинымъ подъ стихотвореніемъ, послѣ многозначительнаго утпьшься, 29 сентября 1830, есть день прибытія Государя Императора въ Москву во время холеры". Когда стихотвореніе это было напечатано въ Современники, князь П. А. Вяземскій писаль Шевыреву: "Я узнаю, къ сожалѣнію моему, что М. П. Погодинъ сердился за неисправное напечатаніе стиховъ Пушкина Герой. Туть вины моей не было: я тогда сидъль безъ глазъ и поручилъ корректуру Коркунову; но и онъ, кажется, не виновень, а списокь быль неисправень. Присланный же изъ Москвы списокъ оставался у Жуковскаго " 131).

Въ письмъ своемъ къ князю Вяземскому Погодинъ спрашиваль о бумагахъ Пушкина. На этотъ вопросъ отвѣчалъ Коркуновъ. "Князь Вяземскій больнь глазами", писаль онъ Погодину, "и просилъ васъ увъдомить, что до сихъ поръ въ бумагахъ Пушкина отыскано: Изъ стихотвореній: 1) Мѣдный Всадникъ; 2) Сцены изъ Донъ-Жуана; 3) Сцены изъ Русалки; 4) Отрывки изъ какой-то поэмы Черкесы, и 5) Много мелкихъ стихотвореній. Изъ прозы: 1) Отрывокъ изъ пов'єсти Египетскіе вечера; 2) Начало романа, писаннаго карандашемъ, и 3) Нъсколько объясненій на пъснь о полку Игоревъ. Но стиховъ: Пророкъ, Островскій, VIII-ю главу Онѣгина, о которыхъ вы пишете къ князю Вяземскому, не отысканы, и Князь просить написать объ нихъ подробнъе все, что вы узнаете". Оправившись отъ болѣзни глазъ, князь П. А. Вяземскій писаль Погодину: "Вы знаете причины моего долгаго молчанія, и потому отлагаю въ сторону извиненія и оправданія... Будьте правою рукою нашею въ Москвѣ, пишите и забирайте все, что можете. Надъюсь, что Шевыревъ, Павловъ и другіе Московскіе литераторы не откажутся участвовать въ

загробномъ журналѣ Пушкина. Нужно необходимо, чтобы въ Современникъ явились имена всъхъ порядочныхъ людей пишущихъ. Будьте покойны, всѣ бумаги Пушкина сохранены и находятся въ рукахъ Жуковскаго. Все, что можно, будетъ изъ нихъ напечатано. Многія рукописи еще не разобраны и не переписаны за отъёздомъ Жуковскаго, но это дёло впереди. На первый случай достаточно озаботиться и привести къ окончанію годъ Современника и полное изданіе стараго. Вы говорите о возстановленіи пропусковъ. Какъ бы не такъ! Мы рады, что успёли послё многихъ сшибокъ удержать въ цёлости и въ неприкосновенности отъ цензуры и то, что уже было напечатано. Хорошо бы собрать по всёмъ рукамъ письма Пушкина, и каждому изъ пріятелей его написать воспоминаніе о немъ. Время полной и живописной біографіи еще не настало, но сверстникамъ его следуетъ приготовить матеріалы для будущаго сооруженія". Въ этомъ же письмъ князь Вяземскій просить Погодина выручить принадлежащій ему экземплярь Для немногих съ своеручною подписью Жуковскаго на его имя, который Смирдинъ видѣлъ у Ширяева. Экземпляръ этотъ, по словамъ князя Вяземскаго, "не могъ иначе попасть въ чужія руки, какъ ошибкою или злоупотребленіемъ".

Въ это время Погодинъ уже началъ писать похвальное свово Карамзину и объ этомъ онъ извъстилъ князя Вяземскаго, прося его содъйствія въ этомъ трудъ. "Кажется лучшее къ тому средство", отвъчаетъ ему князь Вяземскій, "прислать намъ заблаговременно вашу рукопись для пополненія подробностей и вставки того, что можетъ быть для васъ неизвъстнымъ. Впрочемъ, лучшій и върнъйшій источникъ всъхъ возможныхъ свъдъній о жизни Карамзина у васъ подъ рукою: это И. И. Дмитріевъ. Смъло можете обратиться къ нему, не пугаясь его старо и иновърія. Ручаюсь, что найдете въ немъ усердную и добродушную готовность" 132).

Но, какъ мы сейчасъ съ прискорбіемъ увидимъ, не долго

довелось Погодину черпать изъ этого чистаго и глубокаго источника, указываемаго княземъ Вяземскимъ.

#### XIII.

Въ самомъ началъ 1837 года мы утратили Пушкина, за нимъ послъдовалъ Евгеній, а въ концъ того же 1837 года сошелъ въ могилу И. И. Дмитріевъ.

Когда впечатлѣніе отъ критикъ Арцыбашева, помѣщаемыхъ нѣкогда въ Московскомъ Въстникъ, изгладилось, прежнее благоволеніе И. И. Дмитріева къ Погодину возвратилось, а въ концѣ жизни Дмитріева Погодинъ былъ даже ласкаемъ имъ. Онъ снова сталъ посѣщать знаменитый домъ на Спиридоновкѣ противъ церкви св. Спиридонія, который вспоминая князь П. А. Вяземскій писалъ:

Какъ много вечеровъ, безъ свътскихъ развлеченій, Но подныхъ предести и мудрыхъ поученій, Здъсь съ старцемъ я проведъ 133).

И. И. Дмитріевъ часто говорилъ Погодину объ обязанности его написать похвальное слово Карамзину и взяль даже съ него честное слово исполнить это 134). Часто посъщая И. И. Дмитріева, Погодинъ любовался его прекрасной библіотекою. Дмитріевъ показываль ему "много важныхъ книгъ", которыя возбуждали въ Погодинъ желаніе заняться ими. "Но когда"? И какъ бы съ упрекомъ обращаясь къ себъ, Погодинъ восклицаетъ: Марво, Марво, печешися и молвиши о мнозъ службъ! Вмѣстѣ съ Дмитріевымъ Погодинъ оплакивалъ кончину почтеннаго П. П. Бекетова и хотёль было помолиться надъ его прахомъ въ Симоновъ, но тамошній архимандрить, извъстный Мельхиседекъ, отклоняетъ Погодина отъ исполненія этого благочестиваго намфренія и мы объ этомъ встрфчаемъ слфдующую странную запись въ Дневники его: "Архимандрить отклоняется отъ объдни за упокой и панихиды, побаивается тайной полиціи.

Архимандрита. Вы хотите говорить рёчи.

Погодина. Что за вздорь!

Apxимандритг. И я говориль тоже, ну а какъ заговорять  $^{\alpha \ 135}$ ).

Немного пережилъ и И. И. Дмитріевъ своего двоюроднаго брата и друга.

Не задолго до своей кончины, Дмитріевъ объдалъ вмъстъ съ Погодинымъ въ Англійскомъ клубъ. "Иванъ Ивановичъ быль совершенно здоровь, писаль Погодинь его племяннику М. А. Дмитріеву, "въ началѣ этой недѣли, въ середу мы обѣдали съ нимъ вмъстъ въ клубъ, передъ столомъ онъ говорилъ со мною о Вивліовикть Новикова, о многихъ любопытныхъ статьяхъ, въ ней помъщенныхъ, о выборкъ изъ нея, которую онъ когда-то дълалъ, касательно древней нашей дипломатики, о томъ, что было бы полезно перепечатать ее теперь, по крайней мфрф, въ извлеченіи. Потомъ разсказалъ мнѣ, и съ большимъ участіемъ, если не чувствомъ, исторію бъднаго книгопродавца Кузнецова, у котораго остановлено изданіе Христіанскаго Календаря, и который теперь совсёмъ разоряется; бранилъ привязчивыхъ цензоровъ: "не стыдно ли двумъ ученымъ сословіямъ, гражданскому и духовному, Университету и Академіи, напасть такъ на бъдняка, и изъ чего? изъ какихъ-то пустяковъ! Я пришлю его къ вамъ, и вы увидите въ чемъ дѣло. А беззаконное пропускаютъ! "-Послф обфда онъ остановился въ кофейной комнатъ съ Шевыревымъ и Жихаревымъ, и разсказываль имъ, съ обыкновенною своею живостію и шуткой, похожденія Кострова; представленіе Кострова Потемкину, вопросы Потемкина о Гомеръ, какъ провожали его издали на объдъ къ Потемкину, потому что стыдно было идти съ нимъ рядомъ, и какъ встръчныя бабы однъ сожальли о больномъ, а другія бранили пьяницу".

На другой день послѣ обѣда въ клубѣ, Дмитріевъ дѣлалъ визиты и возвратился домой довольно поздно къ обѣду. "За столомъ", повѣствуетъ Погодинъ, "ѣлъ мало, но кушанье было тяжелое: щи, поросенокъ. Послѣ обѣда онъ напился шоколада, вмѣсто обыкновеннаго кофе, выпилъ стаканъ холодной воды

и тотчасъ, надѣвъ бекешь, пошелъ садить акацію около кухни. Тутъ онъ почувствовалъ дрожь, и насилу привели его въ комнату. Послали за докторомъ. Газъ прописалъ лѣкарство, не нашедши ничего дурнаго. Иванъ Ивановичъ разговаривалъ съ нимъ, заплатилъ за визитъ, послалъ въ аптеку, но лишь только тотъ уѣхалъ, какъ онъ впалъ въ безпамятство, и цѣлую ночь бредилъ. Пятница вся прошла въ безпамятствѣ. Доктора были: Газъ, Высоцкій, Шнаубертъ, Іовской, по нѣскольку разъ" 136).

Погодинъ узналъ объ его бользни только въ субботу, 2 октября 137). "Мнъ", писалъ Погодинъ, "надо было ъхать на лекцію, и читать о Карамзинв. Съ тяжелымъ чувствомъ по-**Фхалъ** я къ больному, онасаясь, что не застану его въ живыхъ, и взялъ съ собою Мишу \*). Иванъ Ивановичъ только что опамятовался передъ моимъ прівздомъ; услышавъ стукъ дрожекъ, спросилъ, кто пріфхаль и позваль меня къ себф, встрѣтилъ по всѣмъ своимъ правиламъ. При немъ былъ Боголюбовъ. Онъ разсказалъ мнѣ тотчасъ исторію своей болѣзни и тотчасъ обратился къ любимому своему предмету, литературѣ, но говорилъ уже гораздо медленнѣе, разстановистѣе, г искаль словь, часто отибался въ ихъ измененияхъ, и даже мъшался, но вездъ видна была заботлиность о своей ръчи и стараніе скрыть болізнь. "Что это пишеть Макаровь (Михаиль Николаевичъ) въ Наблюдатель о Виноградовъ, будто бы Виноградовъ познакомилъ Карамзина съ сочиненіемъ... этого... Швейцарскаго фил... софа... "-Боннета?- "Да Боннета. Виноградовъ жилъ сначала въ Москвъ и отличался, разумъется, между своими сверстниками, но потомъ его отправили служить полкъ, въ Петербургъ. Тамъ Козодавлевъ заставилъ его присъсть за Боннета, котораго Карамзинъ гораздо прежде

И вспомниль нашу Русь съ любовью, Когда лежаль облитый кровью Подъ Севастополемъ мой сынь!

<sup>\*)</sup> Сынь М. А. Дмитріева отъ первой его жены, учившійся въ Погодинскомъ пансіонъ. Впослъдствіи онъ быль раненъ подъ Севастополемъ. Къ нему относится слъдующій стихъ его отца въ извъстной одъ:

переводиль съ Петровымъ, Александромъ Андреевичемъ, а послѣ и познакомился съ нимъ лично. Какъ можно писать такъ наобумъ! Надо справляться, спрашивать! "-Потомъ разсказаль, мѣшаясь, о вашей болѣзни, спросиль о занятіяхь Миши. Я отвѣчалъ ему, что Миша вѣтренъ и разсѣянъ, и что я начиналъ съ нимъ ссориться сильно, но что теперь онъ лучше и я надёюсь, что впередъ онъ исправится совсёмъ, зная, какое имя должно ему поддерживать. Иванъ Ивановичъ впомнилъ, что Павловъ, Михаилъ Григорьевичъ, профессоръ, говорилъ ему тоже, и совътовалъ ему приняться за ученье. Потомъ спросилъ у меня, скоро ли я кончу свою расправу съ новыми толковниками о Русской Исторіи?—Я отвѣчалъ, что къ новому году. - "А похвальное слово Карамзину?" -- Началъ. -- "Пожалуйте, привезите мнъ "-Въ такомъ положении я простился съ нимъ. Онъ силился встать и подняль руку. Я думалъ, что онъ подавалъ ее мнъ, и поцъловалъ ее. Въ два часа передъ объдомъ я заъзжалъ къ нему опять; но не зашелъ въ кабинеть, потому что тамъ было много дамъ. Мнѣ сказали впрочемъ, что ему не хуже. На крыльцѣ встрѣтился съ Іовскимъ, который говорилъ, что если къ вечеру не будетъ хуже, и если онъ будетъ слушаться, то бользнь пройдетъ. Но къ вечеру онъ опять впаль въ безпамятство, больно страдаль, метался, безпокоился, приходя въ себя только минутами. Въ одну такую минуту человъкъ его, Николай, спросилъ, не угодно ему послать за священникомъ. "Зачемъ" — Пріобщиться Святыхъ Таинъ на здоровье. — "Не худо". — Священникъ пришелъ; но больной опять былъ въ безпамятствъ и исповъдывался грухой испов'ядью. Въ 35 минутъ 5 часа по полудни, 3 октября 1837 года, онъ скончался, успокоившись передъ последними минутами и погрузившись вътихій сонъ". Къ сожальнію, въ это время не было въ Москвъ его племянника М. А. Дмитріева, который нісколько уже місяцевъ лежалъ больной, "безногій" въ Симбирскъ.

Извѣстіе о кончинѣ Дмитріева Погодинъ получилъ на другой день, 4 октября, и сейчасъ же отправился въ

его домъ. "Онъ лежалъ", пишетъ Погодинъ, "на столъ въ столовой. Свѣчи взяли гдѣ-то на честное слово" 138). Дневники же Погодина мы читаемъ: "Въ домъ его. Никого нътъ, и никто не берется. Вызвался помогать Боголюбову. Читаль лекцію о Карамзинь. Вздиль по дыламь покойнаго. Сцена подряда. Ужасы! Какая грубость. Всв пьяны". Эта возмутительная сцена заставила Погодина пофхать къ Шевыреву и поручить ему довести объ этомъ до свъдънія князя Д. В. Голицына и просить его "взять подъ полицейскій присмотръ домъ Дмитріева" 139). Просьба эта была исполнена. Но когда понадобились деньги на погребальные расходы, Боголюбовъ отправился къ Гереналъ-Губернатору и онъ позволилъ ему вынуть деньги на расходы; полиція же не могла допустить этого безъ бумаги. Тогда Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ отправились къ князю Голицыну; но не застали его дома. "Мы", пишетъ Погодинъ, "просили гувернера, чтобъ онъ попросиль Князя, отъ насъ, прислать казенныя деньги, кои послѣ ему доставятся. Не успѣли мы воротиться, какъ пришло однако разръшение Оберъ-Полиціймейстера г. Боголюбову. Начались торги гробовщиковъ передъ столовой, и я насилу увель всёхь на верхь, въ темную комнату, между кабинетами, чтобъ оставить въ поков мертваго. Тяжкая смерть безсемейному, судя по нашему!"

7 октября 1837 года происходило погребеніе И. И. Дмитріева. На выносъ пріёхали сенаторы Нечаевъ, Писаревъ, Яковлевъ, Озеровъ, графъ Строгановъ и сенатскіе секретари по наряду. Отпіваніе совершалъ самъ Филаретъ. Пріёхалъ князь Д. В. Голицынъ. "Въ церкви были изъ нашего званія", писалъ Погодинъ, "Шевыревъ, Баратынскій, Макаровъ, Андросовъ, Шаликовъ, Павловъ, Давыдовъ и только. Профессоровъ только четверо, т.-е. Шевыревъ, я, Давыдовъ и Морошкинъ. Студентовъ пятеро. Люди его плакали горько" 140). Въ Дневникъ же своемъ Погодинъ съ негодованіемъ отмічаетъ. "На погребеніи у Дмитріева. Никого нітъ изъ Университета, ни профессоровъ, ни студентовъ. Скоты! Не

имѣютъ чувства никакого общаго... Какт грубо и холодно молодое покольніе студентовъ " 141).

Въ "грустномъ расположеніи духа" стоялъ Погодинъ у гроба Дмитріева и думаль: онъ "отжилъ свой вѣкъ, онъ прошелъ съ честію свое поприще, исполнилъ свое назначеніе; но тяжело было видѣть его во гробѣ. Мы какъ-то привыкли всѣ видѣть въ немъ и Карамзина, и Державина, и Богдановича. Онъ былъ для насъ представителемъ лучшаго времени, когда литература наша была чище, благороднѣе, прекраснѣе. Что скажетъ онъ Карамзину на его вопросъ о теперешнемъ ея состояніи? Мерзость запустинія на мъсть свять, купующіе и продающіе, и нѣтъ бича изгонителя. Горько, тяжело".

По окончаніи отпіванія, "поставили гробъ на дроги и стали по сторонамъ сенатскіе курьеры; за кисти держались квартальные; ордена понесли секретари, почти безъ ассистентовъ. Похоронили его въ Донскомъ монастыръ. Тамъ встрътиль опять графъ Строгановъ. Опустили въ землю — и нътъ его совсемъ". Опустивши въ могилу Дмитріева, Погодинъ погрузился въ размышленіе: "человѣкъ почтенный", писалъ онъ, "особенно когда, въ теперешнемъ отдаленіи, не видать человъческихъ слабостей и пятенъ его! Въ рангъ дъйствительнаго тайнаго совътника, онъ любилъ литературу; въ трехъ звъздахъ, онъ пріъзжалъ во всякое ученое собраніе; Министръ Юстиціи, онъ оставиль послів себя только шесть соть родовыхъ душъ; Русскій помѣщикъ-безъ долговъ; поэтъ, умолкнувшій во-время; старикъ, съ которымъ всегда пріятно было проводить время, привътливый, ласковый! Да почіеть въ миръ прахъ его, а имя его останется навсегда незабвеннымъ въ Исторіи Русской Литературы" 142).

На третій, день послѣ похоронъ, Погодинъ отбиралъ свѣ-дѣнія о Дмитріевѣ отъ камердинера покойнаго.

Тронутый до глубины души сердечнымъ участіемъ Погодина, родной племянникъ И. И. Дмитріева и пламенный его почитатель М. А. Дмитріевъ писалъ изъ Симбирска (12 янв. 1838 г.): "Благодарю васъ отъ души и отъ сердца, любезный

другъ, за все ваше участіе въ потерѣ нашей, ибо вы пишете ко мнъ съ такимъ участіемъ души, что кончину Ивана Ивановича могу назвать общею нашею потерею! - Какъ я благодаренъ вамъ и Шевыреву, что вы, не будучи ни къмъ приглашены, единственно по побужденію чистаго сердпа вашего и возвышенной любви къ литературъ и къ человъку, не оставили оставленнаго всеми; тогда, когда онъ былъ никому уже не нуженъ, всѣ ему сдѣлались чужими, одни вы были не чужіе! Я навсегда сохраню письмо ваше въ числѣ не многихъ документовъ благородства души человъческой! Смерть Ивана Ивановича была мнъ тяжка по многому, не говорю уже о томъ, что онъ во все теченіе моей жизни быль ближайшій ко мит изъ встхъ родныхъ моихъ! — Но обстоятельства, сопровождавшія его кончину, внезапность оной, мое отсутствіе, его одиночество при последнихъ минутахъ своей жизни-все это сильно потрясло меня. Сначала, при полученіи извѣстія о его смерти, я былъ огорченъ только потерею дяди; но когда мало-по-малу начали развиваться въ моемъ воображеніи всв обстоятельства, всв отношенія его къ отечеству, и жизнь его, и его честь по службъ, и его честность въ быту гражданскомъ, и его прежняя слава въ литературѣ, и его послѣднее положеніе -- между пишущими и читающими, ибо ему судьба определила дожить до такой эпохи, когда все забывають, все ниспровергають. Но та же судьба при концѣ жизни его послала ему по крайней мѣрѣ то утѣшеніе, что последняго изълитераторовъ видель того, который уважаль Карамзина, и почиталь самого его темь, чемь онь привыкъ быть почитаемъ въ лучшія лѣта своей жизни; надобно же было, чтобъ вы видёлись съ нимъ послёдніе! Но статья Макарова! Грустно мнѣ было читать эти мелочи, изъ которыхъ половина вздоръ, да и то разсказано побабы, точно какъ его статьи о Русскихъ сказкахъ и пъсняхъ! Лучшею эпитафіею Ивану Ивановичу были бы слова изъ письма ващего ко мив, потому что они справедливы:

Вз рант дъйствительнаго тайнаго совътника-онг лю-

биль литературу; съ тремя звъздами — онт прівъзжаль во есякое ученое собраніе; министрь юстиціи, — онт оставиль посль себя только родовых 500 душь; Русскій помьщикь — безь долговь; поэть — умолкнувшій во-время; старикь, — съ которымь всегда пріятно было провести время, привътливый, ласковый! Воть самая справедливая похвала ему".

Кончину И. И. Дмитріева оплакалъ Шевыревъ въ своей прекрасной стать $\dot{\mathbf{s}}$ , отпечатанной въ Московских выдомоствях, по поводу которой князь П. А. Вяземскій писаль къ ея автору: "Сердечно васъ благодарю за вашу прекрасную статью о Дмитріевъ. Вы очень върно, живо и художественно характеризовали поэта, человъка, современника Державину и Бенедиктову, — живое стольтіе, въ глазахъ коего Пушкинъ успѣль родиться, созрѣть и умереть. Жаль только, что Московскія Видомости не многими читаются или, правильнье, многими не читаются. Я совътовалъ Краевскому перепечатать вашу статью въ Литературных Прибавленіях, хотя и они читаются не многими, и прихожане ихъ развъ однъ набожныя лани, звършшки бъдные, безг связей, безг подпорт. Плохо приходится намъ старожиламъ: такъ смерть и перебираетъ нашихъ. Въкъ Карамзина и Дмитріева смъняется въкомъ Сенковскаго и Булгарина. Поляки въ Кремлъ, и періодъ Самозванцевъ твердо и торжественно означается въ Исторіи Литературы нашей. Бодрствуйте и сохраняйте свято и ненарушимо преданія и въру предковъ, вы, покольніе среднее и цвътущее; на насъ же стариковъ не надъйтесь: мы доживаемъ свой въкъ бобылями и Христа ради. Можемъ за васъ только молиться Богу, а помогать вамъ уже не въ силахъ. Я слышаль, что заботливостью М. П. Погодина снята была маска по кончинъ Дмитріева. Хорошо было бы заказать бюстъ его и поднести Московскому Университету" 143).

Много лѣтъ спустя по кончинѣ И. И. Дмитріева, племянникъ его М. А. Дмитріевъ писалъ: "М. П. Погодинъ, какъ человѣкъ съ горячею душою, не почитаетъ для себя постороннимъ дѣломъ ничего, касающагося до сердца другаго. Гдѣ

семейное горе, гдѣ или честь, или утрата Россіи, онъ тамъ, незванный, непрошенный! Ничто не обязывало его увѣдомлять меня съ такими подробностями обо всемъ, касающемся до послѣднихъ минутъ моего дяди и даже о послѣдующихъ обстоятельствахъ. Но я увѣренъ, что мысль о Дмитріевѣ, послѣднемъ поэтѣ Екатерининскаго вѣка, вмѣстѣ съ мыслію о Карамзинѣ, вмѣстѣ съ чувствами дружества ко мнѣ и съ мыслію о тогдашнемъ моемъ болѣзненномъ состояніи: все это должно было сильно потрясти такое горячее сердце, какъ его. Я увѣренъ, что написать ко мнѣ письма онъ счелъ, съ своей стороны, какою-то религіозною обязанностію. Кто его знаетъ, тотъ пойметъ это " 144).

Узнавъ о смерти И. И. Дмитріева, Д. М. Княжевичь писаль Погодину: "О Дмитріевъ мы пожальли. Но я думаю онъ самь радь быль умереть: ему ужъ наскучило на свътъ" 145).

Въ первой книгѣ нашего сочиненія мы подробно описывали Знаменское и въ немъ живущихъ. Тамъ въ лѣта своей юности Погодинъ впервые увидѣлъ и И. И. Дмитріева, и князя П. А. Вяземскаго. Съ Знаменскимъ у Погодина были связаны лучтія воспоминанія его жизни и акварельный рисунокъ Знаменскаго, сдѣланный А. В. Всеволожскимъ постоянно висѣлъ предъ глазами Погодина въ его кабинетѣ, предъ его письменнымъ столомъ. Прошло много времени и за мѣсяцъ до кончины И. И. Дмитріева А. Н. Леватова прислала Погодину письмо къ ней княжны Александры Ивановны Трубецкой, въ которомъ она извѣщаетъ о своемъ выходѣ замужъ за князя Николая Ивановича Мещерскаго. Въ этомъ же письмѣ Погодинъ прочелъ и слѣдующія, къ нему адресованныя строки: "à т. Michel — qui permettra à l'ombre d'Adèle de passer devant son ami et de l'entourer de sa douce intluence".

Вслёдъ засимъ, Погодинъ получаетъ горестное извѣстіе о кончинѣ одного изъ памятныхъ членовъ дорогого для него Знаменскаго общества, лица, которое въ памяти его сердца занимало одно изъ почетныхъ мѣстъ. Мы говоримъ о кончинѣ Аграфены Прокофьевны Измайловой, вышедшей замужъ за

Тамбовскаго пом'єщика Николая Ивановича Салькова. Она скончалась въ сентябріє 1837 года, въ Петербургіє, у Кашина моста, въ доміє князя Трубецкаго и погребена на Охтенскомъ кладбищіє. За три мієсяца до своей кончины она писала въ свою родную Тамбовскую губернію къ моей покойной бабушкіє Глафиріє Ивановніє Каратієвой, сестріє ея мужа: "Вы желаете знать объ насъ; но прежде нежели что-нибудь написать вамъ, скажу вамъ, что я очень разсердилась, увидавши ваши письма. Какъ вамъ не стыдно за тысячу двієсти версть посылать записки; ибо ихъ письмами назвать нельзя. Право вы бы не могли меньше написать, ежели бы я жила въ Грушевків. Вы знаете, какъ я желаю знать всіє новости деревенскія " 146).

Съ Всеволожскими и Трубецкими Аграфена Прокофьевна сохранила до конца жизни самыя родственныя отношенія, а послѣ ея смерти добродѣтельная Софія Ивановна Всеволожская была для оставшихся послѣ нея двухъ сыновей второю матерью и прилагала нѣжныя заботы объ ихъ воспитаніи.

"Боже мой!" восклицалъ Погодинъ, получивъ извѣстіе о кончинѣ А. П. Сальковой, "если разобрать, что сдѣлалось со всѣми тѣми лицами, которыя за двадцать лѣтъ составляли вмѣстѣ одно юное и живое поколѣніе!" 147).

## XIV.

11 января 1838 года, въ Кіевѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Полуденной Россіи произошло землетрясеніе. По свидѣтельству очевидцевъ, "въ 9 часовъ вечера, того дня, при 17-ти градусахъ мороза, въ Кіевѣ послышался необыкновенный гулъ, похожій на лѣтній шумъ экипажей по мостовой. И продолжалось это около трехъ минутъ" 148). Необычное и грозное явленіе это произвело сильное впечатлѣніе на народъ и для успокоенія умовъ и сердецъ преосвященный Иннокентій произнесъ Слово по случаю землетрясенія на текстъ: Призираяй на землю, и творяй ю трястися: прикасаяйся горамъ, и дымятся (Псал., 103, 32). "Сердца слушателей нашихъ",

сказаль, между прочимь, Святитель, "такъ ръдко сотрясаются отъ силы слова нашего, что служителямъ слова должно дорожить тъми минутами, когда они потрясены хотя чъмъ - либо! Но для чего я говорю: чтых либо? Пусть выражается такимъ образомъ мудрость человъческая... Мы говоримъ вамъ о имени Того, предъ очами коего вся нага и объявлена (Евр. 4, 13), коего слова суть ей и аминь (2 Кор., 1, 20), посему можемъ и должны говорить ясно и твердо тамъ, гдѣ земная мудрость не знаетъ, что сказать. Что же мы скажемъ вамъ теперь? — Скажемъ то, что говорилъ Пророкъ... Вы желаете знать причину прошедшаго ужаснаго событія? Воть она! Господь воззрълг, особеннымъ образомъ воззрѣлъ на землю, — и она сотряслась!.. Чёмъ же теперь земля согрёшила предъ Богомъ, что... не можетъ стать предъ лицомъ Его безъ трепета? Какою же виною виновна бываетъ земля?... Виною владыки своего человъка. Проклята земля во дълъхо твоихо (Быт. 3, 17), сказано Адаму... "Обращаясь къ Кіеву, Святитель сказалъ: "Гдѣ мы живемъ? Не на тѣхъ ли горахъ, гдѣ впервые возсіяла благодать Божія для всего Отечества? Не у той ли рѣки, которая можетъ назваться Іорданомъ Россійскимъ? И не у подножія ли цёлаго сонма святыхъ Божіихъ, здѣсь нетлѣнно почивающихъ? Какая добродѣтель не воплощена предъ нами?.. Что же каковы мы? Много ли во всъхъ насъ свъта въры? Елея любви? Слезъ покаянія? Нетлънія духа?.. Какого порока и соблазна... нать у насъ?.. Чего бы не могли сказать противу насъ самая земля и самыя горы наши?.. Ахъ, сказали бы онъ... идолы пали, храмы воздвиглись, но люди-тѣ же!.. Проникнемъ въ вострепетавшую совъсть нашу: она яснъе скажеть намъ, гдъ источникъ гнъва небеснаго, гдъ волканъ огнедышущій? Здъсь, въ нашемъ сердць! Здъсь-въ нашихъ страстяхъ! Опасность прошла, земля паки отвердъла подъ стопами нашими: но на долго ли?.. И одно ли потрясеніе земли можеть прервать нить жизни нашей? Ахъ, она рвется нерѣдко отъ слабаго дыханія вѣтра... Скоро отверзется предъ всеми дверь покаянія. Поспешимъ войти въ нее..." <sup>149</sup>). О впечатлѣніи, произведенномъ этимъ словомъ, Кіевскій философъ П. С. Авсеневъ писалъ Погодину: "Едва ли не лучшее явленіе — проповѣдь Иннокентія на землетрясеніе" <sup>150</sup>).

Когда же слухъ объ этомъ страшномъ событіи достигъ Погодина, то оно произвело на него глубокое впечатлѣніе и вызвало на благочестивыя размышленія. "Землетрясеніе", читаемъ въ его Дневникъ. "И будуть глади и пагубы и труси по мъстомъ. Ахъ надо приняться мнѣ за мою Простую Ръчъ". И онъ сталъ думать "о свѣтопреставленіи". Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ говорилъ себѣ: "Зачѣмъ думать тебѣ о свѣтопреставленіи. Развѣ смерть не всякую минуту угрожаетъ тебѣ, и не долженъ ли ты быть готовъ къ ней безпрестанно"? 151)

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что со времени воцаренія Геголя надъ умами учениковъ Погодина, въ немъ самомъ оживилось всегда въ немъ пребывавшее религіозное чувство. Въ это время онъ знакомится съ однимъ семидесятилѣтнимъ старцемъ, Касимовскимъ мѣщаниномъ Иваномъ Сергѣевымъ Гагинымъ, о которомъ писалъ Бодянскому, что онъ "такъ знакомъ со Священнымъ Писаніемъ, дѣлаетъ такія соображенія и толкованія, что первые богословы должны ему поклониться. Онъ будетъ жить у меня и диктовать. Онъ же сдѣлалъ планъ Вселенской Церкви —чудо изящества! И это въ захолустьѣ, въ Касимовѣ, удивительный народъ да и только!" 152). Онъ учащаетъ свое пилигримство въ Кремль, участвуетъ въ крестныхъ ходахъ, умиляется ими и плачетъ, смотря "на Владимірскую" 153).

Своими мыслями и чувствами Погодинъ дѣлился съ Надеждинымъ, который въ отвѣтъ написалъ ему змѣчательныя строки. "И ты", писалъ онъ, "какъ я вижу, находишься подъ преобладаніемъ религіознаго чувства. Но скажу тебѣ откровенно: мнѣ кажется, ты слишкомъ увлекаешься этимъ чувствомъ, не возводя къ идеямъ. Бойся суевѣрія, которое конечно извинительнѣе невѣрія—но все есть крайность. Я не раздѣляю твоихъ боязливыхъ предчувствій. Перстъ Божій ежед-

невно обозначается въ событіяхъ міра. Каждое происшествіе есть знаменіе. Но ньсть ваше разумьти времена и льта, яже Отецъ положи во своей власти (Дъян. 1, 7). Великія эпохи всемірныхъ кризисовъ конечно сопровождаются особенными, чрезвычайными явленіями въ умственномъ и нравственномъ мірѣ. Но видѣнія и сны частныхъ лицъ ничего не значатъ. Я такъ увъренъ, что свътъ простоитъ еще долго. Жатва Божія не созр'єла. Царство Іисуса Христа на земл'є еще не приготовлено. Наше дёло ускорять его своимъ нравственнымъ исправленіемъ, безъ котораго никакое умственное развитіе, никакое общественное совершенствованіе не имфетъ Божіей печати. Наше дёло быть добрыми людьми, добрыми гражданами, добрыми христіанами: это посліднее слово заключаеть въ себъ все. За тысячу восемьсотъ лътъ апостолы называли свои времена послъдними. Это такъ, потому что предъ лицомъ Бога вѣчнаго тысяща льтг яко день вчерашній (Исал., 89, 5). Почему и намъ должно блюстись, какт опасно ходите. Искупующе время, яко дніе лукави суть (Ефес. 5, 15—16). Но это не должно смущать насъ неосновательными предчувствіями. И будутг знаменія по мистом, сказаль Спаситель: но не тогда есть кончина (Мате. 24, 7, 6). Я заговорился слишкомъ съ тобою. Но это отъ симпатіи, которую я открываю между твоимъ и моимъ состояніемъ. Мнѣ пріятно это сочувствіе, это совпаденіе направленій. Вертоградъ наукъ есть тоже часть вертограда Божія. Будемъ же обще работать, раздёленные судьбою, но соединенные духомъ!"

Къ религіозному настроенію и воззрѣнію Погодина, весьма сочувственно отнеслись въ Кіевѣ, и одинъ изъ тамошнихъ философовъ, Авсеневъ, писалъ ему: "Какъ рада наша академическая философія, что мнимое суевѣріе народа принято вами въ философію вашей Исторіи. А мы съ этимъ образомъ мыслей боялись остаться одни, особливо послѣ І егелевскаго тумана. Есть философія въ народѣ, которой довѣдомо то, что и не снилось Германскимъ мудрецамъ 154).

Будучи очевидцемъ Кіевскаго землетрясенія, Максимовичъ сказаль тогда словами Лѣтописца Печерскаго: Се же знаменье не добро бысть. Къ сожальнію такъ и случило сь въ то льто. "Только что окончили мы", повъствуетъ Максимовичъ, "въ Университетъ Св. Владиміра первый выпускъ четверокурсныхъ студентовъ, и весело проводили до Вѣты нашего попечителя Брадке, —какъ на Сѣверо-Западъ Русскомъ открытъ былъ Польскій заговоръ, и двадцать студентовъ-поляковъ, навербованныхъ въ Кіевъ лукавымъ гувернеромъ Боровскимъ, привезены были изъ разныхъ мѣстъ въ Печерскую крѣпость. Плевелъ недобраго антирусскаго духа, показавшійся еще въ прошедшемъ 1837 году, на четырехъ студентахъ-полякахъ, не искоренился тогда ничьмъ, даже и грознымъ словомъ Царя"... 155).

Между тѣмъ въ это время въ Кіевѣ были открыты остатки зданія древняго монастыря Св. Өеодора, въ которомъ нѣкогда блаженный страстотерпецъ великій князь Игорь Ольговичъ принялъ схиму. Одинъ кіевлянинъ, по фамиліи Троицкій, увѣдомляя объ этомъ открытіи Погодина, писалъ ему и слѣдующее: "Недавно открыто въ Кіевѣ тайное революціонное общество. Члены онаго кажется исключенные Поляки. Студентовъ до тридцати университетскихъ посвящены въ таинство этого общества. Одинъ изъ негодяевъ смотрителемъ Благороднаго Пансіона" 156).

Погодина это извѣстіе привело въ справедливое негодованіе. "Когда уймутся эти проклятые!" писалъ онъ, "какая досада Государю и какое впечатлѣніе объ Университетѣ. Плохо будетъ Уварову, который такъ раскрасилъ Университетъ Кіевскій. Можетъ Строгановъ заступитъ его мѣсто" 157).

# XV.

Въ то время, когда въ первопрестольномъ Кіевѣ происходили всяческія нестроенія, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 20 іюня 1838 года, совершалось пренесеніе памятниковъ прежняго заложенія Храма Христа Спасителя на Воробье-

выхъ горахъ, для приготовленія къ заложенію онаго на новомъ мѣстѣ.

Счастливый жребій літописца этого церковнаго событія паль на Погодина.

"Насылаль Богь", повъствуеть онь, "тяжкое испытаніе, лютую годину на наше Отечество: двадесять языковъ, со всъхъ концевъ Европы, вторглись нежданно съ мечемъ и огнемъ въ предѣлы Святой Руси. Первый полководецъ своего времени, покоритель царствъ и народовъ, велъ ополченіе. Быстро шель онь впередь, гремя цёпями. Что можно было противопоставить ему? Чёмъ преградить дорогу? Вотъ перейденъ Днипръ, упалъ и Смоленскъ, поля Бородина обагрились кровію Русскихъ героевъ. Врагъ явился передъ Москвою, которую считаль онь, и считаль верно, представительницею всей Россіи, цёлію своего похода. Мёра опасностей преисполнилась. Русское сердце задрожало. Онъ занялъ наконецъ столицу. Казалось не было спасенія, -- но здёсь-то и обрѣлось спасеніе: Москва загорѣлась, и ея зарево сдѣлалось зарею спасенія Отечества, освобожденія Европы. Здівсь-то исполинъ-мечтатель получилъ себъ нежданный ударъ прямо въ сердце, и началъ истекать кровію. Прошло нісколько дней; въ безпамятствъ повлекся онъ изъ Москвы съ своими полчищами, на каждомъ шагу маляся и умаляяся, —и черезъ три мѣсяца, по слову Царя, не осталось ни одного иноплеменника на земль Русской. Чудно было это спасеніе: миролюбивый Государь окрѣпнулъ для брани, вождь, семидесятилѣтній старецъ, получиль бодрость какъ бы на урочное время, народъ ощутиль готовность къ пожертвованіямъ, слабые возмужали, слёпые увидъли, простые умудрились, враги перемънили ненависть на любовь. Императоръ Александр'т едва перешелъ границу, какъ всѣ племена, намъ непріязненныя, преклонились предъ нимъ, и начали становиться подъ его знамена. Онъ повелъ ихъ смѣло на властителя Европы, —непобѣдимыя войска разбиты, воеводы взяты въ пленъ, все замыслы уничтожаются при самомъ началъ, нътъ ни въ чемъ удачи счастливцу, и

грозный исполинъ прикованъ къ пустынному острову среди Океана, въ наказаніе за дерзскую мысль оскорбить Святую Русь и ея Бѣлаго Царя. Происшествіе безпримѣрное въ лѣтописяхъ Исторіи! Напрасно кичливый умъ, внѣ опасности, или на покоѣ, пріискиваетъ разныя естественныя причины къ объясненію этого великаго событія: на вѣки вѣковъ останется въ немъ много непостижимаго.

Вотъ это непостижимое покойный императоръ Александръ вознамѣрился ознаменовать памятникомъ, создать Храмъ Христу Спасителю... Мысль благочестивая и вмѣстѣ народная, ибо всѣ важныя событія въ Россіи ознаменовывались искони построеніемъ церквей и учрежденіемъ крестныхъ ходовъ. Храмъ этотъ, разумѣется, долженъ быть созданъ въ Москвѣ, откуда возсіяла заря спасенія Отечества.

Въ 1817 году положено торжественно основание оному на Воробьевыхъ горахъ. Прошло двадцать лѣтъ, употреблено много труда, приложено много старанія, истрачено много иждивенія,—и оказалось невозможнымъ соорудить оный на избранномъ мѣстѣ. Жители Москвы, всѣ благочестивые сыны Отечества, смотрѣли съ уныніемъ на обнаженную гору, на ея молодыя, не дожившія вѣка развалины, и огорчались мыслію, что Богу какъ будто не угодно принять ихъ усердную молитву.

Нынѣ, 20 іюня, ихъ печаль перемѣнилась на радость: они получили удостовѣреніе, что обѣтъ ихъ незабвеннаго Государя, обѣтъ ихъ собственныхъ сердецъ, обѣтъ, данный въ востортѣ благодарности, совершится вскорѣ по повелѣнію императора Николая, который принялъ на себя священную обязанность, оставленную ему его Августѣйшимъ Братомъ.

Священные памятники основанія перенесены торжественно въ Успенскій Соборъ впредь до положенія оныхъ на вновь избранномъ мѣстѣ. Обрядъ величественный и поразительный! Съ самаго ранняго утра все обширное Дѣвичье поле покрылось народомъ: толпы спѣшили къ Лужникамъ и Воробьевымъ горамъ. Погода, ненастная до этого дня, прояснилась, и солнце сіяло ярко на безоблачномъ небѣ.

Въ 10 часовъ утра священно и церковнослужители Замоскворъцкаго и Пречистенскаго сороковъ собрались въ Троицкой церкви, что на Воробьевыхъ горахъ. Прибыли Московскія власти, Градоначальникъ и члены коммиссіи построенія. Литургію совершаль Высокопреосвященнайшій митрополить Филаретъ. По совершении оной, предъ пъніемъ молебна, Митрополить, вышедь изь алтаря, сь посохомь въ рукв, въ краткихъ словахъ объяснилъ причину и смыслъ настоящаго торжества, которое сравниль онь счастливо на языкъ Церкви съ отданіем и предпразднеством. Онъ обратиль вниманіе именно на тъ сомнънія, кои невольно возникали въ народъ, по поводу перенесенія, и разсѣяль ихъ, убѣдительно поставивъ въ примъръ Скинію, которая воздвигнута была "не въ Вееиль, а въ пустынь Аравійской, и бывъ перенесена въ Землю Обътованную, поставлена не въ Веоилъ, а въ Силомъ, и потомъ въ Гаваонъ; а наконецъ и храмъ созданъ не въ Веоилъ, ни въ Силомъ, ни въ Гаваонъ, но гдъ прежде не думали, - въ Іерусалимъ.

Наконецъ таилось въ душѣ еще одно горестное чувство, которое страшно даже было выговорить себѣ: неужели Богу не угодно было благословить начало Благословеннаго? И знаменитый нашъ Истолкователь Закона Господня успокоиль, утѣшиль нась вполнѣ. "Что-жъ?", сказалъ онъ, "неужели не благословилось предпріятіе Благословеннаго? Да не будеть. Но Божіе всемогущество явилось надъ могуществомъ человѣческимъ, судьбы Божіи превознеслись и надъ возвышеннѣйшими и надъ лучшими помыслами человѣческими. Не суть, якоже путіе ваши, путіе Мои, глаголетъ Господъ (Ис. 55, 8). Да смирится всякая высота человъческая, и да вознесется Господъ единъ" (Ис. 2, 11).

Крестный ходъ, — какой можно видѣть только въ Москвѣ, — за хоругвями и образами, съ колокольнымъ звономъ, при пѣніи тропаря Спаси Господи люди Твоя, началъ шествіе отъ церкви къ мѣсту заложенія на склонѣ горы. Народъ, съ противоположнаго берега, едва завидя оное, весь поднялся,

и началь молиться предъ мимо идущею святынею. Крестный ходъ составляло многочисленное духовенство-діаконы, священники, архимандриты, въ богатомъ облачении. За ними следоваль самь Митрополить и Генераль-Губернаторь съ прочими членами коммиссіи. Чиновники коммиссіи шли впереди. Здёсь было и двёнадцать инвалидовъ, изъ Московскаго Военнаго Богадельнаго Дома, служившихъ въ войну 1812 года, уже дряхлыхъ, посъдълыхъ стариковъ, съ знаками отличія на груди, и знаками службы на рукахъ. Трогательно было смотрѣть на этихъ служивыхъ, проливавшихъ кровь свою въ такое опасное для Отечества время, а вмъстъ съ ними и на одного изъ ихъ предводителей, стараго, заслуженнаго Градоначальника Московскаго, убъленнаго подобно имъ, почтенными съдинами. Сладко было оживлять въ памяти былое! По прибыти къ мѣсту заложенія, послѣ прочтенія Митрополитомъ Евангелія, приступлено къ вскрытію памятниковъ. Митрополить вынуль Крестъ, а члены коммиссіипрочіе памятники. Крестъ переданъ протоїерею на блюдо, а вещи положены въ два, нарочно для сего приготовленные, ларца. Ходъ, при пѣніи канона Христу Спасителю и Божіей Матери, воспріяль шествіе, спускаясь по лістниців на помость, въ Лужники, и потомъ по Дѣвичьему полю, Пречистенкою, чрезъ Троицкія ворота въ Кремль. Все это пространство по объимъ сторонамъ усыпано было народомъ. Другія толны следовали за ходомъ. Отъ всехъ церквей по дорогъ привътствованъ онъ былъ колокольнымъ звономъ, а предъ Успенскимъ Соборомъ встреченъ соборнымъ духовенствомъ. Въ Успенскомъ Соборъ молебное пъніе кончилось, и возглашено многольтие Государю Императору и всему Августъйшему Дому. Памятники положены въ ризницу для храненія.

Все духовенство, по Русскому обычаю, было угощаемо членами коммиссіи въ залахъ Синодальной Конторы: для Митрополита, Генералъ-Губернатора и почетныхъ посѣтителей былъ обѣдъ; для прочаго духовенства и чиновниковъ,

бывшихъ въ пропессіи, всего до двухсотъ лицъ, былъ приготовленъ завтракъ".

Въ заключеніе, Погодинъ счелъ справедливымъ засвидътельствовать совершенную благодарность Московской полиціи: "такъ искусно распоряжалась она, и—вмѣстѣ учтиво, привътливо! За то вѣрно не можетъ она пожаловаться, чтобы такой образъ ея дѣйствій былъ употребленъ во зло. Ни малѣйшаго шума, ни малѣйшаго безпорядка не было замѣтно нигдѣ" 158).

### XVI.

Съ каждымъ днемъ новое поколѣніе профессоровъ въ Московскомъ Университетъ все болѣе и болѣе пріобрѣтало господство надъ старымъ поколѣніемъ профессоровъ, изъ которыхъ нѣкоторые начали свое поприще еще до Французовъ.

"При неусыпномъ смотрѣніи", читаемъ мы въ новомъ Московском Наблюдатель, "и неусыпной діятельности своего непосредственнаго начальника, графа С. Г. Строганова, который во все входить самъ и безъ въдома котораго не дълается ничего, Московскій Университеть быстро начинаеть пріобрѣтать достоинство и важность. Постоянное и усиленное вниманіе довершило нравственную реформу студентовъ. Теперь они представляють собою особенное, благоустроенное и трудящееся сословіе, обогащенное внішностію формы, которая стала для нихъ необходимостью, и внутреннимъ единствомъ направленія къ одной прекрасной цёли. Строгость экзаменовъ при пріем' въ студенты только на время уменьшила противъ прежняго ихъ число. Это важная польза для будущаго отъ строгости экзаменовъ; въ настоящемъ же, неизмъримая польза отъ нея состоитъ въ томъ, что Университетъ заключаетъ во своихъ аудиторіяхъ только знающее, трудящееся и работающее покольніе... Строгое требованіе отъ студентовъ Философскаго факультета перваго отдёленія знанія древнихъ языковъ полагаетъ начало основательному, прочному и классическому ученію. Московскій Университеть, чрезь это распоряженіе,

перестаеть быть энциклопедическимъ училищемъ, но дълается святилищемъ истинной, глубокой учености... Теперь студенту, когда онъ знаетъ, что на него обращено вниманіе высшаго начальника, некогда терять времени: ему надо или тотчасъ по вступленіи р'єшиться работать всіми силами, или, сознавъ свое безсиліе для такой работы, искать себъ другой работы въ жизни". Берлинъ тогда сдёлался Меккою для Московскаго Университета. "Пруссія", читаемъ въ томъ же журналь, "есть государство протестантское, и потому по преимуществу Германское, и такъ какъ оно притомъ еще и самое могущественное изъ Германскихъ государствъ, то на него съ надеждою и ожиданіемъ обращены взоры всёхъ другихъ Германскихъ государствъ. Следовательно, оно сосредоточиваетъ въ себе, такъ сказать, всѣ нравственныя силы Германіи, и есть представитель ея народнаго духа. Высокая образованность Прусскаго народа, могущая служить образцомъ всей Европъ, и просвъщенное покровительство ея Правительства наукъ, была также причиною утвержденія въ Берлинскомъ Университетъ Германскаго просвъщенія. Лучшимъ этому доказательствомъ можеть служить то, что въ этотъ Университеть перешла изъ Іены, въ лицъ великаго Гегеля, новъйшая Философія, и оттуда осіяла своими святозарными лучами всю Германію".

Возвратившіеся изъ этой Мекки въ Москву пилигриммы профессора обращали на себя взоры всей Россіи и восшествіе ихъ на каоедры Московскаго Университета горячо приветствовалось. "Вступленіе на университетскія каоедры", писалось тогда, "молодыхъ профессоровъ, приготовлявшихся къ профессорству въ Германіи, составляетъ важную эпоху въ лѣтописяхъ Московскаго Университета и даетъ ему новую жизнь. Совершившіе свое образованіе въ Берлинскомъ Университетъ, подъ руководствомъ первыхъ знаменитостей вѣка, напитанные ученіемъ основательнымъ, глубокимъ и современнымъ, знакомые съ духомъ новѣйшей Философіи, — они вносятъ въ Университетъ совершенно новый элементъ, долженствующій дать ему новую жизнь. Кромѣ глубокой учености,

необходимымъ качествомъ хорошаго профессора должна быть еще и живая современность. Берлинъ есть представитель не только просв'ящения Пруссіи-перваго въ этомъ отношеніи государства въ Европъ, не только просвъщения Германіихранительницы Элевзинскихъ таинствъ и священнаго огня новъйшаго знанія, онъ есть представитель просвъщенія всей Европы, следовательно молодые профессора Московскаго Университета, о которыхъ мы говоримъ, черпали знаніе въ самомъ его источникъ, и одного этого обстоятельства достаточно для ручательства въ современности ихъ идей. Они попали въ Берлинскій Университеть въ самую интересную эпоху науки, когда юное могучее поколеніе, образованное основателемъ новъйшей Философіи Гегелемъ, дъятельно трудится въ приложеніи его глубокихъ, мірообъемлющихъ идей ко всёмъ отраслямъ знанія. Дивная эпоха, начало новой, могучей и безконечной жизни, которой простодушное легкомысліе, воспитанное на фразахъ Кузена, Лерминье, Мишле, Кине и Сенъ-Симонистовъ, даже и не подозрѣваетъ! И между тѣмъ, ложно понимаемый патріотизмг, родной этому простодушному легкомыслію и поставляющій свое достоинство въ отрицаніи чужаго достоинства, провозглашает от души, что Западг кончилг свой кругг, и теперь томится вг смертной агоніи... " 159).

Между тёмъ во главѣ Московскаго Университета стояль въ то время человѣкъ, могущій служить олицетвореніемъ Древностей Россійскихъ, и этотъ человѣкъ былъ достопочтенный М. Т. Каченовскій, который имѣлъ полное право сказать съ любезнымъ намъ Писателемъ стараго покольнія:

....Сыны другаго покольнья, Мы въ новомъ—прошлогодній цвъть. Живыхъ намь чужды впечатльнья, А нашимъ—въ нихъ сочувствій ньтъ.

Такъ, мы развалинамъ подобны И на распутіи живыхъ Стоимъ, какъ памятникъ надгробный Среди обителей людскихъ <sup>160</sup>).

Такимъ образомъ Погодинъ очутился между старымъ и новымъ. Не смотря на то, что и самъ начиналъ уже склоняться къ западу жизни, онъ не особенно любовно относился къ этой почтенной развалини, стоявшей во главѣ Московскаго Университета. "Въ Совътъ", читаемъ въ Дневникъ его "невъроятныя глупости Каченовскаго". Когда же Погодинъ доносилъ Каченовскому, какъ ректору, что "сего ноября 4, 5 и 8 числа онъ не могъ быть на лекціи, по причинъ законной, Каченовскій собственноручно написаль на этомъ донесеніи: Нижеподписавшійся покорньйше просить объяснить: по какой именно причинь? Ректорг Каченовскій. Конечно это не могло понравиться. Въ тоже время Погодинъ дълаетъ упреки своему ученику Ю. Ө. Самарину "какъ представителю неблагодарнаго новаго покольнія" и вмысты съ тымь замычаеть: "дурное впечатление отъ молодыхъ профессоровъ, которые прямо объщають только второе изданіе прежнихъ". Но прямой вражды между имъ и ими въ то время еще не было. Такъ въ Дневники Погодина подъ 8 октября 1838 года читаемъ: "Вечеръ у молодыхъ профессоровъ. Пріятно видъть пятнадцать человъкъ одного образа мыслей, образованія" и радовался, что "размножается у насъ молодое ученое поколъніе" 161); а Рѣдкинъ даже предлагалъ Погодину купить какоето село въ Можайскомъ увздв съ прекраснымъ мъстоноложеніемъ, "а тамъ", писалъ онъ, "и мы согржемъ свои холодныя Немецкія души, какъ вы ихъ разумете, роднымъ воздухомъ Бородинскихъ полей " 162). Погодинъ даже мечталъ о томъ, что "какъ было бы пріятно и полезно, еслибы всѣ профессора жили вмѣстѣ, и составляли дружеское общество". Но предъ своимъ отъёздомъ за-границу, онъ слёдующее записалъ въ своемъ Дневники: "Послъ лекціи совъщаніе о студентахъ. Бился часа три, споря съ нелѣнымъ педантомъ Крюковымъ, у котораго нътъ органа распознавать студентовъ и ничего не хочетъ понимать " 163).

Подобные упреки Погодинъ имѣлъ право дѣлать; ибо органом распознавать студентов онъ обладалъ въ полной мѣрѣ,

а это отъ того, что онъ никогда не относился къ студентамъ формально и способнъйшихъ изъ нихъ всегда имълъ въ виду. Въ Погодинскихъ бумагахъ сохранился черновой листокъ, въ которомъ мы находимъ любопытнейшія заметки о тогдашнихъ студентахъ. "Въ четвертомъ курсъ" (1838 г.), читаемъ въ немъ, "первое мъсто принадлежитъ Юрію Самарину. Онъ имъетъ много свёдёній, обладаетъ средствами для пріобрётенія новыхъ, разсуждаетъ логически, говоритъ ясно и складно. Трудовъ много и дёльныхъ. Второе мёсто принадлежить четверымъ, мнѣ кажется, которыхъ я назову здѣсь по алфавиту: Буслаеву, Каткову и Михаилу Строеву. Буслаевъ трудился очень много, дошель до результатовь прекрасныхь въ частныхъ своихъ трудахъ... Трудолюбіе объщаетъ дъльнаго ученаго. По прилежанію онъ первый. Катковъ первый по любознательности. Свёдёній много... Михаилъ Строевъ въ-ровнё въ отношеніи къ любознательности, къ свъдъніямъ и дару слова, но менъе зрѣлъ. За ними слѣдуютъ Васьяновъ и Преображенскій, потому не причисляются къ этимъ тремъ, потому что предметъ, ими избранный, такъ великъ и труденъ, что достигнуть значительной степени мудрено, а занятіе имъ мізшаетъ пріобрізтенію свѣдѣній прочихъ. Васьяновъ съ блистательными способностями, оказываетъ успъхи очень хорошіе во всъхъ предметахъ, но ему недостаеть усидчивости Буслаева"...

Въ числъ слушателей Погодина былъ извъстный впослъдствіи ученый Константинъ Дмитріевичъ Кавелинъ. Въ это время, т.-е. въ 1838 году, онъ былъ студентомъ 3-го курса Юридическаго факультета. Изъ учениковъ онъ впослъдствіи сдълался ученымъ противникомъ Погодина; но, впрочемъ, сохранялъ съ своимъ учителемъ до конца жизни послъдняго если не дружескія, то и не враждебныя отношенія.

Племянникъ и почитатель Кавелина, профессоръ Казанскаго Университета Д. А. Корсаковъ почтилъ память своего дяди рядомъ интересныхъ статей о немъ, помѣщенныхъ въ Въстникъ Европы.

К. Д. Кавелинъ родился въ С.-Петербургъ, 4 ноября 1818

года. Крестнымъ отцомъ его былъ пріятель его отца Жуковскій. Дѣтство и юность свою Кавелинъ провелъ въ С.-Петербургѣ, до пяти лѣтъ, въ Рязани—до одинадцати лѣтъ и въ Москвѣ. Двѣ трети этого времени онъ проводилъ въ деревнѣ, Тульской губерніи въ Бѣлевскомъ уѣздѣ 164).

По рекомендаціи князя А. А. Черкасскаго, свид'єтельствуетъ Д. А. Корсаковъ, взятъ для преподаванія Кавелину Русскаго языка, Исторіи и Географіи изв'єстный критикъ В. Г. Бълинскій. Для Исторіи учитель рекомендовалъ руководство Пелица, въ Русскомъ переводъ, изданное Погодинымъ. Бѣлинскій, по воспоминанію Кавелина, на одномъ урокѣ, по секрету объявилъ своему ученику, что-де Екатерина II вовсе не была такая великая и безупречная женщина, какъ о ней разсказываютъ... Родители Кавелина видъли въ Бълинскомъ "не болье, какъ учителя, низкаго происхожденія, который и не могъ не быть более или мене чудакомъ, съ дурными манерами". Хотя Бѣлинскій училь Кавелина плохо. "Но", свидътельствуетъ Кавелинъ, "насколько онъ былъ плохой педагогъ, настолько онъ благотворно дъйствовалъ на меня возбужденіемъ умственной діятельности, умственныхъ интересовъ, уваженія и любви къ знанію и нравственнымъ принципамъ".

Въ августъ 1835 года Кавелинъ выдержалъ вступительный экзаменъ и поступилъ въ Московскій Университетъ на 1-е отдъленіе Философскаго факультета, но въ ноябръ того же года перешель на факультетъ Юридическій, главнымъ образомъ вслъдствіе ненравившагося ему преподаванія Греческаго языка профессоромъ Оболенскимъ. По окончаніи перваго курса, Кавелинъ держитъ экзаменъ у Погодина изъ Всеобщей и Русской Исторіи и у Шевырева изъ Русской Словесности, и получаетъ у того и другого отличныя отмътки. Погодинъ по своей участливости къ студентамъ, обращаетъ вниманіе не даровитаго юношу и "много-много лътъ спустя, помнилъ блестящіе отвъты Кавелина на этомъ экзаменъ и съ увлеченіемъ разсказывалъ о нихъ въ 1867 году Д. А. Корсакову (165).

Между тымь, Погодинь, занятый переводомь учебниковь, засадиль и студента Кавелина за переводъ учебника Фидлера. Но трудъ этотъ не увънчался успъхомъ для трудившагося. Вотъ что писалъ онъ (отъ 11 сентября 1838) своему профессору: "По вашему совъту я быль у графа Строганова, но мое посъщение не имъло никакого успъха; теперь, когда испробованы мною всѣ средства, не безпокоя васъ получить вознагражденіе за полуторагодичный трудъ и старанія, я опять обращаюсь къ вамъ съ полною надеждою, что моя просьба не останется неудовлетворенною. Надъ переводомъ Фидлера просидълъ я всю первую и вторую вакацію, съ тою увъренностью, что мой трудъ не будетъ напрасенъ. Согласитесь, что, предвидя отказъ, я бы могъ заняться многимъ другимъ, боле полезнымъ, потому что этотъ трудъ, какъ прекрасно выразился Графъ, имъетъ для меня, теперь, одну отрицательную пользу. Но и при всемъ этомъ я бы не сталъ безпокоить васъ, еслибы къ тому не побуждала меня крайняя нужда въ деньгахъ; я много переплатилъ переписчику, а это вовлекло меня въ долгъ, который для меня теперь тымъ болье тяжелъ, что я не вижу возможности уплатить его, по крайней мфрф въ скоромъ времени; я поручилъ привезти мнъ книги изъ Германіи-теперь это новый долгъ; я купилъ себъ Непке Уголовное право на занятыя деньги, върно разсчитывая на свой переводъ. Изъ всего этого вы легко можете заключить, въ какомъ я теперь положеніи. Но если действительно вознагражденіе, об'вщанное вами, при теперешнихъ вашихъ обстоятельствахъ слишкомъ велико и далеко превышаетъ цену самого труда и книги, то я согласенъ на убавку; вмъсто объщанныхъ вами трехъ сотъ рублей, я съ благодарностью приму оть вась двъсти". Кончилось это дъло тъмъ, что Кавелинъ просиль Погодина возвратить ему его рукопись.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ принималъ самое живѣйшее участіе въ судьбѣ и своихъ бывшихъ слушателей, которые дѣлились съ нимъ своими успѣхами и неудачами. Такъ И Я. Горловъ съ отчаяніемъ писалъ ему изъ Дерпта: "Я свое по-

ложеніе теперь могу сравнить только съ положеніемъ отца, который только-что лишился сына и у котораго спрашиваютъ, каковы успѣхи дѣлаетъ его дитя. Нѣсколько и можетъ даже слишкомъ романическое сравненіе въ нашъ положительный вѣкъ, но оно ей Богу отъ сердца, а движеніе своего сердца, когда дѣло идетъ о наукѣ, которой вы сами столько преданы, мнѣ отъ васъ скрывать нечего. Дѣло въ томъ, что Министръ, съ утвержденія Государя, предписалъ насъ за-границу не посылать и вмѣстѣ объявилъ, что онъ насъ тотчасъ размѣститъ по университетамъ. Тогда какъ каждый изъ насъ только потому и вступилъ въ Профессорскій Институтъ и рѣшился подвергнуться нелѣпымъ требованіямъ и формамъ, которыя здѣсь существуютъ, что надѣялся быть два года за-границей " 166).

Въ это время Горловъ, защитивъ свою диссертацію De valoris natura въ Дерптѣ и получивъ степень доктора Философіи, назначенъ былъ экстраординарнымъ профессоромъ Политической Экономіи и Статистики въ Казанскій Университетъ 167). "Мое желаніе", писалъ онъ Погодину, "разумѣется не было ѣхать въ Казань, столько удаленную отъ центра нашей учености и литературы. Но что дѣлать, надо примириться съ обстоятельствами. И вдалекѣ такъ отъ нашихъ высшихъ властей можно ли надѣяться на исходатайствованіе позволенія ѣхать за-границу".

Другой слушатель Погодина, нѣкто Рябовъ, изъ отдаленнаго Нижне-Тагильскаго завода съ признательностью писаль ему: "Я получилъ любовь къ Исторіи Отечественной на вашихъ лекціяхъ въ Московскомъ Университетъ". Вмѣстъ съ тѣмъ Рябовъ сообщаетъ Погодину, что "Г. Е. Щуровскій, путешествуя для геогностическаго обозрѣнія Урала, видѣлъ найденныя имъ надписи на утесахъ" 168).

Изъ своихъ товарищей профессоровъ, кромѣ Шевырева, Погодинъ былъ особенно близокъ съ Иноземцовымъ и "съ величайшимъ удовольствіемъ услышалъ въ Университетѣ, что Царь прислалъ ему орденъ". Съ Кубаревымъ же у Погодина въ это время произошла размолвка. И вотъ по какому поводу: въ концѣ 1838 года вернулся изъ чужихъ краевъ злѣйшій врагъ Погодина, скептикъ Сергъй Строевъ. Въ бытность свою въ Москвѣ онъ посѣтилъ Кубарева. Въ тоже время и Погодинъ къ нему зашелъ. Эта встръча очевидно произвела на Погодина неблагопріятное впечатлівніе, и онъ съ неудовольствіемъ записалъ въ свой Дневник следующее: "Какъ ухаживаетъ за Скромненкой Кубаревъ. Двадцатилътіемъ испытаннаго пріятеля онъ предаеть мальчишкѣ, о наглости котораго самъ разсказывалъ". Кубаревъ также огорчилъ Погодина и тъмъ, что отдалъ свою статью о Печерском Натерикъ въ журналь Министерства Народнаго Просвъщенія. При объясненіи же, Кубаревъ началъ говорить Погодину "такія вещи, такимъ тономъ, какъ будто онъ не хотѣлъ ея напечатать! Воть уже больно", съ грустью замъчаетъ Погодинъ въ своемъ Дневники, "терптъ отъ Полевыхъ, Давыдовыхъ такъ и быть, а отъ Венелиныхъ и Кубаревыхъ тяжело! " 169).

Патріотическое чувство, столь присущее Погодину, сближало его съ людьми замѣчательными въ другихъ университетахъ. Возвращаясь въ 1835 году изъ чужихъ краевъ чрезъ Кіевъ, Погодинъ познакомился тамъ съ Неволинымъ и съ того времени не упускалъ его изъ виду.

Уроженецъ Вятской губерніи \*), питомецъ Вятской Семинаріи и Московской Духовной Академіи, Константинъ Алексѣевичъ Неволинъ началъ свое гражданское поприще, подъруководствомъ Сперанскаго, трудами по собиранію и кодификаціи Русскаго Законодательства. Совершивъ заграничное путешествіе, Неволинъ представилъ разсужденіе на степень доктора о Философіи Законодательства у Древних (Спб. 1835). На диспутѣ Неволина, происходившемъ 8 февраля 1835 года, въ С.-Петербургскомъ Университетѣ, принималъ дѣятельное и живое участіе самъ министръ народнаго Просвѣщенія С. С. Уваровъ. По утвержденіи Неволина въ степень доктора, онъ былъ назначенъ, 19 марта 1835 года, исправляющимъ должность ординарнаго профессора Энциклопедіи Права и Учрежъ

<sup>\*)</sup> Родился въ 1806 году.

деній Россійской Имперіи въ Университетъ Св. Владиміра, а въ мать 1837 года, по смерти Цыха, Неволинъ былъ избранъ въ должность ректора Университета <sup>170</sup>).

Познакомившись съ Неволинымъ и удостовърившись въ его обширныхъ познаніяхъ, Погодинъ, по своему почтенному обычаю, сталъ понуждать его дѣлиться ими съ соотечественниками. Въ отвътъ на это Неволинъ писалъ Погодину: "Вы убъждаете насъ писать что-нибудь для свъта. Мы такъ еще и доселъ заняты предметами, непосредственно относящимися къ нашей должности, что мало имѣемъ времени думать о постороннихъ занятіяхъ. Впрочемъ, разумѣется, то, что дѣлаемъ для лекцій, то все болѣе и болѣе получаетъ совершеннъйшій видъ и понемногу изготовляется къ печати. Іисусъ Христосъ до тридцати лѣтъ скрывался отъ свъта; за то тѣмъ полнѣе, тѣмъ совершеннѣе было явленіе Его міру" 171).

Но въ это время Неволинъ писалъ свою знаменитую Энциклопедію Законовидинія, которая чрезь нісколько літь и вышла въ свътъ. Появленіе этой книги Погодинъ встрътилъ такими словами: "Привътствуемъ молодаго профессора на поприщѣ Литературы. Пора, давно пора являться новому поколѣнію на сцену, и сказать намъ, чего мы можемъ ожидать отъ него. Профессоръ безъ печатнаго сочиненія у насъ есть non-sens, хотя есть еще люди, которые думають противное. Профессоръ обязанъ дать отчетъ публичный въ своемъ взглядъ на предметь и подать студенту руководство, какъ имъ заниматься. Выучить десятокъ Нѣмецкихъ руководствъ къ своему предмету, кои продаются въ Германіи, и читать ихъ съ кабедры, подновляя одно другимъ, очень легко: съ такимъ запасомъ иной будетъ читать вамъ лекціи объ языкахъ Семитическихъ, а другой о Словенскихъ, хоть ни на одномъ Словенскомъ наръчіи не съумъетъ онъ выпросить себъ хлъба, но такое выученье не составляеть профессора, а развъ шарлатана, который можеть на время пустить пыль въ глаза человѣку неопытному, но сорвать улыбку презрѣнія или состраданія съ знатока. Покажи намъ, какъ ты самъ думаешь и

тогда мы же опредълимъ тебъ цъну. Нельзя же всякому сочинять книгь, скажуть. Я согласень, но напишите книгу черезъ пять лѣтъ (впрочемъ пять лѣтъ уже прошли), а на первый годъ дайте часть ея, напишите разсуждение о какомъ бы то ни было предметъ, подайте голосъ о вновь выходящихъ книгахъ — вездъ можно показать себя. Предметъ мой общиренъ, скажетъ иной, я не могу написать полнаго руководства. Переведите намъ чужое. Я не доволенъ ни однимъ. Покажите намъ, почему вы недовольны, и эта критика, гдъ вы станете лицомъ къ лицу съ вашими учителями, можетъ еще разительные выставить васъ. Мы имыемь теперь тридцать профессоровъ новаго поколѣнія... Какъ тѣнь Банко, я буду кричать имъ въ уши объ ихъ долгахъ. Старшій изъ молодыхъ г. Неволинъ издалъ Энциклопедію Законовъдънія. Честь ему и слава за сочиненіе Европейское, которому върно отдастся въ Германіи справедливость полная, а не половинная..."

## XVII.

Въ 1838 году Московскій Наблюдатель быль совершенно преобразовань. До того времени, какъ извѣстно, онъ издавался Андросовымъ при участіи Шевырева. Весною 1838 года журналь этоть передань быль Андросовымъ Степанову; редакторомъ же его, хотя и не объявленнымъ, сталъ Бѣлинскій. Кружокъ молодыхъ людей, принявшихъ дѣятельное участіе въ обновленномъ журналѣ, состоялъ изъ Бакунина, Боткина, Клюшникова, Каткова, Константина Аксакова, Кудрявцева (еще студента), Кольцова и др. Станкевичъ, который былъ душою этого кружка, въ то время находился за-границею. Задачею журнала было обсужденіе явленій Русской литературы съ точки зрѣнія философіи Гегеля.

Философія Гегеля нашла въ Россіи краснорѣчиваго проповѣдника въ лицѣ молодаго отставнаго артиллерійскаго офицера Михаила Бакунина. Въ 1835 году онъ не зналъ, что дѣлать съ собою и наткнулся на Н. В. Станкевича, который, угадавъ его способности, засадилъ за Нъмецкую Философію. Работа пошла быстро. Бакунинъ обнаружилъ въ высшей степени діалектическую способность. Онъ вскорѣ такъ овладѣлъ своимъ предметомъ, что къ нему обращались за разрѣшеніемъ всякаго темнаго или труднаго мѣста въ системѣ учителя, а потому за отъѣздомъ Станкевича въ чужіе края, главою его кружка сталъ Бакунинъ и водворилось безусловное поклоненіе Гегелю. Человѣкъ, незнакомый съ Гегелемъ, считался кружкомъ почти-что неучемъ. Основныя положенія Гегеля Бакунинъ возвѣщалъ, какъ всемірное откровеніе, сдѣланное человѣчествомъ на-дняхъ, какъ обязательный законъ для мысли людской. Слѣдовало или покориться имъ безусловно, или стать къ нимъ спиной, отказываясь отъ свѣта и разума. Бѣлинскій, на первыхъ порахъ, и покорился имъ безусловно, стараясь достичь идеала безстрастнаго существованія въ духѣ 171 а).

По свидътельству Герцена, "нътъ параграфа во всъхъ трехъ частяхъ Логики, въ двухъ Эстетики, Энциклопедіи и проч. Гегеля, который бы не быль взять нашими философами отчаянными спорами нъсколькихъ ночей. Люди, любивтіе другь друга, расходились на цёлыя недёли, не согласившись въ опредълени перехватывающаго духа, принимая за обиды мненія объ абсолютной личности и о ея по-себь бытіи. Всь ничтожньйшія брошюры, выходившія въ Берлинь и другихъ губернскихъ и увздныхъ городахъ Немецкой Философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней. Заплакали бы отъ умиленія всѣ эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шаллеры, Розенкранцы и самъ Арнольдъ Руге, котораго Гейне такъ удис вительно хорошо назваль превратником Гегелевой Философіи — еслибъ они знали, какія побоища и ратованія возбудили они въ Москвъ между Маросейкой и Моховой, какъ ихъ читали и какъ ихъ покупали. Главное достоинство Павлова (предшественника нашихъ Гегеліанцевъ и пропов'єдника Шеллингизма) состоядо въ необычайной ясности изложенія,

ясности, нисколько не терявшей всей глубины Немецкаго мышленія; молодые философы приняли напротивъ какой-то условный языкъ, они не переводили на Русское, а перекладывали цъликомъ, да еще для большей легкости оставляя всъ Латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь Русскихъ падежей". Въ тъ времена, по замъчанію Герцена, никто бы не отрекся отъ подобной фразы: Конкресцированіе абстрактных идей вз сферь пластики представляетг ту фазу самоищущаго духа, вт которой онг, опредъляясь для себя, потенцируется изг естественной иммантенности вт гармоническую сферу образнаго сознанія вт красоть. "Молодые философы наши", продолжаеть Герценъ, "испортили себъ не однъ фразы, но и пониманье... Все въ самомъ дълъ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, бледной, алгебраической тенью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человъкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шель для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступившая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредълялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза была строго отнесена къ своему порядку, къ гемюту или къ трагиче*скому* въ сердцѣ" 172).

Органомъ нашихъ философовъ, какъ мы уже знаемъ, явился Московскій Наблюдатель 173). Въ видѣ программы и введенія къ изданію были напечатаны Гимназическія ръчи Гегеля въ переводѣ Бакунина, который въ предисловіи къ переводу выразилъ исповѣданіе вѣры своего кружка, въ которомъ развивается знаменитая Гегелевская формула все дъйствительное разумно. "Философія!" пишетъ Бакунинъ, "кто не воображаетъ себя нынѣ философомъ, кто не говоритъ теперь съ утвердительностью о томъ, что такое истина? Всякій хочетъ

имѣть свою собственную партикулярную систему; кто не думаеть по своему, по своему личному произволу, тоть... безцвѣтный человѣкъ, тотъ не геній, въ томъ нѣтъ глубокомыслія; а нынѣ куда вы не обернетесь—вездѣ встрѣчаете геніевъ. И чтожъ выдумали эти геніи самозванцы, какой смыслъ въ ихъ глубокомысленныхъ идеяхъ и взглядахъ, что двинули они впередъ, что сдѣлали они дъйствительнаго?

Шумим братецъ, шумимъ, отвъчаетъ за нихъ Репетиловъ, въ комедій Грибовдова. Да, шумъ, пустая болтовня воть единственный результать этой ужасной, безсмысленной анархіи умовъ, которая составляеть главную бользнь нашего новаго покольнія, отвлеченнаго, призрачнаго, чуждаго дийствительности; а весь этотъ шумъ и вся эта болтовня все это происходить во имя Философіи. И мудрено ли, что умный Русскій народъ не позволяеть осліплять себя этимъ фейерверочнымъ огнемъ словъ безъ содержанія, и мыслей безъ смысла?... До сихъ поръ кто занимается Философіею, тотъ необходимо простился съ дъйствительностію, или вооружается протизъ дъйствительнаго міра, и мнитъ, что своими призрачными силами онъ можетъ разрушить его мощное существованіе... и не знаеть, б'єдный, что дийствительный мірь выше его жалкой и безсильной индивидуальности; онъ не способенъ понять истины и блаженства дъйствительного міра, конечный разсудокъ мѣшаетъ ему видѣть, что въ жизни все прекрасно, все благо, и что самыя страданія въ ней необходимы, какъ очищенія духа... XVIII вѣкъ", говоритъ далѣе Бакунинъ, "былъ въкъ втораго паденія человъка въ области мысли; онъ потеряль созерцаніе безконечнаго и, погруженный въ конечное созерцаніе конечнаго міра, не нашель и не могь найти другой опоры для своего мышленія, кром'є своего я, отвлеченнаго, призрачнаго, когда оно находится во враждѣ съ дъйствительностью. Канту пришла въ голову мысль-повърить способность познаванія, прежде приступленія къ самому познаванію. Эта пов'єрка составляеть содержаніе его Крипики чистаю разума, Фихте, система котораго есть догическое и

необходимое продолжение критической системы Канта, доказавъ, что вещь сама по себъ есть также проявление чистаго я и весь внёшній міръ, вся природа была объявлена призракомъ: дъйствительно только я, все же остальное-призракъ... Результатомъ субъективныхъ системъ Канта и Фихте было разрушеніе всякой объективности, всякой дийствительности, и погружение отвлеченнаго, пустаго я въ самолюбивое, эгоистическое самосозерцаніе, разрушеніе всякой любви, и слідовательно и всякой жизни... Подобная Философія есть разрушеніе религіи и искусства, а религіозное и эстетическое чувство были въ Германскомъ народъ слишкомъ глубоки и спасли его отъ этого отвлеченнаго и безграничнаго уровня, который потрясъ и чуть было не уничтожилъ Франціи кровавыми сценами революціи. Шиллеръ, какъ ученикъ Канта и Фихте, вышель также изъ субъективности, которая явна въ двухъ драмахъ его: Разбойники и Коварство и Любовь, гдѣ онъ возстаетъ противъ общественнаго порядка. Но богатая природа Шиллера вынесла его изъ отвлеченности и каждый новый годъ его жизни быль шагомъ къ примиренію съ дыйствительностію: въ своемъ сочиненіи объ эстетическомъ воспитаніи онъ положиль первое основаніе разумнаго философскаго начала, как конкретнаго единства сублекта и облекта. Шеллингъ возвелъ это единство до абсолютнаго начала, и наконецъ система Гегеля вѣнчала это долгое стремленіе ума къ дъйствительности: Что дъйствительно, то разумно и что разумно, то дъйствительно. Вотъ основа Философіи Гегеля, основа, которая нашла еще много противниковъ и возбудила негодованіе въ рядахъ этой смѣшной юной Германіи, которая хотъла передълать свое умное Отечество по своимъ дътскимъ фантазіямъ... Гегель возставаль противъ самолюбивой и смѣшной увъренности нашего времени, что можно быть философомъ и ученымъ безъ всякаго усилія и труда; онъ говориль, что эта глупая увъренность, завлекая слабыхъ людей, отрываеть ихъ оть всякаго другого поприща, на которомъ они могли бы быть дёйствительными и полезными людьми".

Обращаясь къ Французамъ, Бакунинъ говоритъ, "что они, исключая Декарта и Молебранша, никогда не выходили изъ области эмпирическихъ, произвольныхъ разсужденій, и все святое, великое и благородное въ жизни упало подъ ударами слёного мертваго разсудка. Результатомъ Французскаго философизма быль матеріализмь, торжество неодухотворенной плоти. Во Французскомъ народъ исчезла послъдняя искра Откровенія. Христіанство сділалось предметомъ общихъ насмінекъ, общаго презрѣнія, и бѣдный разсудокъ человѣка отвергнулъ все, что только было ему недоступно... Онъ вздумалъ объяснить религію-и религія исчезла и унесла съ собою и счастіе и спокойствіе Франціи; онъ вздумалъ превратить святилище науки въ общенародное знаніе-и таинственный смыслъ истиннаго знанія скрылся и остались только одни пошлыя, безплодныя разсужденія; а Жанъ-Жакъ Руссо объявиль, что просв'єщенный человъкъ есть развращенное животное, революція была необходимымъ последствіемъ этого духовнаго развращенія. Гдв нвть религи, тамъ не можеть быть государства... и гильотина провела кровавый уровень свой и казнила все, что только хоть нёсколько возвышалось надъ безсмысленной толпой. Наполеонъ остановилъ революцію и возстановилъ общественный порядокъ: но онъ не могъ возвратить Франціи религіознаго чувства; а религія есть сущность жизни всякаго государства... Находясь внѣ христіанства, Французы ствують потребность религіи и стараются выдумать религію, не зная, что религія не отъ рукъ человіческихъ, а есть Откровеніе Божіе, и что виѣ христіанства иѣтъ и не можеть быть истинной религіи: воть источникь смѣшнаго Сенъ-Симонизма и другихъ сектъ. Но болѣзнь Франціи не ограничилась Франціею; это отсутствіе религіи, эта внутренняя пустота распространились далеко за границы ея, къ несчастію и у насъ, не смотря на благородныя усилія Жуковскаго и нѣкоторыхъ другихъ писателей познакомить насъ съ Германскимъ міромъ. Мы почти всѣ воспитаны на Французскій манеръ; на Французскомъ языкъ и Французскими мыслями...

Вивсто того, чтобъ разжигать въ молодомъ сердце искру Божію; вмѣсто того, чтобъ пробуждать въ немъ глубокое религіозное чувство, вмѣсто того, чтобъ образовать въ немъ глубокое эстетическое чувство, которое спасаеть человъка отъ всѣхъ грязныхъ сторонъ жизни: вмѣсто всего этого его наполняють пустыми, Французскими фразами, которыя убивають душу въ ея зародышѣ, и вытѣсняютъ изъ нея все, что въ ней есть святаго, прекраснаго. Вмъсто того, чтобъ пріучить молодой умъ къ дъйствительному труду; вмъсто того, чтобъ разжигать въ немъ любовь къзнанію и что употребленіе его, какъ средство для блистанія въ обществъ, есть святотатство: его пріучають къ пренебреженію трудомъ, къ легковърности, къ пустой блестящей болтовнъ обо всемъ. И мудрено ли, что подобное воспитаніе образуеть не крѣпкаго и дъйствительнаго Русскаго человѣка, преданнаго Царю и Отечеству, а что-то такое среднее, безцвътное и безхарактерное?

"Разверните", продолжаетъ Бакунинъ, "какое вамъ угодно, собраніе Русскихъ стихотвореній и посмотрите, что составляеть, а особливо составляло пищу для ежедневнаго вдохновенія нашихъ самозванцевъ поэтовъ безсильное и слабое прекраснодушіе. Одинь объявляеть, что онь не върить въ жизнь, что разочарованъ, второй, что онъ не вфритъ дружбф, третій, что онъ не въритъ любви, четвертый, что онъ хотълъ бы сдълать счастіе своихъ собратій людей, но что они его не слушають и что онь оть того очень несчастливь. Но оставимь этихъ... обратимъ свое вниманіе па великаго Пушкина, на этого чисто Русскаго генія, разсмотримъ главные моменты его жизни... Онъ также получилъ ложное воснитаніе и былъ нѣкоторое время въ томъ состояніи, которое онъ такъ ясно, такъ могущественно описаль въ своемъ Онъгинъ; онъ также началь борьбою сь дыйствительностью... Борьба сь дыйствительностью должна была повергнуть его въ отчаяніе, потому что дыйствительность всегда побъждаеть, и человъку остается или помириться съ нею... или самому разрушиться-и посмотрите, какъ было глубоко отчаяніе Пушкина:

#### Дарг напрасный и проч.

Геніальная субстанція Пушкина вырвала его изъ этой безконечной пустоты духа... За этимъ отчаяніемъ, за этою сухостью духа послѣдовала тихая, благотворная грусть, какъ свѣтлый лучъ неба, какъ вѣстница очищенія и просвѣтлѣнія, и онъ выразилъ свое преображеніе въ этихъ прекрасныхъ стихахъ:

Безумных льт угасшее веселье и пр.

Да, грусть есть начало просвътлънія духа: она освъжаеть душу, она есть начало въры, начало любви... Въ то самое время, какъ всъ думали, что поэтическій геній Пушкина угась, потухъ, подъ тяжестью свътскихъ заботъ, онъ совершалъ свое великое примиреніе съ дийствительностью, и его послъднія стихотворенія, напечатанныя въ Современникъ, торжественно доказываютъ это".

Предисловіе свое ка Гимназическими рычами Гегеля Бакунинъ заключаетъ такими словами: "Да, счастіе не въ призракъ, не въ отвлеченномъ снѣ, а въ живой дийствительности; возставать противъ дыйствительности и убивать въ себъ всякій живой источникъ жизни-одно и то же; примиреніе съ дъйствительностью, во всёхъ отношеніяхъ и во всёхъ сферахъ жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель, и Гетеглавы этого примиренія, этого возвращенія отъ смерти къ жизни. Будемъ надъяться, что наше новое покольніе оставить пустую и безсмысленную болтовню, что оно сознаетъ, что истинное знаніе и анархія умовъ — совершенно противоположны, что въ знаніи царствуетъ строгая дисциплина и что безъ этой дисциплины нѣтъ знанія. Будемъ надѣяться, что новое поколѣніе сроднится наконецъ съ нашею прекрасною Русскою дыйствительностью, и что оставить всв пустыя претензіи на геніальность, оно ощутить наконець въ себ'я законную потребность быть дъйствительными Русскими людьми".

Въ томъ же направленіи писаль въ то время и Бѣлинскій. Въ письмѣ его къ Станкевичу читаемъ: "Я поняль идею паденія царствъ, законность завоевателей, я поняль, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча,

нътъ произвола, нътъ случайностей и кончилась моя опека надъ родомъ человъческимъ, и значеніе моего Отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ... Слово дъйствительность сдѣлалось для меня равнозначительнымъ слову Богъ". Это же направленіе выразилось скоро въ статьяхъ его Бородинская Годовщина и Менцель, по поводу которыхъ Грановскій писалъ Невърову: "Какія гадкія статьи написаль Бълинскій о Бородинь и пр. Бакунинъ первый возсталъ противъ нихъ, а кто внушиль эти статьи? Онь умнее и ловчее Белинскаго". Истинный же глава этого философскаго кружка, Станкевичъ, писалъ Грановскому: "Если авторитетъ Гегеля силенъ у нихъ, то пусть прочтуть въ его Логики, что дийствительность въ смыслѣ непосредственности внѣшняго бытія -- есть случайность; что дъйствительность въ ея истинъ есть разума, духа". Еще ръзче къ этому направленію Бълинскаго отнесся Огаревъ, который писалъ Герцену: "Я убъдился, что надочитать Гегеля, а не учениковъ, а тъмъ паче не гнусныя статьи Бълинскаго, который столько же ученикъ Гегеля, сколько и родной братъ Китайскаго императора " 174).

Не смотря на кажущуюся благонам ренность, статья Бакунина пришлась не по сердцу православным Кіевским философам и один из них писал Погодину: "Съ удивленіем читали мы неблагодарную статью неблагодарнаго ученика Н мецкой школы, пом неписан въ Московском Наблюдатели. В роятно она написана не по внутреннему убъжденію, а только для упражненія языка и пера, по подражанію ты мудрецам, которые поставляли верх искусства въ том, чтобы о каждом предмет говорить рго и сопта".

Впослёдствіи, когда Погодинъ призываль глубокомысленнаго нашего мыслителя протоіерея Ө. А. Голубинскаго вступить въ борьбу съ Гегеліянцами, то онъ писалъ Погодину: "Съ исполиномъ Берлинскимъ бороться едвали будетъ мнё подъ силу", но въ то же время прибавляль: "Яснёе другихъ видны для меня несообразности его ученія съ ученіемъ чисто христіанскимъ".

То, что не желаль договорить въ этихъ словахъ прото-

терей Голубинскій, то ясно высказывается въ собственномъ признаніи Герцена: "Когда", пишетъ онъ въ своихъ запискахъ, "я привыкъ къ языку Гегеля и овладѣлъ его методой, я сталъ разглядывать, что Гегель гораздо ближе къ нашему возърѣнію, чѣмъ къ возърѣнію своихъ послѣдователей... Философія Гегеля алгебра революціи, она необыкновенно освобождаетъ человѣка и не оставляетъ камня на камнѣ отъ міра христіанскаго, отъ міра преданій, пережившихъ себя. Но она можетъ съ намѣреніемъ дурно формулирована".

Кромѣ Бакунина на страницахъ Московского Наблюдателя 1838 года мы встрѣчаемъ поэтическія произведенія ІІ. Я. Петрова, В. И. Красова, К. С. Аксакова, ІІ. Н. Кудрявцева (А. Н.), М. Н. Каткова, Полежаева, Кольцова, И. Г. Ключникова (Ө.), Струговщикова, статьи Кронеберга, Срезневскаго, Хавскаго и библіографическія изысканія С. Д. Полторацкаго.

Не смотря однако на таланты и энергію сотрудниковь, Московскій Наблюдатель и подъ новою редакцією не утвердился. "Справедливъ ли слухъ", писалъ Никитенко Погодину (отъ 22 ноября 1838 года), "что Наблюдатель прекращается въ этомъ году? Жаль, если справедливо. Бѣлокаменная Москва останется совсѣмъ безъ журнала. До какого состоянія мы дошли: все въ рукахъ одной Библіотеки для Чтенія. Грустно видѣть, какъ вся образованная часть публики опять принимается исключительно за Французскую литературу, въ послѣднее время немножко начали было читать и свое. Но что же дѣлать? Что у насъ теперь читать? " 175).

Между тымь Погодинь, какъ-то встрытась съ В. И. Карлгофомь, толковаль съ нимь о литературь, Уваровь и о "подлецахъ журналистахъ" <sup>176</sup>), разумьется Петербургскихь, о которыхъ М. И. Касторскій писаль Погодину: "Профессорь Плетневь ввель меня въ таинства нашей журналистики, у меня
волосы стали дыбомъ отъ разсказовъ; а что не говорите, а
въдь върно все подкуплено, все Смирдинъ, кромъ Смирдина
нътъ ходу. Боже! Что Наполеонъ намъ нуженъ или Августъ
Октавіанъ для сосредоточенія силы литературной, въ другой—

болье свытлой точкы? Плетневы говориты: не Октавіань, а Сенковскій и Полевой побъдять Наполеона. Я думаю, что мысль должна побъдить блеска, къ которому въ наши времена такъ легко прилагается золото". Въ это время могущіе, по словамъ Плетнева, побъдить Наполеона Полевой и Сенковскій поссорились. Объ этомъ важномъ событіи въ журнальномъ мірѣ засвидѣтельствовалъ В. В. Григорьевъ въ письмѣ своемъ Погодину. "А, какова возня", писалъ онъ, "поднялась у насъ въ Питеръ между Сенковскимъ и Полевымъ? Я думаль сначала, что это ложная тревога, бой притворный. Не туть - то было: голубчики схватились за святые во всю Ивановскую, такъ что пыль столбомъ. Кто-то переможетъ? Уменъ Полевой, уменъ и Сенковскій, къ первому больше благоволить публика, второй на лучшемъ счету у Правительства. Ругательства Полевого тяжелье; шутка Сенковскаго быеты смертельнъе. На сторонъ Полеваго Гречь, Булгаринъ, Кукольникъ, Воейковъ и цълая свора статеечниковъ не такъ именитыхъ; на сторонъ Сенковскаго нътъ никого: онъ одинъ долженъ выдерживатъ и отражать удары враговъ. Такъ какъ Полевого нътъ болъе въ Библіотект для Чтенія, то, въроятно, она прекратить на вась свои нападки, и ваша Историческая Библіотека будеть расхвалена. Ссора Сенковскаго съ Полевымъ для васъ выгодна, потому что какъ ни говорите, а голось Библіотеки им'єть еще ц'єну: она въ высшей степени обладаетъ искусствомъ жевать для публики и класть ей въ ротъ всего, чего еще наша публика не понимаетъ".

### XVIII.

24 ноября 1838 года Никитенко писалъ Погодину: "Кто хочетъ дъйствовать, долженъ непремънно сдълаться спекулянтомъ: это только и удается. Какъ торговое дъло, у насъ литература еще-таки существуетъ, какъ нравственно-духовное ее нътъ и кажется не скоро будетъ... Явится ли вашъ Москвитянинъ?"

Къ чести Погодина следуетъ сказать, что онъ, при всей своей видимой практичности, никогда не умелъ сделаться

спекулянтоми и его торговое дъло никогда не процвътало. Идеальныя стремленія его, конечно, были тому пом'яхою. Вс'я изданія его расходились очень туго или, какъ выражается его усердный корреспонденть по этой части В. В. Григорьевъ, ужасно мерзко. Задавъ себъ вопросъ: "отчего бы это происходило?" Григорьевъ на этотъ вопросъ отвѣчалъ самому Погодину: "Разумфется, что причина малаго расхода заключается не въ качествъ вашихъ изданій. Ругательства Полеваго тоже не имъютъ большого вліянія. Книгопродавцамъ нътъ, кажется, никакой нужды препятствовать успъху вашихъ предпріятій. Отчего же, повторяю, происходить малый сбыть ихъ? Мнв кажется отъ того, что надъетесь много и слишкомъ много на благоразуміе публики. Читающая публика наша образцово глупа и дается въ обманъ какъ нельзя легче. Если вы хотите подарить ее хорошею книгою, такъ, чтобы заставить ее купить эту книгу, надо прежде написать длинное объявленіе, которое бы громко извѣщало о достоинствахъ ея, растолковало пользу и важность сочиненія, разжевало и въ ротъ положило; иначе успъхъ есть дъло ръдкое. Вы такихъ объявленій не пишете, и публика до сихъ поръ очень мало знаетъ объ тъхъ многочисленныхъ заслугахъ просвъщенію, которыя оказали вы изданіями вашими. Участь Словенских Древностей особенно терзаетъ мое Словенолюбивое сердце".

Въ это же время Погодинъ разошелся съ извъстнымъ Московскимъ книгопродавцемъ-издателемъ Александромъ Сергъевичемъ Ширяевымъ, имъвшимъ по своей профессіи частыя сношенія съ Погодинымъ. Очевидно виновенъ былъ Ширяевъ, и онъ, желая искупить свой гръхъ, въ первый день Пасхи (1838 г.) предпринялъ путешествіе на Дъвичье поле, чтобы похристосоваться съ Погодинымъ; но путешествіе это было неудачно, что явствуетъ изъ слъдующаго письма: "Сильное желаніе было", писалъ Ширяевъ, "лично поздравить васъ съ великимъ праздникомъ, но доъхать до васъ не было возможности. Кажется надобно ъхать по дорожкъ, ведущей прямо къ монастырю. А мы взяли вправо и, доъхавъ до половины Поля,

попали въ лужу, такъ что едва могли вырваться и съ трудомъ возвратиться назадъ. Лошади сильно устали и извозчики въ другой разъ ѣхать не соглашались". На другой же день Погодинъ писалъ Ширяеву: "Усердно благодарю васъ за ваше поздравленіе и поздравляю вась также. Я имъль дъло съ вами около десяти лътъ, и вы не можете пожаловаться, чтобы я сдёлаль вамь малёйшую непріятность. Послё проб'єжала между нами черная кошка. Можетъ быть эта черная кошка была оптическій обманъ, недоразумініе. Какъ бы то ни было, я сношенія свои прерваль. Сколько сділали вы зла послів этого, вы знаете лучше моего. Мои знакомые удивлялись моему терпънію... но кто старое помянеть, тому глазь вонь, говоритъ пословица. Случай свелъ насъ опять. Вы изъявили готовность подать мий руку, и я также подаю вамъ свою. Радъ буду увидѣться съ вами, но при свиданіи не удержусь отъ стараго совъта, и увъряю васъ заранъе, онъ принесетъ вамъ пользу. Я никуда не взжу всв сіи три недвли, а ко мнь ньть пути по большой дорогь, а по проселочной, т.-е. переулкомъ къ Саввъ отъ Плющихи " 177). Объ этомъ примиренін Погодинъ извѣстилъ Бодянскаго 178); но сей послѣдній отнесся скептически. "Такъ Ширяевъ", писалъ онъ, "сблизился съ вами? Не волчье ли у него на умъ? Мнъ что-то такъ кажется<sup>и 179</sup>).

Въ это время самъ Погодинъ намѣревался осуществить давнишнюю свою мечту завести книжную лавку.

Мысль объ этомъ подалъ Погодину Краевскій, который еще въ 1836 году писалъ ему: "Со времени сдруженія своего съ честными людьми, Смирдинъ сдѣлался такимъ негодяемъ, что изъ рукъ вонъ, и, кажется, скоро дойдетъ до мату. О принятіи на коммиссію Исторіи Поэзіи С. П. Шевырева и слышать не хочетъ, вѣроятно, по той же причинѣ. Вообще онъ вредить каждой книгѣ, изданной не имъ, разглашая или о близкомъ ея запрещеніи, или о шарлатанствѣ автора. Вредъ, наносимый имъ какъ книгопродавцемъ, котораго знаетъ и къ которому адресуется вся Россія, несравненно больше, чѣмъ

мошенничества Фигляриныхъ. Отчанніе овладѣваетъ всякимъ честнымъ литераторомъ, если не сыщется человѣкъ, который бы облагородилъ книгопродавческое дѣло по-Новиковски, и поднялъ его выше этихъ низкихъ душенокъ. Я приступаю съ этимъ безпрестанно къ Одоевскому, которому теперь удобно это сдѣлать, ибо онъ завелъ уже типографію".

Погодинъ рѣшилъ завести книжную лавку въ товариществѣ съ купцомъ И. Н. Царскимъ и объ этомъ онъ "молился и думалъ" <sup>180</sup>).

Но и въ то время предпріятію этому не суждено было осуществиться:

# XIX.

"Въ лучшія эпохи", писалъ князь П. А. Вяземскій, "литературная держава переходила какъ будто наслѣдственно изърукъ въ руки. На нашемъ вѣку литературное первенство долго означалось въ лицѣ Карамзина. Послѣ него олицетворилось оно въ Пушкинѣ, а по смерти его верховное мѣсто въ литературѣ нашей праздно... и нигдѣ не выглядываетъ хотя бы литературный Пожарскій, который былъ бы, такъ сказать, предтечею и поборникомъ водворенія законной власти" 181).

На вопросъ Погодина о нашихъ ученыхъ и литературныхъ новостяхъ, Никитенко отвѣчалъ (22 ноября 1838 г.): "Рѣшительно ничего замѣчательнаго нѣтъ. Ожидаемъ съ нетерпѣніемъ Ундины Жуковскаго. Она прелестна. Это неожиданный цвѣтокъ въ болотѣ нашей жалкой литературы" 182).

Гоголь водворился въ Римѣ, куда онъ, по свидѣтельству Погодина, бѣжалъ изъ Петербурга "послѣ разныхъ неудовольствій и досадъ при представленіи и напечатаніи *Ревизора*" <sup>183</sup>).

Само собою разумѣется, что Погодинъ не могъ примириться съ слишкомъ долгимъ пребываніемъ Гоголя въ чужихъ краяхъ и звалъ его въ Россію; но Гоголь на этотъ зовъ отвѣчалъ: "О, когда я вспомню нашихъ судій, меценатовъ, ученыхъ умниковъ... сердце мое содрагается при одной мысли!

Должны быть сильныя причины, когда онв меня заставили решиться на то, на что бы я не хотель решиться. Или, ты думаеть, мит ничего, что мои друзья, что вы отделены отъ меня горами? Или я не люблю нашей неизмъримой, нашей родной Русской Земли!.. Непреодолимою цепью прикованъ я къ своему, и нашъ бъдный, не яркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженныя пространства предпочель я небесамъ лучшимъ, привътливъе глядъвшимъ на меня... Но ъхать, выносить надменную гордость... людей, которые будуть передо мною дуться и даже мнѣ пакостить, -- нѣтъ, слуга покорный! Въ чужой землъ я готовъ все перенести, готовъ нищенски протянуть руку...; но въ своей — никогда! Мои страданія теб'я не могутъ быть вполнѣ понятны: ты въ пристани, ты какъ мудрець, можешь перенесть и посмъяться. Я бездомный, меня быотъ и качаютъ волны, и упираться мнѣ только на якорь гордости, которую вселили въ грудь мою высшія силы, -- сложить мнъ голову свою на родинъ!"

Отъ Бодянскаго Погодинъ получаетъ о Гоголъ довольно странное извѣстіе. 30 апрѣля 1838 года, онъ писалъ: "Грановскій говорить, что, будучи въ Берлинь, онъ слыхаль отъ кого-то, что Гоголь живетъ теперь въ Римъ, бросилъ лъчиться отъ увъренности, что онъ непремънно долженъ умереть въ концѣ нынѣшняго года. Онъ растолстѣлъ, ничѣмъ рѣшительно не занимается, проводя все время въ обществъ нашихъ художниковъ и играя съ ними не то въ карты, не то въ билліардъ. В'єдь онъ былъ въ Испаніи? Что за ужасная судьба преслъдуеть лучшія наши головы! " 184) Къ довер-. шенію всего распространились по Москв'є слухи, что Гоголь посаженъ за долги въ тюрьму. "Иванъ Ермолаевичъ Великопольскій", писаль С. Т. Аксаковь Погодину, "сказаль мнѣ, что видѣлъ у васъ Кони, который подтвердилъ непріятное извѣстіе о Гоголѣ и предложилъ мнѣ составить для него подписку. Великопольскій даеть тысячу рублей. Мысль святая! Въдь это позоръ всъмъ намъ, если Гоголя засадятъ въ тюрьму. Вы всёхъ лучше можете устроить это дёло, а потому пріёзжайте пожалуста въ субботу въ клубъ обѣдать: тамъ мы обо всемъ переговоримъ и дѣло уладимъ" <sup>185</sup>).

И въ эту трудную минуту жизни Гоголя императоръ Николай простеръ ему руку помощи и Гоголь съ восторгомъ писаль Жуковскому: "Я получиль данное мнъ великодушнымъ нашимъ Государемъ вспоможение. Благодарность сильна въ груди моей, но изліяніе ея не достигнеть къ его Престолу. Какъ нфкій богъ, онъ сыплетъ полною рукою благодфянія и не желаеть слышать нашихъ благодарностей; но можеть быть слово бъднаго при жизни поэта дойдетъ до потомства и при бавить умиленную черту къ его нравственнымъ доблестямъ. Но до васъ можетъ досягнуть моя благодарность. Вы, все вы! Вашъ исполненный любви взоръ бодрствуетъ надо мною! Какъ будто нарочно дала мнѣ судьба тернистый путь, и сжимающая нужда увила жизнь мою, чтобы я былъ свидътелемъ прекраснъйшихъ явленій на земль. Вексель съ извъстіемъ еще въ августъ мъсяцъ пришелъ ко мнъ въ Римъ, но я долго не могъ возвратиться туда по причинъ холеры. Наконецъ я вырвался. Еслибъ вы знали, съ какою радостью я бросилъ Швейцарію и полетёль въ мою душеньку, въ мою красавицу, Италію! Она моя! Никто въ мірѣ ея не отниметъ у меня! Я родился здёсь. Россія, Петербургъ, снёга, подлецы, департаментъ, каоедра, театръ, -- все это мнѣ снилось. Я проснулся опять на родинъ и пожалълъ только, что поэтическая часть этого сна-вы, да три-четыре оставившихъ въчную радость воспоминанія въ душѣ моей не перешли въ дѣйствительность. Еще одно безвозвратное... О Пушкинъ! Пушкинъ!.. Что бы за жизнь моя была послѣ этого въ Петербургѣ; но какъ будто съ цѣлью всемогущая рука Промысла бросила меня подъ сверкающее небо Италіи, чтобы я забыль о горь, о людяхь, о всемъ, и весь впился въ ея роскошныя красы... Вы мнъ говорили о Швейцаріи, о Германіи... Когда я побываль въ нихъ послѣ Италіи, низкими, пошлыми, гадкими, сѣрыми, холодными показались мнъ они со всъми ихъ горами и видами, и мнъ кажется, какъ будто я былъ въ Олонецкой губерніи и

слышаль медвѣжье дыханье Сѣвернаго Океана. И неужели вы не побываете въ Италіи?... И не отдадите тотъ поклонъ, которымъ долженъ красавицѣ-природѣ всякъ кадящій прекрасному? Здѣсь престолъ ея. Въ другихъ мѣстахъ мелькаетъ одно только воскриліе ея ризы... Тружусь и спѣшу всѣми силами совершить трудъ мой, жизни! Жизни!.. Мысль о томъ, что вы будете читать его нѣкогда, была одна изъ первыхъ оживлявшихъ меня во время бдѣнія надъ нимъ... " 186).

"Новъйшая критика", замъчаетъ по этому поводу князь П. А. Вяземскій, "вооружается на Гоголя за то, что онъ получаль пособія оть Правительства; она видить нічто возмутительное въ патріархальном ходатайств за него друзей и Министерства. Что же дълать, если въ это не-либеральное время запоздалые, каковы были Жуковскій и министръ Уваровъ, — иначе смотръли на это... Гоголь не былъ способенъ сдълаться литературнымъ барышникомъ, ему для труда нужны были: время, спокойствіе и свобода. Онъ быль богать талантомъ, но бъденъ деньгами и здоровьемъ. Все это сообразили патріархальные доброхоты, — они обратили милостивое вниманіе Государя на Гоголя и дали ему до нікоторой степени возможность писать, гдв онъ хочеть и что захочеть. Удивительно, какъ эти старосвътскіе патріархи любили стъснять, подавлять и тормозить волю и дъйствія несчастнаго ближняго!.. Положимъ, что въ томъ или другомъ государствъ встрътятся борзописцы, которые получають отъ редактора повременнаго изданія изв'єстныя разовыя деньш, чтобы въ срочные дни выходить на потёху публики, кривляться, ломаться и гаерствовать на балаганныхъ подмосткахъ газетнаго фельетона. Неужели эти разовыя деньги честиве твхъ, которыя Карамзинъ, въ видъ пенсій, а Гоголь, въ видъ пособій, получали отъ Правительства? Въдь правительство въ этомъ случав олицетворяло государство и отечество; такимъ образомъ, неужели деньги, имъ выдаваемыя, или даже жалуемыя, должны уступить въ нравственномъ достоинств своемъ деньгамъ той или другой журнальной редакціи? " 187).

Мы уже давно не встрѣчались со стариннымъ пріятелемъ Погодина и сотрудникомъ его по *Московскому Въстинку*, Н. А.: Мельгуновымъ.

Послѣ смерти отца своего, Мельгуновъ, не желая владѣть крѣпостными людьми и не чувствуя призванія къ хозяйству, продаль свои недвижимыя имущества, и затѣмъ жилъ то за границею, то въ Москвѣ, и предался такъ-называемому западничеству; но онъ не забывалъ добрыхъ преданій и не прерывалъ никогда дружеской искренней связи съ своими старыми друзьями иного направленія, которыхъ не переставалъ любить отъ души" 188).

Въ 1838 году мы находимъ Мельгунова въ Москвѣ и Погодинъ читалъ ему свои лекціи. "Эти Европейцы", замѣчаетъ онъ, "не понимаютъ еще могущества Россіи; но полезно слушать ихъ и спорить" (189).

Кончина Пушкина застала Мельгунова въ Ганау, близъ Франкфурта на Майнъ. Онъ познакомился съ нъкоторыми нъмецкими литераторами, и между прочимъ съ Кенигомъ. Смерть Пушкина сильно заинтересовала нёмецкую публику, и обратила ея вниманіе на Русскую литературу. Кенигъ неоднократно бесёдоваль съ Мельгуновымъ о жизни и сочиненіяхъ Пушкина. Вследствіе этихъ разговоровъ, Кенигъ написалъ статью о Пушкинъ, и напечаталъ ее въ одномъ періодическомъ изданіи. Но любопытство Кенига не ограничилось однимъ Пушкинымъ. Онъ пожелалъ имъть такого же рода свёдёнія и о другихъ Русскихъ писателяхъ, ибо предполагаль издать рядь портретовь, въ видъ галлереи Русской Словесности. Мельгуновъ, полагая, что подобная книга можетъ быть полезна какъ Германіи, такъ и Европ' вообще при изученіи Россіи, изв'єстной въ то время иностранцамъ только съ военной, а вовсе не съ духовной и умственной стороны, охотно согласился помочь Кенигу. Въ продолжение нъсколькихъ мъсяцевъ Кенигъ приходилъ бесъдовать съ Мельгуновымъ и записывалъ имъ слышанное, что и составило главную основу Кенигова труда. Впоследствіи эта книга была издана, имела

большой успъхъ въ Германіи и была переведена на разные языки: на Французскій, Чешскій и Датскій. Въ Россіи эта книга въ 1838 году была журналистикою вполнъ приписана Мельгунову, и потому посыпались на него обвиненія и брани со стороны партіи враждебной Пушкину. Мельгуновъ счелъ долгомъ объясниться предъ публикою насчетъ происхожденія Кениговой книги, не желая, чтобы ему приписывали ни болъе того участія, которое действительно онъ принималь въ этомъ трудь, ни отвътственности за тъ промахи, въ которые Кенигъ, какъ иностранецъ, легко могъ впасть. По этому поводу Мельгуновъ напечаталь брошюру Исторія одной книги, 1839 г. <sup>190</sup>). Между тымь Бодянскій писаль Погодину (изъ Праги): "Г. Мельгуновъ надълалъ много шуму между нъмцами своей книгой; впрочемъ, здёсь большая часть почитаетъ его лицомъ вымышленнымъ, и не думаетъ, чтобы существовалъ на бъломъ свътъ какой Мельгуновъ: многихъ уже приходилось мнъ разувърять въ этомъ" <sup>191</sup>).

Въ 1838 году мы видимъ Мельгунова въ Москвѣ, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующая его записочка къ Погодину: "Ты вѣроятно не забылъ", писалъ онъ, "что сегодня 15 марта (день кончины Д. В. Веневитинова); пріѣзжай къ Павлову, отъ него мы всѣ—друзья Веневитинова—отправимся къ Лабади, отобѣдать".

Въ 1838 году Москву посътили лицейскій товарищь Пушкина и впослъдствіи Директоръ Императорской Публичной Библіотеки баронъ М. А. Корфъ и старый арзамасець, а также авторъ извъстныхъ Записокъ Ф. Ф. Вигель. "Душевно сожалью", писаль баронъ Корфъ Погодину, "что кратковременное пребываніе мое въ Москвъ не позволило мнъ ближе съ вами познакомиться; но прошу васъ быть увъреннымъ, что и въ отдаленіи я не менье искренно желать буду преуспълнія полезныхъ трудовъ вашихъ, близкихъ сердцу каждаго любящаго Россію". 192).

Съ другимъ прівзжимъ въ Москву, Ф. Ф. Вигелемъ, Погодинь особенно сблизился. Онъ часто посъщаль его и восхи-

щался его разсказами. "Былъ у Вигеля", записываетъ Погодинъ въ своемъ Дневникъ, "разсказалъ мнѣ много объ уніатскихъ дѣлахъ. Очень драматично. Я сказалъ ему: Мольеръ пересталъ писать комедіи. Вальтеръ Скоттъ романы, надо ѣздить къ вамъ слушать очерки тѣхъ высокихъ комедій, изъ коихъ составится Исторія человѣческаго рода" 193).

Съ своей стороны и Вигель питалъ большое расположение къ Погодину, о чемъ можетъ свидътельствовать слъдующее письмо его, присланное уже изъ Петербурга: "Въ Москвъ не успълъ я проститься съ вами... Я такъ внезапно оставилъ Москву и очутился здёсь среди прежнихъ и новыхъ заботъ, что право хорошенько не могу еще опомниться. Но спѣшу однако же отвъчать на изъявленное въ письмъ вашемъ желаніе. Пасторъ Зедергольмъ христіанскія свои стихотворенія, истребляющія основанія христіанства, захотёль и умёль сдёлать извъстными самому Государю; что же послъдовало? Лишился ли онъ права исправлять требы своей религіи? Ему только поставлена преграда сообщать мысли свои юношеству. Не справедливо ли это? Каковъ ни есть протестантизмъ, а право онъ лучше невърія; и что такое бъдность одного семейства, въ сравненіи съ пагубою зрівющаго поколінія, и всегда ли у насъ, сжалившись надъ личнымъ горемъ, будутъ забывать объ общемъ вредъ. Впрочемъ, при всемъ желаніи быть полезнымъ г. Зедергольму, не только я, но и самъ министръ не властенъ ничего сдёлать. Я посётилъ здёсь князя Шихматова и говориль ему о переводъ вашемъ книги Ueber litterarische Wechselseitigkeit der Slawen; я объяснилъ ему всю пользу, какую можно ожидать отъ его изданія, и онъ со мной согласился: кажется, Министру хочется видъть или подлинникъ, или переводъ, чтобы судить, можно ли выдать въ свътъ... Стихи Хомякова, Орлы, хотя извёстные въ Москве, но никъмъ не замъченные, здъсы читаются нарасхвать; графъ Протасовъ читалъ ихъ Государю, и Онъ, говорятъ, не гнѣвался за нихъ. Кстати еще о Шафарикъ: знаете ли вы, что князь Одоевскій собираеть здісь сумму, дабы отправить къ нему въ помощь, и что участвующихъ уже довольно много. Нельзя ли то же самое сдёлать въ Москві, переговоря съ Степаномъ Дмитріевичемъ Нечаевымъ и другими почтенными людьми? Я здісь одинъ, съ своей стороны, сотни дві набралъ. Прощайте и не забывайте меня, будьте ко мні по прежнему добры, а я не перестану видіть въ васъ одно изъ прекраснійшихъ, чистійшихъ явленій въ моей отчизні, а потому не буду ставить границъ любви и преданности, съ коими остаюсь навсегда усерднійшій вашъ почитатель".

Въ то время, когда Погодинъ давно уже переступилъ средину нашей жизненной дороги, въ его пансіонъ поступилъ для приготовленія въ Университетъ получившій впослѣдствіи громкую извѣстность писателя Аванасій Аванасьевичъ Фетъ-Шеншинъ.

1 февраля 1838 г. П. П. Новосильцовъ писалъ Погодину: "Вамъ вручить сіе письмо Аванасій Неофитовичъ Шеншинъ, сосѣдъ мой по имѣнію и пріятель по сердцу. Я принимаю въ немъ и его семействъ истинно родственное участіе, а потому и не затрудняюсь обратиться къ вамъ съ покорнѣйшею просьбою дать благой совѣтъ г. Шеншину, какъ и гдѣ можетъ онъ помѣстить сына своего " 194).

# XX.

Во время пребыванія въ Москвѣ, въ концѣ 1837 года, Государя Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича, Погодину пришла мысль писать ему о Русской Исторіи. Мысль эта встрѣтила одобреніе, и графъ С. Г. Строгановъ объявилъ Погодину, что Цесаревичъ "желаетъ получать отъ него письма о Русской Исторіи".

Предъ своимъ отъёздомъ въ чужіе края, Погодинъ написаль первое вступительное письмо и передаль его графу Строгоновуйнаму отменена

"Вашему Императорскому Высочеству угодно было", начинаеть Погодинъ свое письмо, "по прочтеніи моей записки

о Москвъ, чтобъ я представилъ вамъ свое мнѣніе о важнѣйшихъ эпохахъ Русской Исторіи.

Слишкомъ лестно для меня это желаніе; но я чувствую невольную робость, приступая къ его исполненію. Говорить о прошедшемъ тому, у кого въ сердцѣ хранится будущее!.. О, еслибъ я, озаренный какимъ-нибудь внезапнымъ свѣтомъ, могъ прозрѣть теперь всю таинственную связь событій, рѣшавшихъ судьбу Отечества, выразить ясно ихъ причины, ближнія и дальнія, оцѣнить вѣрно всѣ послѣдствія! О, еслибъ я могъ раскрыть теперь предъ вашими глазами весь путь, пройденный Россіею, представить всѣ степени ея восхожденія, и устремить взоръ вашъ прямо на цѣль, ей предназначенную! Волновать Ваше сердце, воспламенять въ немъ любовь къ Отечеству мнѣ не нужно. Мы знаемъ, кто возжигаетъ священный огонь; мы знаемъ, какъ оно уже пылаетъ".

Послѣ этого вступленія, Погодинъ дѣлаетъ краткій очеркъ обширнаго пространства Россіи и ся населенія, точная численность котораго, превышающая шестьдесятъ милліоновъ, говорить онъ—еще не опредѣлена.

"А если—продолжаетъ онъ, "мы прибавимъ къ этому количеству еще тридцать милліоновъ своихъ братьевъ, родныхъ и двоюродныхъ, Славянъ, разсыпанныхъ по всей Европъ отъ Константинополя до Венеціи, и отъ Мореи до Балтійскаго и Нѣмецкаго морей, Славянъ, въ которыхъ течетъ одна кровь съ нашею, которые говорять однимъ языкомъ, и, слѣдовательно, по закону природы намъ сочувствуютъ, которые, не смотря на географическое и политическое разлученіе, составляютъ одно нравственное цѣлое съ нами, по происхожденію и языку! Вычтемъ это количество изъ сосѣдней Австріи и Турціи, а потомъ изъ всей Европы, и приложимъ къ нашему. Что останется у нихъ и сколько выйдетъ насъ? Мысль останавливается, духъ захватываетъ!" — "Но пространство", читаемъ далѣе, "многолюдство не составляетъ еще единственнаго условія могущества.

Россія-государство, которое заключаеть въ себъ всъ почвы,

всв климаты, отъ самаго жаркаго до самаго холоднаго, --обилуетъ всёми произведеніями. "Многія изъ сихъ произведеній таковы, что порознь составляють источники благосостоянія въ продолжение въковъ для цълыхъ большихъ государствъ". Золота и серебра, кои почти перевелись въ Европѣ, мы имѣемъ горы, и въ запасъ еще цълые хребты непочатые. Жельза и мъди-пусть назначатъ какое угодно количество, и на слъдующій годъ оно будеть доставлено исправно на Нижегородскую ярмарку. Хлѣба-мы накормимъ всю Европу въ голодный годъ. Лѣса-мы ее обстроимъ, если бы она, оборони Боже, выгоръла. Льна, пеньки, кожи, — мы ее одънемъ и обуемъ. Для вина — длинные берега Чернаго и Каспійскаго морей, Крымъ, Кавказъ, Бессарабія ожидають делателей, и владъльцы Бургундскіе, Шампанскіе стараются закупать себъ участки въ этихъ краяхъ. Шерсть мы отпускаемъ даже теперь, и Новороссійскій край, древнее раздолье кочевыхъ племенъ, представляетъ столько тучныхъ пастбищъ, что стада несмътныя могутъ тамъ разводиться, и мы не позавидуемъ никакимъ мериносамъ Испаніи и Англіи. Говорить ли о рогатомъ скотъ, рыбъ, соли, пушныхъ звъряхъ? Въ чемъ есть нужда намъ, и чего мы не можемъ получать дома? Чёмъ не можемъ снабжать другихъ? И все это мы видимъ, такъ сказать, наружи, на поверхности, близко, подъ глазами, подъ руками, а если еще спустятся глубже, осмотрять далве! Не приходять ли безпрестанно слухи, что тамъ открылись слои каменнаго угля, на нъсколько сотъ верстъ длиною, тамъ оказался мраморъ, тамъ пріискались алмазы и другіе драгоцінные камни! Япрово с подавать

Затѣмъ Погодинъ говоритъ объ удобствахъ, которыя Россія представляеть для широкаго развитія промышленности и торговли. "Конечно," прибавляетъ онъ, "многаго нѣтъ въ дѣйствительности изъ того, что я сказалъ здѣсь, но я говорю о возможности, еще болѣе—о легкости и удобствѣ. И въ самомъ дѣлѣ, что изъ сказаннаго не можетъ начаться завтра, если оно будеть нужно, и если на то послѣдуеть Высшая воля?"

Послѣ очерка физическихъ богатствъ Россіи и возможнаго ихъ развитія въ ближайшемъ будущемъ чуть не "завтра", Погодинъ обращается къ нравственнымъ силамъ нашего Отечества и къ тъмъ благопріятнымъ обстоятельствамъ, въ коихъ Россія находится въ отношеніи къ остальному міру. "Изъ нравственныхъ силъ, --- говоритъ Погодинъ, --- укажемъ прежде всего на свойство Русскаго народа-его толкъ и его удаль, которымъ нътъ имени во всъхъ языкахъ Европейскихъ, его понятливость, живость, терпъніе, покорность, дъятельность въ нужныхъ случаяхъ, какое-то счастливое сочетаніе свойствъ человѣка сѣвернаго и южнаго. Образованіе и просвѣщеніе принадлежать почти кастамь въ Европъ, хотя открытымь для всѣхъ, но все-кастамъ, и низшія сословія, съ немногими исключеніями, отдёляются какимъ-то тупоуміемъ, замётнымъ путешественнику съ перваго взгляда. А на что неспособенъ Русскій челов'якъ? Представлю нізсколько приміровъ, обращу вниманіе на случаи, кои повторяются ежедневно предъ нашими глазами. Взглянемъ на сиволапаго мужика, котораго вводятъ въ рекрутское присутствіе: онъ только - что взять отъ сохи, онъ смотритъ на все изподлобья, не можетъ ступить шагу не задъвши; это увалень, настоящій медвъдь, національный звърь нашъ. И ему уже за тридцать, иногда подъ сорокъ льтъ... Но ему забръють лобь, и черезъ годъ его уже узнать нельзя: онъ маршируеть въ первомъ гвардейскомъ взводъ, и выкидываетъ ружьемъ не хуже иного тамбуръ-мажора, проворень, легокь, ловокь, и даже изящень на своемь мъстъ. Этого мало: ему дадутъ иногда въ руки валторну, фаготъ или флейту, и онъ полковой музыканть, начнеть вскоръ играть на нихъ такъ, что его заслушается проъзжая Каталани или Зонтатъ. Поставятъ этого солдата подъ ядра, онъ станетъ и не шелохнется, пошлють на смерть — пойдеть и не задумается, вытерпить все, что угодно: въ знойную пору наденеть овчинный тулупъ, а въ трескучій морозъ пойдеть босикомъ, суха-

ремъ пробавится недълю, а форсированными своими маршами не уступить доброй лошади, и Карль XII, Фридрихъ Великій, Наполеонъ, судьи непристрастные, отдаютъ ему преимущество предъ всеми солдатами въ міре, уступають пальму побъды. Русскій крестьянинь дълаеть себъ все самъ, своими руками, топоръ и долото замѣняютъ ему всѣ машины; а нынѣ многія фабричныя произведенія изготовляются въ деревенскихъ избахъ. Посмотрите, какіе узоры выводять отъ руки сборные ребятишки въ школъ рисованія и мъщанскомъ отдъленіи архитектурнаго училища! Какъ отвъчаютъ о физикъ и химіи крестьяне-ученики удёльныхъ и земледёльческихъ школъ? Какіе успѣхи оказываетъ всякая сволочь въ Московскомъ художественномъ классъ! А сколько бываетъ изобрътеній удивительныхъ, кои остаются безъ последствій, за недостаткомъ путей сообщенія и гласности. Глубокое познаніе книгъ Священнаго Писанія, философскія размышленія, по отношеніямъ Богогословія къ Философіи, принадлежать къ нерѣдкимъ явленіямь въ простомъ народь. Молодое покольніе Русскихъ ученыхъ, отправленныхъ заниматься въ чужіе края при началѣ нынъшняго царствованія, заслужило одобреніе первоклассныхъ Европейскихъ профессоровъ, которые, удивляясьихъ быстрымъ, блестящимъ успѣхамъ, предлагаютъ имъ почетное мѣсто въ рядахъ своихъ. Все это доказательства народныхъ способностей.

Вотъ сколько силъ нравственныхъ, въ дополнение къ физическимъ".

Вся эта картина физическихъ и нравственныхъ силъ Россіи внушаетъ Погодину такое заключеніе. "Всѣ ея силы, физическія и нравственныя, составляютъ одну огромную махину, расположенную самымъ простымъ удобнымъ образомъ, управляемую рукою одного человѣка, рукою Русскаго царя, который во всякое мгновеніе, единымъ движеніемъ можетъ давать ей ходъ, сообщать какое угодно ему направленіе, и производить какую угодно быстроту. Замѣтимъ наконецъ, что эта махина приводится въ движеніе не по одному механическому устройству. Нѣтъ, она вся одушевлена, одушевлена единымъ

чувствомъ, и это чувство, завѣтное наслѣдство предковъ, есть покорность, безпредѣльная довѣренность и преданностъ царю, который для нея есть Богъ земный.

Спрашиваю, можеть ли кто состязаться съ нами, и кого неспринудимъмы кълослушанію?

Желая удостовърить въ истинъ сказаннаго, Погодинъ затъмъ представляетъ состояніе прочихъ Европейскихъ государствъ, гдъ, по его словамъ, "въ противоположность Русской силъ, цълости, и единодушію", царитъ "распря, дробность, слабость, коими еще болъе, какъ тънью свътъ, возвышаются наши средства".

Не будемъ приводить того, что Погодинъ говорить объ Испаніи и Португаліи, объ Австріи и Турціи, о Пруссіи и Германскомъ союзѣ; обратимъ вниманіе лишь на то, что сказано имъ о Франціи, Англіи, въ которыхъ онъ не рѣшается отрицать самобытную силу, но и то съ оговоркою.

"Я не знаю", пишеть онь, "будеть ли историческою дерзостью, парадоксомь, сказать, что сіи государства сильнѣе
своимъ прошедшимъ, чѣмъ настоящимъ, сильнѣе на словахъ,
чѣмъ на дѣлѣ, что личное право, учрежденіе, имѣющее безспорно много хорошихъ сторонъ, съ историческимъ началомъ
и корнемъ на западѣ, возрасло у нихъ на счетъ общественнаго могущества, и механизмъ государственный осложненъ,
затрудненъ до крайности, такъ что всякое рѣшеніе, переходя
множество степеней и лицъ, и корпорацій, лишается естественно своей силы и свѣжести и теряетъ благопріятное время.
Я не знаю, какія великія предпріятія могутъ возникнуть даже
въ этихъ двухъ первыхъ государствахъ Европы, и не должны
ли онѣ признаться, что Наполеонъ и Ватерло были высшими
точками ихъ могущества, пес plus ultra".

Затѣмъ Погодинъ приступаетъ къ сравненію силъ Европы съ силами Россіи и спрашиваетъ, что есть невозможнаго для Русскаго Государя?

"Одно слово", отвъчаеть онь, — "и цълая имперія не существуєть; одно слово—стерта съ лица земли другая, слово—

и вмъсто ихъ возникаетъ третья отъ Восточнаго Океана до моря Адріатическаго. Сто лишнихъ тысячъ войска, и Кавказъ очищенъ, и дикіе сыны его тянутъ лямку въ Русскихъ конныхъ полкахъ вмъстъ съ Калмыками и Башкирцами, а новое покольніе воспитывается въ кадетскихъ корпусахъ, въ другихъ нравахъ, съ другимъ образомъ мыслей. Сто тысячъ войска, — и проложены военныя дороги до пограничныхъ городовъ Индіи, Бухаріи, Персіи. Даже прошедшее можетъ онъ кажется изворотить по своему произволу: мы не участвовали въ Крестовыхъ походахъ, но не можетъ ли онъ освободить Герусалимъ одною нотою къ Дивану, одною статьею въ договоръ. Мы не открывали Америки, хотя открыли треть Азіи, но наше золото, коего добытокъ съ каждымъ годомъ увеличивается, не дополняетъ ли открытіе Колумбово, и не объщаетъ ли противоядія заду?"

Обращаясь затымь къ лицу Государя Наслыдника, Погодинъ восклицаеть: "Извъстно, что ныньшній Государь нашь, Августвишій Вашь Родитель, не думаеть ни объ какихъ завоеваніяхъ, ни объ какихъ пріобрѣтеніяхъ, но я не могу, не смѣю не сдёлать замічанія историческаго, что Русскій Государь теперь безъ плановъ, безъ желаній, безъ пріуготовленій, безъ замысловъ, спокойный, въ своемъ Царскосельскомъ Кабинетъ, ближе Карла V и Наполеона къ ихъ мечтъ объ универсальной Монархіи; мечть, которую они, на верху своей славы, возымёли послё тридцатилётнихъ трудовъ, подвиговъ и успёховъ. И сама Европа это предчувствуеть, хотя и стыдится въ томъ сознаться себъ. Это неусыпное вниманіе, съ коимъ слъдится всякій шагъ нашъ, это безпрерывное опасеніе при малейшемъ движеніи, этоть глухой шопоть ревности, зависти и злобы, который слышится во всёхъ иностранныхъ газетахъ и журналахъ, не служитъ ли самымъ убъдительнымъ доказательствомъ Русскаго могущества? Да. -- Будущая судьба міра зависить отъ Россіи, говоря разумфется по человфчески, предполагая изволеніе Божіе! Какая блистательная слава!"

## XXI.

Напоминаніемъ объ иной славѣ заключаетъ Погодинъ свое письмо: "Но, Государь", пишетъ онъ, "есть еще иная слава,—слава чистая, прекрасная, высокая, святая, слава добра, слава любви, знанія, права, счастія. Что въ силѣ? Россія не удивитъ уже дѣйствіями силы, какъ милліонщикъ не удивляетъ тысячами. Она стоитъ безмолвная, спокойная, и ея уже трепещутъ, строютъ ковы, суетятся около нея. Она можетъ все—чего же болѣе? Другая слава лестнѣе, вожделѣннѣе, а ею мы можемъ озариться также!

Кто взглянеть безпристрастно на Европейскія государства, тоть при всемь уваженіи къ ихъ знаменитымь учрежденіямь, при всей благодарности къ ихъ заслугамь для человѣчества, при всемь благоговѣніи къ ихъ исторіи, согласится, что она отжила свой вѣкъ, или по крайней мѣрѣ истратила свои лучшія силы, то-есть что онѣ не произведуть, не представять уже ничего выше представленнаго ими въ чемъ бы то ни было, въ религіи, въ законѣ, въ наукѣ, въ искусствѣ. А развѣ все сдѣлано ими? Не утверждаетъ ли напротивъ наука, что развитіе каждаго государства, по всѣмъ отраслямъ человѣческой жизни, было частно, односторонне, неполно, что въ Германіи преобладала и преобладаетъ вездѣ идея въ религіозныхъ явленіяхъ точно такъ, какъ и въ піитическихъ и во всѣхъ прочихъ; въ Италіи чувство; во Франціи общественность; въ Англіи личность. Гдѣ же полное развитіе?

Далье, если сравнить цылый мірь, древній и новый, между собою, то мы увидимь, что каждый изь нихь имыеть свои блистательныя качества, но вы прочихь уступаеть другому. Однакожь должно быть ихъ сочетаніе!

Взглянемъ еще съ другой, высшей, нравственной стороны. Кто осмѣлится сказать, чтобъ цѣль человѣческая была достигнута или по крайней мѣрѣ имѣлась въ виду какимъ нибудь изъ государствъ Европейскихъ? Въ одномъ мы видимъ болѣе свѣдѣній, а въ другомъ болѣе произведеній, удобствъ, въ

третьемъ удовольствій, но гдѣ добро святое? Развратъ во Франціи, лѣность въ Италіи, жесткость въ Испаніи, эгоизмъ въ Англіи—явленія общія, принадлежащія къ отличителнымъ признакамъ, неужели совмѣстны съ понятіями о счастіи гражданскомъ, не только человѣческомъ, объ идеалѣ общества, о градѣ Божіемъ? Златой телецъ, деньги, которому покланяется вся Европа безъ исключенія, неужели есть высшій градусъ новаго Европейскаго просвѣщенія, Христіанскаго просвѣщенія? Америка, коею нѣсколько времени обольщались наши современники, доказала ясно пороки своего побочнаго рожденія. Это не есть государство, а развѣ купеческая компанія, въ родѣ Остиндской, которая независимо владѣетъ землею, думаетъ объ однихъ барышахъ, разбогатѣетъ, но едва ли произведетъ чтолибо великое въ смыслѣ государственномъ, не только человѣческомъ. Яровой пшеницы между государствами видно не бываетъ.

Повторяю—гдѣ же добро святое? Коляръ, знаменитый поэтъ Славянскій нашего времени, въ одномъ своемъ лирическомъ разсужденіи, предрекаетъ Славянамъ славную долю, особенно въ отношеніи къ изящнымъ искусствамъ: не можетъ быть, говоритъ онъ, чтобы такой великій народъ, въ такомъ количествѣ, на такомъ пространствѣ, съ такими способностями и свойствами, съ такимъ языкомъ—не долженъ былъ сдѣлать ничего на пользу общую. Провидѣніе себѣ не противорѣчитъ. Все великое у него для великихъ цѣлей.

Мнѣ кажется—можно распространить его предречение и сказать, что вообще будущее принадлежить Словенамъ.

Есть въ Исторіи чреда для народовъ, кои, одинъ за другимъ, выходятъ стоять какъ будто на часы, и служить свою службу человѣчеству; до сихъ поръ однихъ Словенъ свѣтъ не видалъ еще на этой славной чредѣ. Слѣдовательно они должны выступить теперь на поприще, начать высшую работу для человѣчества и проявить благороднѣйшія его силы.

Но какое же племя между Словенами занимаеть теперь первое м'Есто? Какое племя по своему составу, языку, сово-купности свойствъ можетъ назваться представителемъ всего

Словенскаго міра? Какое болѣе имѣетъ залоговъ въ своемъ настоящемъ положеніи и прошедшей Исторіи для будущаго величія? Какое ближе всѣхъ къ этой высокой цѣли? Какое имѣетъ болѣе видимой возможности достигнуть ее? Какое...

Сердце трепещеть отъ радости... о, Россія! о, мое Отечество! Не тебѣ ли?.. о, если бы тебѣ!.. Тебѣ, тебѣ суждено довершить, увѣнчать развитіе человѣчества, представить всѣ фазы его жизни, блиставшіе доселѣпорознь, въ славной совокупности, сочетать образованіе древнее съ новымъ, согласовать умъ съ сердцемъ, водворить всюду миръ и правду, доказать на дѣлѣ, что цѣль человѣческая не въ одной наукѣ, не въ одной свободѣ, не въ одной силѣ, или искусствѣ, образованіи, промышленности, богатствѣ, что есть нѣчто выше и учености, и промышленности, и образованія, и свободы, и богатства.—Просвѣщеніе, просвѣщеніе въ духѣ Христіанской религіи, просвѣщеніе Словомъ Господнимъ,—что оно, и только оно, скажемъ вслѣдъ за двумя нашими великими проповѣдниками, можетъ даровать людямъ счастіе,— счастіе земное и небесное".

Обращаясь опять къ лицу Цесаревича, Погодинъ пишетъ: "Когда я видълъ васъ, при выходъ изъ Успенскаго Собора, съ любовію и кротостію во взорахъ, съ смиреніемъ и благо родствомъ во всѣхъ движеніяхъ; когда я слышалъ вокругъ себя всемогущій восторгъ Русскаго народа, я мечталъ о золотомъ вѣкъ, объ единомъ стадъ и единомъ пастыръ, и сладкія слезы текли изъ глазъ моихъ...

Но я говорю о будущемъ. Простите меня, Государь! Отъ избытка сердца глаголютъ уста, сказалъ вдохновенный Пророкъ. Начавъ писатъ къ вамъ, я не могъ удержаться, чтобы прежде всего не высказать того, что я чувствовалъ въ ту священную минуту.

Пусть это письмо мое будеть вступленіемъ къ разсужденіямъ о Русской Исторіи! Пусть оно служить по крайней мѣрѣ доказательствомъ, что Исторія Россіи, государства, которое занимаеть теперь въ политическомъ смыслѣ первое мѣсто, и,

по всёмъ соображеніямъ науки, должно занимать такое же и въ чоловёческомъ смыслё—есть самый важный, самый великій предметь изученія и размышленія въ наше время, потому что великому настоящему, величайшему будущему, непремённо должно быть основаніе въ прошедшемъ, въ Исторіи <sup>с 195</sup>).

Письмо это не поступило по назначенію и о судьбѣ его вотъ что повѣствуетъ самъ Погодинъ: "Въ концѣ 1838 года, собравшись ѣхать въ чужіе края, я написалъ первое вступительное письмо, и передалъ его графу Строгонову. О письмѣ я не имѣлъ накакого извѣстія. Воротясь изъ чужихъ краевъ, я спросилъ графа о судьбѣ моего письма.

Графг Строгоновг. Я не отправляль вашего письма.

Погодина. Почему же?

Прафъ Строгоновъ. Потому, что оно заключаетъ только введеніе. Я ожидаль отъ васъ продолженія, чтобы отправить вмѣстѣ.

Погодинг. Да какой же смысль имѣло бы отправленіе двухь писемъ съ одною почтою. Притомъ эти два письма имѣли бы совершенно различный характеръ. Вступительное письмо —лирическое. Въ немъ господствуетъ чувство, воображеніе. А въ слѣдующемъ письмѣ должно начаться положительное разсужденіе. Они никакъ не могутъ быть отправлены вмѣстѣ, даже по самому содержанію.

Графг Строгоновг. А я думаль иначе.

*Погодин*г. Прошу васъ покорнѣйше возвратить мнѣ мое письмо.

*Графъ Строгоновъ*. Извольте, я отыщу его въ своихъ бумагахъ.

"Послѣ", пишетъ Погодинъ, "я спрашивалъ у графа Строгонова нѣсколько разъ, и всегда получалъ въ отвѣтъ, что онъ не находитъ письма. Наконецъ, уже черезъ годъ кажется, онъ возвратилъ мнѣ письмо. Перелистывая его, вдругъ нахожу я на оборотѣ послѣдняго листа собственноручную подпись графа Строгонова: Словъ много, мыслъ новая одна, да и то ложная".

Тридцать лѣть это нисьмо хранилось подъ спудомъ. Наконецъ въ 1867 году, Погодинъ, печатая его, писалъ: "Много
событій, счастливыхъ и несчастныхъ для насъ, совершилось
въ продолженіе этого длиннаго періода,—не нужно припоминать
ихъ здѣсь, развѣ скажемъ только, что освобожденіе двадцатипяти милліоновъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, надѣленіе землею, устройство такое же крестьянъ въ Польшѣ,
гласное судопроизводство, земскія учрежденія и свобода печати, которыхъ и воображать я не смѣлъ при сочиненіи
этого письма, не только искупаютъ нѣкоторыя послѣдовавшія
наши неудачи и бѣдствія, но и служатъ намъ благонадежнымъ залогомъ будущихъ успѣховъ.

Можетъ быть, впрочемъ, замѣчу здѣсь кстати, я смотрѣлъ на все въ розовомъ свѣтѣ, такъ, грѣшенъ, и теперь смотрю: каковъ, видно, изъ колыбелки, таковъ и въ могилку; но вотъ Дымъ \*) застилаетъ намъ глаза своею копотью, и представляетъ вещи въ другомъ темномъ свѣтѣ, кто изъ насъ правѣе, рѣшить не мнѣ: впрочемъ, самъ г. Тургеневъ давно раздѣлилъ людей на Гамлетовъ и Донъ-Кихотовъ; мнѣ всегда нравилась больше послѣдняя категорія, и я думаю, по совѣсти, что картинами Дымными, хоть и очень художественными, народнаго духа поднимать нельзя, и что именно въ наше время намъ нужны другія 196).

#### XXII.

Не смотря на неуспѣхъ своего пространнаго *Начертанія Русской Исторіи для шмназій*, Погодинъ, въ 1838 году, издаль *Краткое Начертаніе Русской Исторіи*.

Книжечка эта вызвала въ Современники весьма сочувственный отзывъ о трудахъ ея автора. "Во всъхъ сочиненіяхъ г. Погодина", читаемъ тамъ, "нельзя не чувствовать особенности, которая доставляетъ имъ неизмѣнную цѣнность: мы говоримъ объ этомъ тепломъ чувствѣ, оживляющемъ его мысли,

<sup>\*)</sup> Романъ Тургенева,

разсказы и описанія. Можно составить книгу въ его же родѣ и обдуманнѣе, и отчетливѣе, и безошибочнѣе, и ровнѣе. Но въ его, повидимому, небрежномъ, неровномъ слогѣ, въ его иногда странныхъ мысляхъ, въ его кажущейся декламаціи таится самобытность созданія и невыисканное сочувствіе съ тѣмъ, о чемъ онъ говоритъ. Въ немъ есть увлекательность, доказывающая внутреннее его убѣжденіе въ томъ, что онъ излагаетъ. Съ этимъ преимуществомъ онъ всегда краснорѣчивъ, даже выступая изъ предѣловъ своего предмета. Такимъ образомъ, подведя его сочиненіе подъ холодныя формы искусства, критиковать его легко. Но кто читаетъ его безъ школьнаго предубѣжденія, тотъ всегда на его сторонѣ. Мы полагаемъ, что это важное достоинство въ сочинителѣ Исторіи, особенно Отечественной " 197).

Въ это время Погодинъ былъ погруженъ въ свои изслъдованія о древнъйшемъ періодъ Русской Исторіи и приготовляль къ печати своего Нестора. Въ засъданіи Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ (23 февраля 1838 г.) онъ читаетъ разсужденіе о послюдних исторических толкахъ. Въ этомъ своемъ разсужденіи Погодинъ стремится опровертнуть слъдующія мнѣнія: что Варяш были Вагры, Словене, что Новгородъ былъ основанъ въ XI или XII вѣкъ, что имя Руси принадлежитъ Югу, что Русь есть племя Азіатское, что Договоры Олега, Игоря и Святослава не могли быть заключены сими князьями, что торговли въ XI вѣкъ не могло быть никакой, что Исландскія саги безполезны для Русской Исторіи, что Русской Правды не могло быть въ XI вѣкъ, что Льтопись Несторова сочинена въ XIII или XIV въкъ, что не было кожаныхъ денегъ 198).

Въ одной старинной книжкѣ Дрезденской Королевской библіотеки сказано: И идоша къ Варягамъ въ Голштинскую землю. Станкевичъ, прочитавъ тамъ эти строки, писалъ Грановскому: "Теперь все рѣшено. Я радъ. Хочу писать Философію Русской Исторіи. Вотъ эмблематическая виньетка". Кругомъ имена: Несторъ, Максимовичъ, Ломоносовъ, Тунманъ,

Шлецерь, Погодинь, Тредьяковскій, Строевь, Каченовскій, Эверсь, Бодянскій, Г'егель. На верху монахь пишеть при свѣчь. Сзади господинь въ шляпь и въ затянутомь сюртукъ указываеть на верхь и говорить: "воть откуда пошла Русская земля!" Рядомь съ нимь господинь на кафедръ въ очкахъ и сіяніи произносить: "Помилуйте, какъ имъ сюда пробраться съ юга? скажуть: Финны! Ну, это другое дѣло". Внизу стоить на прилавкъ человъкъ въ длинномъ сюртукъ,—у ногъ его лежить раскрытый Несторъ и Богемская граматика, онъ возглашаеть: "Руссы-казаки!.. Ге, земляче! Колы хочешъ знать правду, пойдемъ въ Пивтаву!" Наконець, господинъ со вскинутой вверхъ головой, чуть ли не самъ Станкевичъ, кладетъ руку на книгу съ надписью: Философія Русской Исторіи, и восклицаеть: "Варяги—Вагры! Ей-ей правда" 199).

Въ это же время счастливый случай доставилъ академику Френу важную арабскую рукопись, дотолѣ неизвѣстную въ Европѣ и добытую изъ Египта. Разсматривая ее, Френъ, въ одномъ мѣстѣ, встрѣтилъ въ ней новое положительное извѣстіе о Руссахъ, которое яко бы служило доводомъ въ пользу Скандинавскаго ихъ происхожденія. Авторъ этой рукописи есть Ахмедъ-эль-Катебъ. Сочиненіе его называется Кетабъ эль-булданъ (книга о странахъ). Знаменитый Абульфеда пользовался ею и часто приводитъ слова Ахмеда, но ни одного экземпляра этой Географіи не было въ Европѣ. Жилъ онъ около 890 года. Извѣстно, что въ 844 году, городъ Севилья былъ осажденъ и взятъ Норманами. Ахмедъ, не зная нашихъ системъ о происхожденіи Руссовъ, свидѣтельствуетъ: Ворвались въ Севиллу, въ 844 году, язычники, называемые Руссами, и грабили и разоряли, и экіли и убивали.

Это, по словамъ Френа, единственное доселѣ ясное и положительное извѣстіе, какое сообщаютъ Восточные писатели о происхожденіи Руси <sup>200</sup>). Самъ Погодинъ въ это время какъ разъ сидѣлъ надъ Русью и раздумывалъ: "не начинать ли печатаніе? Опять на свой счетъ—тяжело. Посвятить Государю, но ихъ отдадутъ на разсмотрѣніе какому-нибудь Устрялову, Бередникову, подобно Псковской Лѣтописи. Что-то не ѣдется къ Строганову <sup>201</sup>).

Пользуясь отъёздомъ академика Броссе въ Москву, Френъ, посылая Погодину вышеозначенную статью свою о Руссахъ, писалъ ему:

"Пользуясь случаемъ, позволяю себъ препроводить къ вамъ при семъ небольшую статью, которая можетъ васъ особенно заинтересовать своимъ предметомъ. Она послужить вамъ новымъ доказательствомъ-въ какой высокой степени желательно постоянное и прилежное изучение въ архивахъ южныхъ странъ, именно старо-арабскихъ, свъдъній о Руси и объ иностранныхъ земляхъ и всего того, что имфетъ отношение къ ихъ древней этнографіи. И вы меня похвалите и полюбите за то, что въ инструкціи, данной мною нашему молодцу, юному Петрову, который окончательно эдеть на-дняхь въ Бельгію, а оттуда отправится дальше въ Парижъ и Лондонъ, я настоятельно предлагаю ему воспользоваться тамошними посольскими складами, задаться розыскомъ въ нихъ такихъ данныхъ, которыя относятся къ древнему землевъдънію и народовъдънію Россіи и Сибири и главнѣйте всего Сѣвера, а также Кавказа и Крыма, и все найденное тщательно собрать. Питаю надежду, что онъ, нѣкоторымъ образомъ первый Русскій оріенталисть, отправляющійся заграницу для изученія собраній Арабскихъ и Турецкихъ рукописей, -- доставитъ намъ оттуда много желанной добычи упомянутаго рода " 202).

Оставляя на время древнѣйшій періодъ нашей Исторіи, Погодинъ приступилъ къ изученію *Мъстничества* и Исторіи Петра Великаго.

"Всѣ изслѣдователи Русской Исторіи", писаль онъ, "начиная съ Байера, въ продолженіе слишкомъ ста лѣтъ, занимались преимущественно происхожденіемъ Варяговъ—Руси, и написали объ нихъ цѣлую библіотеку, а до прочихъ предметовъ почти не касались. Другіе принимали на себя трудъ писать полную Русскую Исторію, и потому не могли изслѣдовать въ равной степени всѣхъ ея событій, всѣхъ учрежденій

отечественныхъ. Первое почетное мъсто между послъдними принадлежить, безь всякаго сомнинія, Карамзину, котораго Пушкинъ очень върно называлъ последнимъ Летописателемъ и первымъ Историкомъ. Карамзинъ передалъ намъ превосходно наши лътописи, сообразивъ и очистивъ всъ ихъ извъстія, представиль Русскую Исторію анатомически, если вы позволите мнъ такъ выразиться, но мы, его потомки, должны уже идти далее-раскрывать ея физіологію; онъ описаль намъ кости, мышцы, нервы Русской Исторіи, — теперь наступила пора, идя по его слъдами, ст его помощію, разбирать ихъ значеніе, связь, взаимное вліяніе, объяснять всё явленія жизненнаго организма. Работа трудная, которая, разумфется, должна быть раздфлена на части: намъ надо отказаться отъ огромныхъ предпріятій, кои служать признакомъ молодости, неопытности, невъдънія, не только въ частныхъ лицахъ, но и въ цёлыхъ литературахъ; теперь пора раздёленія труда по правилу Политической Экономіи, пора монографій, -- пусть одинь обработываеть право, другой войско, третій промышленность, города и проч. 203).

Потерпъвъ неудачу въ трагедіи, Погодинъ принялся за Исторію Петра Великаго. "Писалъ о Петръ", заноситъ онъ въ свой Дневникъ; а въ другомъ мъстъ сознается, что "нътъ прежней живости"; но по мъръ того, какъ онъ углублялся въ этотъ предметъ, прежнее одушевленіе посътило его, о чемъ свидътельствуетъ слъдующая запись его Дневника: "Возбуждаюсь болье и болье писатъ Исторію Петра. Какой предметъ и на всякой страницъ!" Вмъстъ съ тъмъ, эти занятія возродили въ немъ старую мечту объ исторіографствъ. "Я", сознавался Погодинъ, "имъю теперь гораздо болье правъ (на исторіографство), чъмъ Карамзинъ въ свое время. Предметъ богатъйшій, а безъ пособія Правительства нельзя" 204).

Въ тоже время Петръ составляль предметь его университетскихъ лекцій. "Нынѣшній (1838) годъ", говорилъ Погодинъ съ канедры, "мы будемъ заниматься Исторіею Петра Великаго. Трудное дѣло предстоитъ намъ! Когда я писалъ вступительную лекцію для вашихъ товарищей о значеніи Рос-

сіи, признаюсь, мнъ было тяжело держать на рукахъ предъ собою вдругь всю Русскую Исторію, всв ея событія оть начала до нашего времени, чтобъ собрать съ нихъ одно общее понятіе и передать одно впечатл'вніе; но я никакъ не думаль. что, вынувъ изъ ея протяженія одну часть, одно кольцо, я изнемогу болье, когда захочу предъ началомъ курса сдълать его обозрѣніе. И между тѣмъ это именно случилось со мною, когда я принялся писать для васъ о Петръ Великомъ. Когда я сталь лицомь въ лицу этого огромнаго колоса, я упаль духомъ, я не могъ собраться съ силами, чтобъ обозрѣть вдругъ всю совокупность его действій, чтобъ составить для васъ вступленіе въ его Исторію. И пов'єрьте мні, что это не есть риторическая фигура: лекція, которую вы теперь услышите, писана мною въ нынъшнюю ночь, а матеріалы для нея всъ сполна были записаны еще въ субботу; но ни въ воскресенье, ни въ понедъльникъ я не могъ ръшительно дать никакой формы, хотя и не отходилъ отъ своего письменнаго стола. Я безпрестанно думалъ, разбиралъ, и не зналъ съ чего начать ...

## XXIII.

Одновременно съ изученіемъ царствованія Петра Великаго Ногодинъ занялся и Мѣстничествомъ.

28 сентября 1838 года онъ записаль въ своемъ Дневникъ: "написаль статью о Мѣстничествѣ. Ловко". А въ день Покрова онъ уже читаль ее въ засѣданіи Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ.

"Къ числу любопытныхъ явленій и вмѣстѣ мудреныхъ задачъ", говорилъ онъ, "въ нашей Средней Исторіи принадлежитъ Мѣстничество, такъ-называемое право старшинства на службѣ, учрежденіе, которое вполнѣ заслуживаетъ вниманіе: ничего подобнаго не представляетъ намъ Исторія Европейская. Въ Мѣстничествѣ выразился характеръ Русскій подъ печатію Востока, и оно такъ глубоко укоренено было въ образѣ мыслей, что всякій заслуженный бояринъ, на старости лѣтъ, былъ готовѣе идти подъ кнутъ, чѣмъ подъ начальство своего товарища, котораго отецъ или дѣдъ былъ ниже его отца или дѣда, лучше хотѣлъ подвергнуться опалѣ, чѣмъ сѣсть рядомъ съ хужероднымъ по его счету товарищемъ. Вотъ въ чемъ полагаема была честь, по какому-то общему свящепному вѣрованію.

Припомнимъ, что и въ прочей Европѣ былъ вѣкъ, въ которомъ чувство и понятіе чести преобладало надъ прочими. Нельзя не замѣтить соотвѣтствія ему въ нашемъ Мѣстничествѣ, которое, впрочемъ, касалось только до службы, до общественныхъ званій, и рѣшалось не дуэлями, а царскими приговорами. Какъ любопытно, скажемъ мимоходомъ, слѣдить эту параллельность, аналогію явленій Европейскихъ съ Русскими, при всемъ различіи ихъ формъ!

Общество наше, лишась возможности издавать лѣтописи п другіе древніе намятники, собранные въ Археографическую Коммиссію, оказываеть важную услугу Исторіи изданіемъ подлинныхъ дѣлъ мѣстническихъ, собранныхъ П. И. Ивановымъ,— п я намѣренъ по этому поводу предложить здѣсь нѣсколько замѣчаній проблематическихъ объ этомъ учрежденіи, оставляя подробнѣйшее разсужденіе до другого времени, то-есть до того, какъ я дойду къ нему въ порядкѣ моихъ изслѣдованій.

Наконецъ, Мѣстничество, доведенное до крайности, хотя и естественнымъ порядкомъ, показало, подобно рыцарству, свою смѣшную сторону, нелѣпость, предметъ для Сервантесова романа, когда предъ выступленіемъ въ походъ надо было считаться двухсотлѣтними службами тысячеличныхъ родовъ.

Царь Өедоръ Алексвевичъ, нельзя сказать наверное по чьему совету, ибо самъ онъ, по кротости и слабости своего характера, едва ли могъ придумать, и решиться на такую великую, отважную, государственную меру, нарядилъ коммиссію объ уничтоженіи Местничества, подъ председательствомъ известнаго князя Василья Васильевича Голицына. Коммиссія единогласно положила сжечь всё Разрядныя книги, и представила подробное, весьма любопытное соборное

уложеніе о Мѣстничествѣ, которое Өеодоръ утвердилъ, подписавъ: Божіею милостію, Царь и Великій Князь Өеодоръ Алекствевичъ, всея Великія и Малыя и Бтлыя Россіи Самодержецъ, во утвержденіе сего соборнаго дтянія и въ совершенное гордости и проклятыхъ мъстъ въ въчное искорененіе, моею рукою подписалъ. Удивительная подпись, коею имѣетъ полное право гордиться Русская Исторія XVII-го вѣка.

Впрочемъ, книги сторъли; но мысли, чувства, понятія не горятъ. Такія въковыя, историческія учрежденія, хранимыя въ духѣ народа, не могутъ никогда пропадать, уничтожаться, какъ и при самомъ началѣ не сочиняются,—а развѣ только измѣняться, исправляться, совершенствоваться, развиваться съ теченіемъ времени, успѣхомъ гражданскихъ обществъ и ходомъ образованія. Корень Мѣстничества все еще держался въ сердцахъ заслуженныхъ родовъ.

Мѣстничество уничтожено de jure, но продолжалось de facto, хотя и весьма ограниченное.

Петръ Первый, начавъ служить барабанщикомъ и простымъ солдатомъ подъ начальствомъ безродныхъ иностранныхъ офицеровъ, показалъ примъръ иной службы, а съ другой стороны, заставляя знатныхъ бояръ, въ богатыхъ одеждахъ, составлять торжественные поъзды на свадьбахъ у своихъ шутовъ, нанесъ Мъстничеству ръшительный ударъ, по крайней мъръ съ внушней стороны. Чумъ же замуниль онъ Мустничество? Табелью о рангахъ. Табель о рангахъ — вотъ было его новое постановление о службъ (удивительная судьба!), учрежденіе, болье развитое, болье опредьленное, усовершенствованное, примъненное къ положенію дълъ своего времени, съ новою пользою и безъ стараго вреда, следовательно имеющее сходство, но еще болфе различій: Табель о рангахъ допускаетъ или лучше приглашаетъ къ службъ, самой высшей, всъ сословія, между тімь какь Містничество относилось только къ высшимъ родамъ. Въ Мфстничествф чины были подвижные. Табелью о рангахъ они установились. Мъстничество было правомъ наслъдственной родовой службы. Табель о рангахъ опредъляетъ право личной службы, которая, впрочемъ, сообщая дворянство роду, дълается источникомъ и наслъдственныхъ особливыхъ правъ, болъе для жизни гражданской, чъмъ для службы. Табель о рангахъ такъ относится къ Мъстничеству, если можно употребить здъсь геометрическую пропорцію, какъ Мъстничество относилось къ Удъльной системъ, а Удъльная система къ древнему семейственному праву. Табелью о рангахъ личное старшинство, собственная служба, заняли мъсто прежняго отечества и мъстничества службы отцовской и родовой.

Дъла по старшинству несравненно виднъе и яснъе дълъ по Мѣстничеству, какъ тѣ, производимыя въ одномъ мѣстѣ, въ Москвъ, были яснъе, легче дъль удъльныхъ, разсъянныхъ по всей Россіи, и рѣшавшихся на полѣ битвы, въ періодъ междоусобныхъ войнъ. Капитанъ не можетъ быть подъ командою поручика, какъ прежде сынъ воеводы большаго полка не хотыль начальствовать сторожевымь полкомь, или сынь Кіевскаго князя требоваль себѣ по очереди Кіева, а не довольствовался Черниговымъ. Полковникъ выходитъ въ отставку, когда ему пришлется на голову подполковникъ. Быть обойдену значить быть унижену. Здёсь вездё одно и тоже понятіе въ основаніи, разныя изміненія только въ формахъ, изміненія впрочемъ столь важныя и великія, что внутреннее тожество теряется почти совсёмъ изъ виду. Скажуть: Табель о рангахъ заимствована у такого-то народа. Правда-но введена у насъ не въ томъ видъ, въ какомъ была у того народа. Въ этомъто изм'вненіи, переділків, и заключается Русское начало, которое можно назвать развитіемъ, исправленіемъ Мъстничества.

Табель о рангахъ жила слишкомъ сто лѣтъ, и разумѣется устарѣла, обвѣтшала, и вотъ новое постановленіе о классахъ, которое не уничтожаетъ ея, но освѣжаетъ,—дальнѣйшая степень развитія. Различіе de jure et de facto имѣетъ вездѣ мѣсто.

Въ дополнение къ этому замѣчанию о Мѣстничествѣ, его предкахъ и потомкахъ, можно сказать, что оно разпространено по всему народу и выражается во многихъ обычаяхъ средняго состоянія, купечества и крестьянства.

Вотъ, милостивые государи, краткія мои замѣчанія о Мѣстничествѣ, кои я предлагаю здѣсь предварительно, только по поводу дѣлъ, изданныхъ Обществомъ, предвидя при ихъ чтеніи восклицанія изъ общихъ мѣстъ противъ Мѣстничества. Я желалъ болѣе всего утвердить, что это учрежденіе не есть случай, экспромптъ, что оно никогда не сочинялось, не выдумывалось, и не уничтожалось, а что оно течетъ въ крови Русскаго народа, естественное произведеніе его первоначальной Исторіи, которое, по порядку времени, проходитъ разныя степени, развивается и совершенствуется, однимъ словомъ живетъ, какъ всѣ подобныя историческія учрежденія въ Россіи, въ Европѣ, во всемъ свѣтѣ,—слѣдовательно отнюдь не должно быть осуждаемо ни на какой степени своего необходимаго развитія.

Чтобъ объяснить со временемъ Мѣстничество вполнѣ, нужно издать: сводную Разрядную книгу, Родословныя таблицы древнихъ родовъ, гіерархію должностей и порученій, или адресъкалендарь за древнее время, сперва—безъ именъ, статистическій, а потомъ и съ именами, историческій. Все это возможно и немудрено. Въ изданной нами книгѣ есть уже довольно матеріаловъ, какъ я постараюсь въ слѣдующее наше собраніе показать для молодыхъ работниковъ на поприщѣ Исторіи 205).

Написавъ это разсужденіе, Погодинъ опасался, чтобы извѣстный историкъ Русскаго права Александръ Рейцъ "не персбилъ у него разсужденія о Мѣстничествѣ 206)". Но опасенія Погодина были напрасны. "Рейцъ говоритъ", писалъ Погодину Горловъ, "что его ученыя работы остановились,—практика поглощаетъ всю его дѣятельность; и какая практика? Сидѣть въ судѣ и разбирать дѣла о долгахъ, о какойнибудь шалости, о томъ, что какой-нибудь студентъ одѣтъ не по формѣ".

Въ 1838 году, просвъщенный и любимый начальникъ Москвы, свътлъйшій князь Д. В. Голицынъ, былъ озабоченъ мыслію составить описаніе Москвы. Но кто же лучше П. М. Строева могъ осуществить эту мысль благую. Это сознавалъ и самъ князь Голицынъ, когда просилъ Погодина познакомить

его съ Археографомъ. Объ этомъ свидътельствуетъ слъдующая записочка Погодина Строеву, написанная въ апрълъ 1838 г.: Дмитрій Владиміровичъ желаетъ познакомиться съ вами, милостивый государь Павелъ Михайловичъ, и просилъ меня сдёлать для него это удовольствіе. Самое удобное для него время-объдъ, къ которому онъ и приглашаетъ васъ во вторникъ или въ середу вмѣстѣ со мною... Если вы согласны, то я къ вамъ заёду завтра. Онъ хочетъ потолковать что-то о Москвъ". И дъйствительно, по объясненію самого Строева, дъло шло объ описаніи Москвы, отъ котораго онъ впрочемъ отказался 207). Не уладивъ дъло съ Строевымъ, князь Д. В. Голицынъ обратился къ предсъдателю Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ графу С. Г. Строганову съ просьбою оказать ему содъйствіе къ составленію свъдъній о памятникахъ, находящихся въ Московской губерніи, какъ то: монастыряхъ, церквахъ, замкахъ, домахъ, водопроводахъ, мостахъ, развалинахъ ствнь, остаткахъ древнихъ дорогъ и проч., замвчательныхъ или по древности, или по особо важнымъ происшествіямъ. Общество изъявило совершенную свою готовность содъйствовать такому полезному намфренію Правительства, тфмъ болфе, что драгоцънные памятники древней Русской жизни разрушаются болье и болье по всему пространству Имперіи временемъ, невъжествомъ и неосмотрительнымъ усердіемъ, которое часто, особенно въ церквахъ и монастыряхъ, своими передълками и поправками изглаживаетъ почтенные слъды Древности. Въ засъдании 15 апръля 1838 года, Общество опредълило поручить И. М. Снегиреву составить планъ описанія древнихъ памятниковъ. Следующее заседание (1 октября 1838), бывшее подъ председательствомъ графа С. Г. Строганова, почтилъ своимъ присутствіемъ князь Д. В. Голицынъ и въ его присутствіи было читано письмо его къ графу С. Г. Строганову и члены "имъли удовольствіе услышать, что Его Свътлость одобряетъ вполнъ планъ описанія Москвы, сочиненный И. М. Снегиревымъ <sup>с 208</sup>).

Узнавъ объ этомъ предпріятіи Общества, Сахаровъ писалъ

Погодину: "Я очень радъ, что вы высказали, что Россію нужно видъть въ самой Россіи, а не въ Питеръ, или въ ученомъ кабинетъ". Послъ этого предисловія Сахаровъ продолжаеть: "Я читаль въ Московских Въдомостях, что наше Общество предпринимаетъ описывать Москву, то я прошу васъ передать г. г. членамъ, что въ ризницъ Тульскаго архіерейскаго дома находятся грамоты Коломенскихъ архіепископовъ и митрополитовъ. Въ Москвъ, на Мясницкой, противъ церкви Евпла, есть Тульское подворье, принадлежавшее прежде Коломенской епархіи. Жалованная грамота на это подворье сохраняется въ ризницъ Тульскаго архіерейскаго дома. Съ уничтоженіемъ Коломенской епархіи, всѣ бумаги, книги и другія епархіальныя вещи были перевезены въ Тулу. Я эту грамоту читалъ еще въ 1832 году. Кстати: въ Тульскомъ Успенскомъ соборъ, въ алтаръ, находится хоругвь, съ Греческимъ письмомъ. Надписи я не помню. Эта хоругвь также привезена изъ Коломны. Помню только, что она принадлежить ко временамъ в. князя Іоанна III и есть памятникъ Софіи Ооминишны. Тамъ есть протопопъ Козьма Пахомовичь Органовъ, который можетъ доставить въ Общество снимокъ. Долго ли будеть лежать въ тайнѣ архивъ Оружейной Палаты? До 1817 года Общество вытребовало изъ него следственное дело Шакловитаго. Тамъ хранится и перстень Глебова. Изъ следственнаго дела Евдокіи напечатаны только письма Петра, а самое дёло неизвёстно гдё. У меня есть печатный экземпляръ этихъ писемъ Евдокіи къ Глебову. Жаль, что родимая Москва такъ далека отъ Питера, что нътъ ни въстей, ни слуховъ о ея дёлахъ. Здёсь больше знаютъ объ ничтожныхъ Американскихъ неграхъ, нежели о нашемъ Обществъ. Я сколько ни спрашиваль, что это за Сборникт, который вы издаете отъ Общества, никто не знаетъ. Слава Богу, что отыскался списокъ Артамона Сергъевича Матвъева о Царских Титулах. Здъсь раскрыты всѣ дипломатическія сношенія Русскаго Двора. Есть неизвъстныя грамоты и формулы сношеній съ дворами. Рукопись писана in 4°, скорописью XVIII вѣка".

По поводу извъстія объ описаніи Москвы, Мурзакевичъ писаль Погодину: "Мнѣ пришла въ голову гробница, открытая прошлымъ лѣтомъ у собора Спаса что на Бору. Мнѣ кажется, что погребенное тъло есть супруга в. кн. Димитрія Іоанновича Донского, Елена, умершая схимонахинею въ 1332 году. Уцълъвшіе кожаные "нарамники" суть схимонашеская принадлежность Великой Княгини. Гробница же каменная есть обыкновенная вещь для тёхъ и древнёйшихъ временъ. Такъ напримъръ, каменная гробница Смоленскаго великаго князя Давида Ростиславича, открытая въ 1834 году". Новоспасскій архимандритъ Аполлосъ увъдомлялъ Погодина, что онъ вручилъ "его сіятельству графу С. Г. Строганову гравированный листь, изображающій царей Михаила и Алексья, написанныхъ въ концѣ XVII вѣка на столбѣ собора Новоспасскаго монастыря, и желаеть пожертвовать сію доску Обществу для помъщенія оттисковь, въ трудахь онаго съ его описаніемъ".

Предъ своимъ отъвздомъ въ чужіе края, Погодинъ издалъ третью и четвертую книжки Сборника Русскаго Историческаог Общества, въ которыхъ между прочими статьями напечатана Историческая система Ходаковскаго. Бумаги Ходаковскаго, какъ извъстно, поступили въ Древлехранилище Погодина. По поводу напечатанной статьи Ходаковскаго, Сахаровъ писалъ Погодину: "Вы не знаете, гдѣ еще есть бумаги Ходаковскаго? У Анастасевича! Бумаги эти заключаютъ въ себѣ разысканія о Минологіи и еще какія-то. Старикъ бережетъ ихъ и показываетъ за тайну".

Погодинъ не только оживлялъ Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ своимъ энергическимъ участіемъ въ немъ, но съумѣлъ возбудить интересъ къ нему и въ провинціальныхъ ученыхъ. Одинъ изъ нихъ писалъ ему изъ Шуи: "Можете обвинять меня за дерзость писать къ вамъ, но не упрекнете въ невнимательности къ вашимъ благороднѣйшимъ занятіямъ. Въ Шуѣ, по случаю перестройки Спасской церкви, при разрытіи фундамента найдено нѣсколько серебряныхъ монетъ, дробность коихъ помнится очень значительною. На одной изъ

нихъ вычеканенъ великій князь Игорь. Теперь они хранятся у священника той церкви о. Іоанна Извольскаго, но скоро доставлены будуть въ Общество Любителей Древности". А Шуйскій священникъ Илья Григорьевъ писалъ Погодину: "Въ письм' вашемъ прописываете, что я нашелъ древнія монеты; сія истина есть неоспорима. Он' найдены при рытіи бутовыхъ канавъ подъ церковь, лежавшія на шкилеть человьческомъ и именно на грудной кости онаго. Числомъ ихъ болѣе до пятидесяти штукъ, начиная съ князя Ивана, Бориса Годунова и сына его Өеодора, а изъ нихъ одна князя Игоря, которую я считаль болье всьхь значительные; но какь вы описываете ее обыкновенною, такъ судя по этому тѣ монеты противъ нее болже незначущія, потому что таковыхъ вездѣ много. Ежели же вы будете находить и въ первыхъ надобность, я готовъ исполнить волю вашу, какъ почтеннъйшаго патріота Россійскаго". Въ то же время И. Я. Горловъ увъдомлялъ: "Я пріобрѣлъ въ Дерптѣ за тридцать коп. (!) Ярославову монету, подобную той самой, которая хранится у наслёдниковъ графа А. И. Мусина-Пушкина, которая описана точь-въ-точь у Карамзина во второмъ томъ, и которой оттискъ представленъ въ сочиненіи А. Н. Оленина о Тмутораканскомъ камнъ. Только мой экземпляръ сохранился совершенно " 209).

## XXIV.

Бодянскій въ письмѣ своемъ изъ Праги, отъ 30 апрѣля 1838 года, писалъ Погодину: "Харьковскій Университеть слѣдуеть по стопамъ нашего: сколько я знаю и слышалъ, онъ не ошибся въ выборѣ; думаю, что и прочіе университеты не замедлять тоже выслать своихъ депутатовъ".

Въ это время Харьковскій Университеть намѣревался послать въ чужіе края для изученія Словенскихъ нарѣчій и ихъ литературъ Измаила Ивановича Срезневскаго, до тѣхъ поръ изучавшаго Политическую Экономію и Статистику, но уже издавшаго двѣ части Запорожской Старины и Украинскій

Сборникъ, а также сборникъ Словацкихъ пъсенъ, записанныхъ имъ въ Харьковъ оть заходившихъ туда Словаковъ <sup>210</sup>).

Но нашъ политико-экономъ и статистикъ благоговълъ предъ народностію. "Люди", писаль онь еще въ Харьковъ, "ошибаются, говоря напримёрь: этоть народь иметь отвращеніе отъ просв'ященія, потому что у него не являются ученыя книги, и мало школъ, и грамотности мало, -- вотъ народъ безъ литературы, безъ понятій объ изящномъ!.. Самый ученый медикъ или естествословъ можетъ и долженъ учиться у народа Естественной Исторіи и Медицинъ, и философъ Философіи, и даже философъ-историкъ Философіи Исторіи; едва ли не всякій народъ, сколько бы ни быль онъ дикъ, имъетъ свою литературу, правильнъе словесность, и не ничтожную ни предъ Иліадой, ни предъ трилогіей Данта, ни предъ драмой Кальдерона и Шекспира". "При такомъ взглядѣ на высокій интересъ живого изученія простонародья и вообще народовъ презираемыхъ, замъчаетъ В. И. Ламанскій, "Срезневскій долженъ быль съ радостью откликнуться на сдёланное ему въ 1838 году предложение отправиться въ путешествие на казенный счетъ въ Западно-Словенскія земли для занятія потомъ новооткрытой тогда каоедры славянскихъ языковъ и литературъ".

Приготовляясь къ своему путешествію, Срезневскій завель сношенія съ Погодинымъ. Первымъ письменнымъ памятникомъ этихъ сношеній можетъ служить письмо его изъ Харькова, отъ 7 іюня 1838 года. "Извините", писалъ онъ, "великодушно смѣлость и вмѣстѣ ничтожность просьбы, съ которою обращаюсь къ вамъ, просьбы, для васъ обременительной, но вмѣстѣ съ тѣмъ доказывающей, что любитель Словенщины, всегда увѣренный найти въ совѣтѣ вашемъ совѣтъ знатока, понимающаго дѣло умомъ и сердцемъ, долженъ къ вамъ же обращаться и тогда, когда имѣешь надобность въ какомънибудь книжномъ пособіи. Крайнюю и нетерпящую отсрочки нужду имѣя въ подлинникѣ Древностей Шафарика, особенно въ тѣхъ связкахъ, которыя еще не изданы вами по-Русски; узнавши, что отъ васъ можно получить ихъ, прошу васъ по-

корнъйше потрудиться выслать миъ экземпляры этого сочиненія. Очень обяжете меня, если прикажете выслать не медля. Чуть не краснъю, пиша это письмо, потому что въ первый разъ пишу письмо такого содержанія къ такому человѣку какъ Погодинъ, потому ли что и привыкнуть нельзя писать такія письма къ такимъ людямъ, потому ли что, писавши одно, порываюсь писать о другомъ и принуждаю себя оставаться въ границахъ просьбы самой жалкой. Во всякомъ случат позвольте надъяться на ваше радушное соревнование помогать въ дълъ изученія Словенщины, намъ родной и такъ еще мало у насъ извъстной. Мнъ бы еще нужна была и Копитара Краинская грамматика; но она едва ли есть у васъ для продажи, а потому буду пока утѣшать себя надеждою, что прочту ее когда нибудь. Не горько-ли: всякую Французскую дрянь можно доставать какъ свое добро, а свое родное Словенское ни даже подъ Французскимъ хламомъ не найдешь". Погодинъ разумѣется исполнилъ просьбу Срезневскаго, который по этому поводу съ признательностю писалъ ему: "Чувствительно благодаренъ вамъ за высылку Словенских Древностей, еще болве за то доброе благорасположение, съ которымъ вамъ угодно было принять участіе во мнѣ, въ моихъ занятіяхъ, въ моемъ дѣлѣ касательно повздки по землямъ Словенскимъ. Я счастливъ, что необходимость обратиться къ вамъ для полученія творенія Шафарика дала мнъ случай сблизиться съ вами-хоть письменно, пока не лично. Мнѣ остается постараться и поддержать ваше благорасположение ко мнь, и я надыюсь, что ваша глубокая любовь къ наукъ найдетъ во мнъ-если ничего бол'ье, то по крайней мъръ искреннее желаніе сочувствовать ей и увлекаться ею. Дъло о моей поъздкъ пошло по извилистымъ и долгимъ путямъ разрѣшеній, и гдѣ оно теперь—никто у насъ не знаетъ. Это время двусмысленной неизвъстности длится уже нъсколько мъсяцевъ, и развязка должна упасть какъ снътъ на голову-можеть быть и не ранве какъ съ зимнимъ снвгомъ. А между тъмъ это ужасно мучительно для меня: всъ прежнія обязанности остаются по прежнему обязанностями,

новыя валятся то съ боку, то съ другого, и времени для приготовленія къ путешествію почти нѣтъ. Тѣмъ менѣе могу я им'єть его для постороннихъ кабинетныхъ занятій, о которыхъ мнъ совъстно и говорить. Это скоръе труды поденщика, чъмъ слъдствіе мысли и размышленія—труды съ цълію, но безъ плана, съ жаждою вести дёло впередъ, но безъ самоутёшенія въ награду за трудъ. Тягостное состояніе. Многое нужно сдіблать, еще болье хотьлось бы сдылать, а дылаешь большею частію не то что почитаешь полезнымъ, не то что хочется. Развѣ сказать о Запорожской Старинь, которую при семъ посылаю на судъ вашъ и какъ посильный знакъ признательности къ вамъ; но Старина дъло уже конченное. Прошлымъ Рождествомъ удалось мнѣ урвать нѣсколько времени для составленія шестой книжки этого изданія—и ею окончить все изданіе. Сдёлаль, что могь, какъ могь. Счастливь, что могь по крайней мъръ сохранить драгоцънности народности Южно-Русской, которыя безъ этого могли, можетъ быть, невозвратно погибнуть; счастливъ, что своимъ трудомъ могъ возбудить желаніе другихъ доискиваться подобныхъ извѣстій, подобныхъ драгоцівнностей. Теперь мое собраніе исторических впівсень и думъ несравненно богаче противъ того, что напечатано, пособій противъ прежняго несравненно болье, —и если удастся, то когда-нибудь надобно будетъ начать и другое, подобное Старинь, изданіе. Что до Старины, то примите ее какъ первый опыть любителя Словенщины, желавшаго-могу сказать, -- съ дътства трудиться по силамъ и средствамъ по предмету, драгоцънному для всякаго Словенскаго сердца. Знаю, что передаю мой опыть на судъ знатока дорогого и радуюсь: авось вы дадите мнъ счастливый случай воспользоваться совътомъ знатока, подобнаго вамъ, авось вы захотите передать мнъ откровенно ваше мнъніе о моемъ опытъ " 211).

Въ это время посѣтилъ Москву возвратившійся изъ Словенскихъ земель М. И. Касторскій и разсказывалъ Погодину "очень много любопытнаго и пріятнаго". Погодину было очень пріятно узнать, что въ Словенскихъ земляхъ "поминаютъ"

его имя 212). Изъ Петербурга же Касторскій писалъ Погодину: "Мы представились г. Министру, распрошены, кто чёмъ занимается и гдё быль; замёчательнаго пока только то, что мы до времени должны остаться въ Петербургё... и готовить пробную лекцію, которую намъ зададуть... Мнё эту задачу дастъ профессоръ Лоренцъ, и разумёется о Словенахъ; а мнё бы хотёлось именно: о значеніи ихъ въ историческомъ развитіи человёчества—только слишкомъ обширно, однако такое разсужденіе публичное было бы очень кстати по настоящему къ Словенамъ, и по потребности такого уваженія... Какъ ученый, такъ и знаменитый Петербургскій міръ принимаетъ живое участіе въ Словенизмё. Особенно князь Ширинскій много интересовался и никто съ большею жадностію не слушалъ моихъ разсказовъ о нашихъ братьяхъ Словенахъ Венгерскихъ, какъ Сербиновичъ. Вы знаете его безъ сомнёнія? 213).

Въ то время, когда Погодинъ, "вслъдствіе" воображаемой "бесёды съ Государемъ", мечталь объ учрежденіи Словенской школы въ Одессъ, въ Кишиневъ подъ начальствомъ Шафарика, когда онъ воображалъ "объдъ Шафарику въ Петербургъ съ ръчами на всъхъ Словенскихъ наръчіяхъ " 214) и когда В. В. Григорьевъ писалъ ему, что Грановскій "составиль планъ какъ доставлять Шафарику, покуда мы живы, по тысячь ежегоднаго пособія "215), въ это самое время Погодинъ получаетъ изъ Праги весьма непріятное письмо отъ Бодянскаго, въ которомъ не безъ горечи прочелъ слѣдующее: "Письмо ваше я получилъ вмъстъ съ письмомъ нашего Шафарика, который сильно экалуется на васъ. Это безъ сомнънія вась удивляеть? Признаюсь, и меня это посадило въ удивленіе, какъ выражаются Немцы. Дело вотъ въ чемъ, но я для лучшаго уразумънія сообщу вамъ письмо его, слово въ слово: 9 декабря (27 ноября наш. ст.) вчера получилъ я отъ профессора Пуркине Журнал Министерства Просвъщенія 1838, Іюль. Въ немъ прочелъ я съ удивленіемъ извлеченія изъ моихъ и вашихъ писемъ обо мнѣ, сообщенныя Погодинымъ издателю упомянутаго журнала. Я ничего не имфю

противъ литературныхъ новостей; подобнаго рода извъстія съ тъмъ пишутся, чтобы сообщать ихъ другимъ, печатать. Но что касается свъдъній о моей особъ, моемъ домашнемъ бытъ, нуждъ и бъдности, о сборъ денегъ и книгъ для меня, то мнъ весьма непріятно и больно. Я не понимаю, какъ можно посылать такія вещи печатать, и готовъ думать, что кто-нибудь унесь у него эти письма и потомъ далъ напечатать, съ цёлью обидъть и унизить меня, сообщить моимъ врагамъ и клеветникамъ новое оружіе противъ меня. Такія дружескія тайны должны оставаться навсегда тайной. Кром' того, вещь самая, какъ она тамъ стоитъ, преувеличена и неправдоподобна. Въ такой нуждё и бёдё я съ моимъ семействомъ никогда не быль. Вамъ хорошо извъстно, что я, какъ цензоръ, получаю нынъ годового дохода 400 гульден. серебромъ, да за изданіе журнала Чешскаго Музея 120 гульден. серебр., что равняется 1200 руб. ассигн. Этого, при моемъ умфренномъ и скромномъ образѣ жизни, довольно для меня. Если я, печатая мои Словенскія Древности, обощедшіяся ми 1500 гульден. серебр., нуждался иногда въ деньгахъ, то это ничуть не удивительно: подобное часто случается и съ гораздо богатшими меня, а я не изъ числа богатыхъ!--Потому прошу васъ дружески, тотчасъ на другой день по получении этихъ строкъ, написать отъ себя къ Погодину и просить его: 1) чтобы онъ подобнаго рода свёдёній обо мнё, моемъ состояніи, образ'є жизни, и т. д., не посылаль более ни въ какіе журналы; 2) а если послалъ снова, посившилъ бы немедленно вытребовать назадъ; 3) не посылаль бы мни никакихь денегь. Я увъренъ, что онъ васъ послушается, иначе было бы странно, еслибы онъ хотъль еще болъе огорчить и сдълать меня несчастнымъ. Я каждый часъ ожидаю, что голодные журналисты (Польскіе, Нѣмецкіе, Французскіе, и т. п.) напечатають эти свѣдѣнія и распространять по всей Европъ. Судите сами, каково это будеть для меня!" -- "Я", пишеть Бодянскій, также скажу: "ну, каково?" Въ отвътъ моемъ на это письмо я замътилъ Шафарику, что вы отнюдь не имѣли намъренія сдѣлать ему ка-

кую-либо непріятность сообщеніемъ подробностей объ его домашней жизни, нуждахъ, и т. д., напротивъ, хотъли еще черезъ это помочь его горю, что оглашениемъ подробностей о состояніи его ничуть не умаляють его доброе имя, его славу, и проч., потому что это случилось не отъ него, мимо его въдънія и воли, следовательно, недруги его не могутъ воспользоваться этимъ для униженія его; что отсюда нельзя ожидать никакихъ худыхъ последствій: наши журналы, темъ боле Журнала Ми. нистерства Просвъщенія, не столько распространены еще между другими Европейцами, чтобы изъ нихъ можно было тотчасъ почернать какія-либо новости; да хоть бы и случилось, все-таки туть нъть никакого преступленія противь кого бы то ни было: въ нуждъ человъку можно помочь, и никто не въ правъ запретить мнъ и другому подать руку помощи нашимъ ближнимъ, нуждающимся въ томъ и достойнымъ нашего сожальнія и участія. Я не вижу здысь никакого уголовнаго проступка, когда извъстному лицу, доброму гражданину вообще, но преследуемому бедностью, друзья его и прочіе, принимающіе въ немъ участіе, посылають помощь изъ другой земли, государства, и т. п.; наконецъ, если вы нанесли Шафарику непріятность этимъ поступкомъ, то нанесли ее ненам вренно, по неосторожности, неосмотрительности, торопливости сдёлать болёе добро, нежели зло, невёдёнію обстоятельствъ и отношеній его здёшнихъ къ другимъ (въ обширномъ и тъсномъ смыслъ). Разумъется, подобнаго рода свъдъній не следовало бы сообщать въ журналь, потому что действительно нъсколько щекотливо читать ихъ Шафарику, равно какъ и знать о томъ, что это читаютъ другіе, не говоря уже о непріятностяхъ, которыя могуть или могли бы произойти, еслибы какимъ-нибудь образомъ подробности эти о его жизни, и т. д., были переведены на какой иной языкъ и дошли бы до рукъ недруговъ его, въ чемъ я однакоже сомнъваюсь. Онъ правъ, говоря, что такія дружескія тайны должны оставаться неприкосновенными для другихъ, если не навсегда, то, по крайней мъръ, до извъстнаго времени. Можно помогать, не

дълая огласки, не поднимая крестовыхъ походовъ противъ кого бы то ни было (Вы знаете, что крестовыя ополченія для участвовавших въ нихъ большею частію были несчастливы, хоть въ послъдствіяхъ своихъ спасительны для цълаго человъчества. Я не охотникъ до нихъ!). Чъмъ открытье какое дъло, тъмъ болъе препятствій, зрителей, судей и отвътственности, тъмъ болъе злыхъ толковъ, сплетней, напраслинъ, и т. д., особенно въ дъйствіяхъ подобнаго рода. Какъ онъ, такъ и я не думалъ, чтобы вы обнародовали подробности объ его теперешнемъ незавидномъ состояніи. Я не могъ вамъ иначе писать о немъ; въ противномъ случав я лгалъ бы безсовъстно, не выполниль бы моихъ отношеній къ вамъ и къ нему. Въ свъдініяхь, сообщенныхь мною вамь, я отвічаю за каждое слово. Шафарикъ слишкомъ скромничаетъ, черезъ-чуръ въ хорошемъ видъ выставляетъ свое положеніе, нежели каково оно на самомъ дёлё есть; подобнаго рода вещи скорее замётны со стороны, и чуждый человъкъ можетъ видъть всю ихъ добрую и худую особенность гораздо лучше и върнъе, чъмъ самый дъйствователь: этотъ послъдній уже приглядълся къ нимъ, и не зная никогда другого лучшаго образа жизни своей, думаеть, что иначе быть не можеть, и если допускаеть улучтеніе въ немъ, то небольшое, маловажное. Боже мой! 1200 р. асс. годового дохода! Экая подумаеть сумма! Много ли останется для него, если вычтемъ 500 р. за квартиру? Притомъ онъ самъ, особливо его семейство, почти всегда больны. И сколько онь должень за этоть аристократическій плать работать! Что останется для его ученыхъ занятій, которыя такой важности и драгоциности не только для насъ, Словенъ, но и вообще для всѣхъ прочихъ людей?! Если часто подобные ему люди не знають сами себъ настоящей цъны, тъмъ болъе другіе, постигающіе ихъ, должны заботиться о нихъ, радёть объ ихъ временном благъ, промышлять о средствахъ доставить имъ болье удобствъ и способовъ располагать собой, работать непрепятственно на избранномъ ими поприщъ для собственной своей и народной чести, славы и добра. И потому вы, конечно, не исполните (и не должны) третьей его просьбы (т.-е. не посылать денегъ); только чтобы снова не обидѣть его, не затронуть за живое, и можеть быть не навлечь на него какойлибо непріятности со стороны другихъ, лучше будетъ не дѣлать шуму, общей гласности и извѣстности всѣмъ. и такимъ образомъ, по-Русской пословицѣ: и овцы будутъ сыты, и сѣно цѣло. Впрочемъ, обо всемъ этомъ и подобномъ тому вы скоро будете имѣть случай лично переговорить съ нимъ и уладить надлежащимъ порядкомъ" <sup>216</sup>) Но это, какъ мы увидимъ, нисколько не помѣшало Россіи и въ частности Погодину благотворить Шафарику и его собратіямъ, и они, сколько извѣстно, никогда не отказывались отъ подобныхъ благотвореній изъ Россіи.

Къ сожалѣнію, въ то время какъ посылались пособія Западно-Славянскимъ ученымъ, благотворя Шафарику съ братіею, мы были не довольно справедливы къ другому подвижнику Словенской науки, жившему у насъ, въ Москвѣ, обогащавшему сокровищницу Русской Литературы капитальными сочипеніями, писанными прямо по-Русски. Мы разумѣемъ Венелина.

Въ скорбяхъ и лишеніяхъ доживалъ несчастный Ю. И. Венелинъ послѣдніе дни свои. Въ это время онъ лишился мѣста преподавателя въ Александринскомъ Сиротскомъ Институтѣ, гдѣ инспекторомъ классовъ былъ И. И. Давыдовъ. Разумѣется, въ этомъ несчастіи Венелина Погодинъ принялъ горячее участіе. "Давыдовъ подкопался", отмѣчаетъ онъ въ своемъ Дневникъ, "подъ Венелина, который впрочемъ самъ стоялъ нетвердо. Каковъ артистъ!" 217), Узнавъ объ этомъ, Бодянскій писалъ Погодину: "Жаль Юрія Ивановича, но и то надобно сказать, что онъ былъ не на своемъ мѣстѣ. Что это по прочискамъ—вѣрю въ половину; онъ самъ много виноватъ, а преемникъ его только воспользовался его неосмотрительностью; разумѣется дурно, но когда же Давыдовъ разбиралъ средствами?" 218).

Какъ бы въ утѣшеніе достойнаго, но постигнутаго несчастіемъ труженика, Болгаре изъ Одессы и Бухареста при-

слали ему пятьсоть рублей на изданіе второй части Болгарт и потребовали себ'я первую.

Къ сожалѣнію, въ это время и у Погодина съ Венелинымъ произошли какія-то недоразумѣнія, и Погодинъ жаловался Бодянскому: "Венелинъ", писалъ онъ— "ругаетъ меня повсемѣстно: вотъ вамъ награда за то, что я лѣтъ восемь ходилъ за нимъ какъ нянька и какъ матъ" 219).

### XXV.

Задумавъ совершить заграничное путешествіе, Погодинъ извъстилъ объ этомъ своемъ намъреніи Шафарика; но сей посльдній по этому поводу писалъ ему: "Я очень радъ прівзду вашему къ намъ, только ваше дальнъйшее путешествіе во Францію, Италію и Англію мнъ совсьмъ не по сердцу. Не довольно ли у васъ въ Россіи и даже въ Москвъ всевозможнаго иностраннаго? Съ тъми силами и деньгами, которыя вы истратите на это путешествіе, вы могли бы сдълать что нибудь великое для Русской и Словенской Исторіи; впрочемъ это только мой личный взглядъ и личное мнъніе".

Не взирая на это, Погодинъ 19 февраля 1838 года обратился къ графу С. Г. Строганову съ слъдующимъ прошеніемъ: "Разстроенное мое здоровье требуетъ подкръпленія и отдохновенія отъ трудовъ, и я, по совъту врачей, непремънно долженъ прервать свои занятія и воспользоваться еще минеральными водами, почему покорнъйше прошу ваше сіятельство объ исходатайствованіи мнъ отпуска на четыре мъсяца за границу, въ Германію, Италію и Англію; для меня было бы весьма пріятно, еслибъ я могъ въ своемъ путешествіи исполнить какое либо порученіе Министерства Просвъщенія. О пособіи для путешествія, которое, между прочимъ, будетъ имъть цълію утвержденіе литературныхъ моихъ связей съ Словенскими филологами и историками, не смъю говорить ничего, предоставляя ръшеніе объ ономъ вашему начальническому вниманію, соразмърно съ моей службою". Въ то же

время у Погодина опять явилась мысль оставить университеть; но Надеждинь его удерживаль. "Мысль", писаль онь ему, "освъжиться отдыхомъ и прогулкою—не дурна. Но оставлять университеть я бы тебъ не совътоваль. Это пость, для котораго ты создань. Мужайся до послъдней возможности. Vitam impendire vero! Частныя непріятности гдъ не случаются! На это Богъ намъ даль терпъніе".

Между тѣмъ, по ходатайству графа С. Г. Строганова объ увольнении Погодина въ Данію и Англію, Министръ Народнаго Просвѣщенія входилъ съ представленіемъ объ этомъ въ Комитетъ Министровъ, на положеніе коего воспослѣдовала Высочайшая резолюція: Зачъмъ? Не вижу нужды.

Шевыревъ, задумавшій тоже предпринять путешествіе, въ этомъ случав былъ счастливве Погодина. Въ апрвлв 1838 года уже состоялось Высочайшее соизволеніе объ увольненіи его въ отпускъ за границу на одинъ годъ "для поправленія разстроеннаго здоровья". "Сколько мнъ извъстно", писалъ графъ Строгановъ Уварову, "профессоръ Шевыревъ, со времени вступленія въ Московскій университеть, прилагаль неутомимые труды къ обогащенію и усовершенствованію познаній и въ особенности избраннаго имъ предмета Русской Словесности и твмъ совершенно разстроилъ свое здоровье, для поправленія котораго, по его сознанію и ув'тренію врачей, потребно не менъе одного года бытности въ тепломъ климатъ и пользованія себя тамъ минеральными водами". 8 іюня 1838 года мы находимъ Шевырева уже въ Петербургъ, и онъ, узнавъ тамъ о Высочайшей резолюціи, писаль Погодину: "Ты уже върно знаеть свою участь. Жаль и грустно за тебя. Роковое: Не вижу нужды. Зачъмъ? --- все рѣшило. Какъ быть теперь? Мнѣ сказаль про это Комовскій. Библіотека Синодальная намъ будеть открыта, но издавать все мы можемъ только съ разрешенія Синода. Вяземскаго неть въ Петербурге. Онъ быль на несчастномъ пароходъ. Здъсь все какъ по маслу. Устряловъ, твой соперникъ, недавно, перечитывая съ Краевскимъ Ипатьевскій списокъ, на мъстъ: пріидоша къ нему уеве его, спросиль:

"ужъ это не *буеве* ли должно быть?—Нестора не читалъ, проказникъ. Литература здѣсь жалка до-нельзя! Вся она на диванѣ Одоевскаго. Любо смотрѣть на Востокова, съ пимъ провелъ я часъ пріятнѣйшій".

Къ счастію для Погодина, въ это время Копенгагенское Королевское Общество Сфверныхъ Антикваріевъ обратилось къ графу С. Г. Строганову съ заявленіемъ, что оно въ изданіи въ свёть рукописей и памятниковъ, относящихся до Россіи, встрътило затрудненіе по недостатку для того средствъ, отъ малаго числа подписчиковъ. Графъ Строгановъ, принявъ съ одной стороны въ соображение, что находящияся въ Обществъ свъдънія могутъ быть важны для Русской Исторіи, выразиль желаніе, чтобы со стороны нашей принято было участіе въ изданіи трудовъ его; но съ другой онъ призналъ необходимымъ предварительно разсмотръть эти рукописи и удостовъриться въ достоинствъ ихъ относительно нашей Исторіи. Получивъ отъ Уварова увъдомленіе о Высочайшей резолюціи касательно Погодина, графъ Строгоновъ писалъ министру о томъ, что онъ находитъ полезнымъ поручить Погодину "войти въ сношеніе съ Коненгагенскимъ Обществомъ Любителей Древностей Съвера и разсмотръть предположенные имъ къ изданію въ свъть рукописи и памятники, относящіеся до Россіи". Это представленіе дало Уварову возможность вторично просить Комитетъ Министровъ довести до Высочайшато свъдънія, что Погодину поручается войти въ сношеніе съ Королевскимъ Копенгагенскимъ Обществомъ. "Что же касается", писалъ Уваровъ, "до причины поъздки Погодина въ Англію, то хотя я не имъю положительнаго о томъ свъдънія, не могу однакожъ, по извъстной любознательности этого профессора, предполагать при семъ никакой другой цёли, кромё чисто ученой". По представленіи Комитетомъ Министровъ этого объясненія Министра Народнаго Просв'ященія, воспосл'ядовало Высочайшее соизволеніе на увольненіе Погодина въ Англію и Данію...

4 іюля 1838 года, Погодинъ получаеть отъ ректора Московскаго университета М. Т. Каченовскаго слѣдующее увѣ-

домленіе: "Г. Министръ Народнаго Просвъщенія увъдомилъ г. Попечителя, что Государь Императоръ соизволилъ на увольненіе вась въ отпускъ въ Данію и Англію"... Но Погодинъ въ отвътъ на это писалъ графу С. Г. Строганову: "Получивъ отъ г. ректора извъстіе о Высочайшемъ дозволеніи мнъ отправиться въ чужіе края на вакацію, я не могу воспользоваться онымъ, ибо срокъ вакаціи уже совсёмъ оканчивается, а посему я прошу покорнъйше ваше сіятельство объ исходатайствованіи мнъ позволенія воспользоваться отпускомъ на второй семестръ сего академическаго года вмъстъ съ слъдующею за онымъ вакаціей, тёмъ болёе, что разстроенное мое неумёренными трудами здоровье требуетъ необходимо, по совъту врачей, пребыванія зимою въ тепломъ климать Италіи". Вслъдствіе сего графъ Строгоновъ принужденъ былъ снова ходатайствовать предъ Уваровымъ за Погодина, и 19 сентября того же 1838 года М. Т. Каченовскій писаль Погодину: "Его сіятельство г. попечитель увъдомилъ меня, что онъ просилъ Министра Народнаго Просвъщенія объ увольненіи васъ въ отпускъ за границу. Въ дополнени къ сему Департаментъ Народнаго Просвещенія требуеть свёдёнія, куда именно намёрены вы отправиться: въ Данію и Англію, или въ Италію, и съ какою именно цѣлію?"

Въ концъ-концовъ, 1 декабря 1838 года состоялся всеподданнъйшій докладъ, въ которомъ Уваровъ писалъ: "Попечитель Московскаго учебнаго округа доноситъ мнъ, что профессоръ Погодинъ усиленными занятіями своими по службъ до того разстроилъ свое здоровье, что ему для поправленія онаго необходимо, по совъту врачей, провести нъкоторое время за границею, и преимущественно въ Италіи. Посему графъ Строгановъ, представивъ медицинское свидътельство о болъзненномъ состояніи Погодина, проситъ объ увольненіи его въ отпускъ въ Италію". На этотъ докладъ воснослъдовало Высочайшее соизволеніе.

Въ то время, когда происходила вся эта процедура, Шевыревъбылъ въ Берлинъ и оттуда писалъ Уварову: "Прибывъ въ

Германію, я повхаль прямо въ Ганау къ знаменитому медику Коппу и просиль его совъта. Онъ предписаль мив для укръпленія нервъ моихъ, ослабленныхъ усиленными умственными занятіями, сопряженными съ моею службою, сначала пользоваться морскими ваннами Съвернаго моря, потомъ провести зиму и послъдующую весну въ умъренномъ климатъ, особенно въ Римъ...

Пять лѣтъ непрерывныхъ занятій на поприщѣ новомъ, къ которому сначала я не готовился, ослабили нѣсколько мои тѣлесныя силы. Мнѣ потребенъ годовой отдыхъ, пользованіе морскими ваннами предписано мнѣ съ августа мѣсяца. Время мое проходитъ съ пользою для науки на здѣшней вершинѣ Германскаго и Европейскаго просвѣщенія, лучи котораго такъ блистательно отражаются у насъ, благодаря мудрой волѣ правительства и дѣятельности вашей".

Собираясь въ чужіе края, Погодинъ писалъ Максимовичу: "Что же не ѣдешь путешествовать для изученія славянскихъ нарѣчій"?

На это Максимовичъ отвѣчалъ: "Ъхать въ Славянскія вемли что-то не хочется: признаться, я лучше бы посмотрёлъ Москвы да Руси православной. Да, другъ! Стосковалась здъсь душа моя по Москвѣ бѣлокаменной; вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ ръдкій день пройдеть, чтобъ я не задумался: какъ бы посмотрѣть Москвы? Кіевъ прекрасенъ-но болѣе прошедшимъ, лишь для воспоминанія. Настоящее въ немъ надобло, даже при предстоящей перемене заправляющих округомъ людей, отъ которыхъ можетъ быть последуетъ некоторый приливъ сюда Русскаго духа, который только и можетъ въять съ Московщины, ибо Украина моя протухла, попорчена еще Поляками, а сами Поляки такой богомерзкій народишко, что плевать на нихъ хочется. Я такъ хорошо, могу сказать глубоко и досконально узналъ ихъ, и ничего лучшаго не могу сказать про нихъ, какъ не повторить знаменитое изреченіе Дмитрія Ефимовича Василевскаго — дави ихъ! Я тружусь понемногу

надъ Исторіей Русской Словесности. Авось удача будеть съ нею, не какъ съ *Русскою землею* 220).

## XXVI.

Получивъ Высочайшее соизволеніе, Погодинъ сталъ приготовляться къ путешествію. "У меня забилось сердце", писалъ къ нему Гоголь изъ Рима, "когда я прочиталъ твою записку, гдѣ ты говоришь, что будущею весною будешь въ Италіи" <sup>221</sup>).

Передъ отъёздомъ изъ Москвы Погодинъ сдёлалъ воззваніе о пособіи Шафарику съ братіею. Къ этому воззванію отнесся весьма сочувственно Уваровъ и поручилъ Комовскому просить Погодина пріфхать въ Петербургъ и по этому предмету переговорить съ Министромъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Комовскій писалъ Погодину: "Главный вопросъ С. С. Уварова: какъ и подъ какимъ предлогомъ иомочь Шафарику немедленно и благовидно? Уваровъ намфренъ предложить Россійской Академіи, чтобъ она дала Шафарику 5 т. р. и столько же Ганкѣ; онъ хочетъ объ этомъ доложить также Государю; но послъ не будетъ у него уже иного средства доставить эти деньги по назначенію, какъ чрезъ нашего посла въ Вѣнѣ: довольно ли это деликатно и безобидно для Шафарика? Захочеть ли онъ принять пособіе? Не станетъ ли Австрійское Правительство коситься на Шафарика и на насъ? Вмъсто пользы не послужить ли это во вредъ и Шафарику и Словенамъ въ Австріи? Мнѣ кажется, что, давая этому дѣлу такой объемъ, возводя его такъ высоко, нельзя не оглядываться во всъ стороны. Впрочемъ, Шафарикъ и Ганка имъютъ право на нашу благодарность за просвъщенное пособіе молодымъ нашимъ славистамъ Бодянскому, Иванишеву, и проч. " 222). Вслъдъ за симъ Уваровъ докладывалъ Императору Николаю I: "Путешествія молодыхъ нашихъ ученыхъ, отправленныхъ въ Словенскія земли, кромф положительныхъ результатовъ для Словенской филологіи, доставили мнѣ ближайшія свѣдѣнія о настоящемъ положеніи Словенскаго міра, о движеніи тамъ умовъ

и словесности, о домашнихъ, такъ сказать, дълахъ Словенскихъ литераторовъ, и я невольно сдёлался какъ бы повёреннымъ ихъ тайныхъ чувствованій и желаній. Развитіе возраждающейся словесности Словенскихъ племенъ сопровождается тамъ не менъе замъчательнымъ усиленіемъ привязанности и стремленія къ соплеменной Россіи. При перемогающемъ вліяніи Германской жизни, постепенное исчезаніе національности Словенской заставляетъ дорожить всеми еще уцелевшими памятниками родного языка и Словенской старины, открывать, объяснять и обрабатывать ихъ; но хладнокровное отчужденіе Германскихъ правительствъ обращаетъ умы и сердца къ Россіи, гдъ Словене надъются найти утъшительное сочувствіе и върное содъйствіе. Въ Россіи видять они единственную представительницу самобытности Словенской; въ Правительствъ Русскомъ могущественнаго блюстителя Словенской народности... Щедроты Русскаго Царя, изліянныя на представителей Словенской учености на Западъ, будутъ приняты признательными соплеменниками нашими какъ благодъяніе цълому народу, еще болье укрыпять благотворныя связи между нами и ими, и пріобр'ятуть Россіи новыхъ друзей".

Что же касается способа передачи этого денежнаго пособія, то Уваровь и рѣшиль устроить это черезь Погодина и объ этомъ тоже доложиль Государю. "Для доставленія денежнаго пособія Шафарику и Ганкѣ, представляется удобный случай въ путешествіи въ Словенскія земли профессора Погодина, который, находясь въ литературныхъ сношеніяхъ съ сими учеными, можетъ доставить имъ щедротами Вашего Величества дарованное пособіе, равно какъ и прочія пожертвованія, безъ обращенія на то особеннаго вниманія со стороны Австрійскаго Правительства".

27 Декабря 1838 года Погодинъ выёхалъ изъ Москвы. Наканунѣ выѣзда онъ писалъ Шевыреву: ѣду завтра въ Петербургъ, а оттуда черезъ недѣлю, если Богъ дастъ, въ дальній путь. Изъ Петербурга поѣду или въ Парижъ, или въ Италію. Приготовляй мнѣ инструкцію для Рима. Скажи Гоголю, что я

получиль его письмо, что я радь, что я его увижу скоро. А мнѣ очень тяжело".

Спутникомъ Погодина до Петербурга былъ Н. Ф. Павловъ. Онъ везъ въ Петербургскую цензуру три новыя свои повъсти, которыя онъ прочелъ Погодину и его женъ. О дорогъ, пишетъ Погодинъ, "сказать новаго нечего: то же шоссе, тъ же станціи, тъ же казармы! Развъ пожелать, чтобъ бусурманское шоссе переведено было насыпною дорогою или насыпкою, настилкою. Та же нечистота и неопрятность въ гостинницъ Вышневолоцкой и Новгородской; тъ же котлеты у Пожарскаго, и тъ же баранки въ Валдаъ, съ припъвомъ отвратительныхъ старухъ и молодокъ... Впрочемъ, вездъ можно обогръться, вездъ можно утолить голодъ и жажду. Пальма остается по прежнему у нъмки Померанской и ея дочери Луизы".

30 Декабря ночью наши путешественники прівхали въ Петербургъ и остановились въ гостинницѣ Серапина. Сонный слуга отвелъ ихъ въ "кабинетецъ на верхъ", который, замѣчаетъ Погодинъ, "на Московскомъ нарѣчіи слишкомъ лестно было бы назвать чуланомъ".

Само собою разумѣется, что Погодинъ по пріѣздѣ въ Петербургъ на другой же день явился къ Уварову. Принявъ его весьма привѣтливо, Уваровъ поручилъ директору Департамента Народнаго Просвѣщенія князю П. А. Ширинскому-Пихматову: 1) Деньги, слѣдуемыя Шафарику и Ганкѣ—отдать Погодину подъ росписку. 2) Снабдить Погодина открытымъ листомъ, который могъ бы быть предъявленъ въ нашихъ миссіяхъ. Кромѣ того Уваровъ поручалъ Погодину во время пребыванія его за границей заняться по возможности изслѣдованіемъ древностей по части Всеобщей и въ особенности Русской Исторіи, а также, если встрѣтятся ему предметы, могущіе относиться къ кругу дѣйствія Археографической коммиссіи, то объ оныхъ сообщать Уварову или Археографической Коммиссіи.

Съ своей же стороны Погодинъ желалъ, въ случат возможности, обозртть страны, въ коихъ остались следы поселе-

ній Норманскихъ (въ Италіи, съверной Франціи и Англіи), въ отношеніи къ языку, обычаямъ, учрежденіямъ. Онъ желалъ также разыскать, не принадлежатъ ли первоначальные обитатели Вандеи къ Словенскому племени. Наконецъ Погодинъ намъревался собрать свидътельства о путешествіи Петра Великаго по тъмъ городамъ, гдъ сей Государь преимущественно останавливался. Отъ Уварова Погодинъ остался въ востортъ. "Что сказать мнъ", пишетъ онъ, "о бесъдахъ въ кабинетъ Министра Народнаго Просвъщенія, который доставилъ мнъ въ нынъшнемъ году столько радости, какъ я давно уже не чувствовалъ? Вниманіе его къ моимъ предположеніямъ, исполненіе нъкоторыхъ мыслей, содъйствіе къ моему путешествію, — это не изгладится нигогда изъ моей памяти".

Одно утро провель Погодинь въ любимомъ дѣтищѣ Уварова "въ святилищѣ" Археографической коммиссіи. "Не знаю", писалъ онъ, "какое впечатлѣніе произведетъ во мнѣ храмъ св. Петра, Флорентійская трибуна, Альпійскія горы, Швейцарскія озера, но видъ пятидесяти списковъ лѣтописи Несторовой съ харатейнымъ Лаврентьевскимъ, сотни хронографовъ и историческихъ сборниковъ, тысячи грамотъ—поразили меня, и я едва переводилъ дыханіе, смотря съ благоговѣніемъ на уставленныя книгами полки, которыя блестѣли въ глазахъ моихъ серебромъ, золотомъ, изумрудами, яхонтами и всѣми камнями самоцвѣтными.—Какова грамотность была въ этомъ народѣ, который невѣжи дерзаютъ ругать и поносить потому только, что онъ не умѣлъ говорить по-Латыни". Разсмотрѣвъ образцы изданія лѣтописей, Погодинъ заявилъ, что онъ не одобряетъ плана.

Новый 1839 годъ Погодинъ встрътилъ у стараго своего товарища князя В. О. Одоевскаго, въ обществъ молодыхъ литераторовъ. "Роясь въпродолжени послъднихъ четырехъ лътъ", писалъ Погодинъ, "на самомъ темномъ днъ Русской Исторіи, я не слъдовалъ за текущей литературой и не зналъ совершенно что у насъ дълается". Увидъвъ множество лицъ, Погодинъ, какъ онъ говоритъ, "удивился, обрадовался"; но

вскорѣ разочаровался, ибо не нашелъ между ними ни одного изслѣдователя языка, изслѣдователя Исторіи, Географіи, Философіи, переводчика дѣльныхъ книгъ. Даже присутствіе на этомъ вечерѣ Крылова, Жуковскаго, князя Вяземскаго, Плетнева не удержало Погодина отъ слѣдующаго замѣчанія: "Еслибъ незнакомый человѣкъ попался въ общество нашихъ литераторовъ, онъ никакъ не угадалъ бы, съ кѣмъ случилось ему говорить: онъ могъ бы почесть ихъ хозяевами, свѣтскими людьми, финансьерами, но никакъ не литераторами. Даже Французскаго языка, противнаго для меня во всякихъ Русскихъ устахъ, онъ наслушался бы вдоволь отъ нашихъ литераторовъ".

Какъ членъ Россійской Академіи, Погодинъ посѣтилъ престарѣлаго президента ел А. С. Шишкова. "Удивительно", восклицаетъ Погодинъ, "какъ до сихъ поръ онъ сохранилъ такую живость чувствъ! Лишь только дойдетъ рѣчь до Словенскаго языка, глаза его засверкаютъ, онъ помолодѣетъ". Шишковъ прочелъ Погодину переводъ свой одной статьи господина Юлія Янина, въ которомъ Погодинъ "насилу отгадалъ" Jules Janin.

"Съ большимъ удовольствіемъ" провелъ Погодинъ одно утро въ Россійской Академіи. "Что ни говорите", замѣчаетъ онъ, "а имена, мѣста, преданія, обряды имѣютъ важное значеніе и оказываютъ свое дѣйствіе надъ нами противъ нашей воли!" Когда Погодинъ вошелъ въ залу Академіи и увидалъ передъ собою бюстъ Екатерины Великой, окруженный портретами первыхъ основателей Русской Словесности: Кантемира, Тредьяковскаго, Ломоносова, Сумарокова, и потомъ въ одномъ ряду съ ними Карамзина, Пушкина, Крылова, когда онъ встрѣтилъ нѣсколько убѣленныхъ сѣдинами старцевъ, которыхъ имена соединены съ воспоминаніями о его молодости, то былъ очень тронутъ. Вотъ Ястребцовъ, который нѣкогда перевелъ Массильонову проповѣдь о маломъ числъ избранныхъ... Вотъ Языковъ, который служилъ съ Дмитріевымъ въ одномъ полку, котораго должно считать отцомъ всей нашей исторической

критики. Воть Загорскій, первый нашь анатомикь. Воть Бутковъ и Руссовъ, слушая которыхъ, Погодинъ "будто перенесся средину прошедшаго столътія и видълъ предъ собою Татищева и Щербатова. Воть Поленовь, который помнить еще Башилова, сотрудника и ученика Шлецера, и Поспълова, воспитаннаго Стриттеромъ. Вотъ показывается и почтенный Предсъдатель, котораго ведуть подъ руки. Вслъдъ за нимъ идуть два митрополита: Филареть Московскій и Филареть Кіевскій. За ними два министра, Дашковъ и Блудовъ, въ сопровожденіи Жуковскаго. "Это утро", пишеть Погодинь, "останется для меня незабвеннымъ во всю мою жизнь. Я встрѣчу много людей высокихъ, достойныхъ, почтенныхъ... Шеллинга, Гизо, Тьери, Герена, я поклонюсь имъ съ почтеніемъ; но опи мнъ чужіе, а эти мнъ родные, эти одно со мною любятъ, одного желають, не смотря на различіе званій, состояній, лътъ, образа мыслей". Послъ засъданія Д. И. Языковъ пригласиль Погодина объдать къ себъ. О немъ Погодинъ замъ-"вотъ человѣкъ, который менѣс всѣхъ подвергся вліянію Петербургскаго климата физически и морально". Онъ показываль Погодину, начатый имъ Церковный Словарь. Буква А. занимаеть листовь триста. "Честь и слава", замъчаеть Погодинь, "старцу, который въ такихъ лѣтахъ предпринимаетъ такія изданія! "

Во время кратковременнаго своего пребыванія въ Петербургѣ Погодинъ "обошелъ" всѣхъ нашихъ ученыхъ и "освѣдомился объ ихъ занятіяхъ, чтобъ было чѣмъ похвалиться въ чужихъ краяхъ". Началъ съ Шегрена, который "погрузился" въ свою Осетинскую грамматику. К. И. Арсеньевъ посвятилъ Погодина "въ нѣкоторыя таинства" новой Русской Исторіи, отъ Петра I до Екатерины II. Кеппенъ показалъ Погодину много своихъ работъ статистическихъ. Но зачѣмъ вы пишете по Нѣмецки? спросилъ онъ его. "Чтобъ найти болѣе критики", отвѣтилъ Кеппенъ. Кругъ по прежнему сидитъ всякое утро надъ лѣтописями или монетами. Погодину пріятно было услышать его отзывы о статьяхъ своихъ "противъ новомод-

ныхъ нельпостей о древней Русской Исторіи". Но Погодинъ никакъ не могъ убъдить Круга написать отъ себя ръшительный приговоръ "невъжамъ и болтунамъ" Погодинъ посътилъ также В. М. Перевощикова, брата астронома, который въ то время трудился надъ Исторіею Русской Словесности. Съ особеннымъ сочувствіемъ Погодинъ отозвался о Френъ. "Вотъ ученый", пишеть онь, "въ полномъ смыслѣ слова, преданный своему дёлу, и, что всего рёже, любезный безъ малёйшаго педантизма. Меня", продолжаеть Погодинь, "упрекають въ пристрастіи — нътъ, такихъ иностранцевъ я готовъ всегда считать своими соотечественниками: готовъ за версту снимать предъ ними шляпу". Френъ очень утѣшилъ Погодина отзывомъ о П. Я. Петровъ. "Онъ", сказалъ Френъ Погодину, "оправдываетъ ваше ходатайство и объщаетъ Россіи первокласснаго оріенталиста". У Буткова Погодинъ нашелъ огромный запасъ матеріаловъ для Статистики Финляндіи, изъкоторой "хочется ему произвести и все историческое". О. Іакинфъ, замѣчаетъ Погодинъ, "продолжаетъ покорять намъ Китай". Беседы его очень поучительны, и Погодинъ "давно уже не упускалъ ни одного случая, чтобы пользоваться ими". Само собою разумъется, что Погодинъ посътилъ Востокова и сказалъ, что онъ "сокровище Русской Литературы—и лишь только онъ умретъ, то получить тотчась памятникъ". Къ Нфмецкимъ же натуралистамъ и математикамъ Погодинъ не счелъ нужнымъ заходить. "Я", писалъ онъ, "увижу ихъ сотни въ Германіи".

По случаю праздниковъ, Погодинъ не могъ послушать лекцій въ Университетъ. "Я думаю", пишетъ онъ, "что Университетъ не присталъ къ Петербургу, не можетъ играть значительной роли въ дълъ отечественнаго просвъщенія. Молодые люди, живя въ домахъ своихъ родителей, занимающихъ часто значительныя и высокія мъста, приносятъ въ Университетъ не тотъ духъ послушанія, покорности, довъренности, который нуженъ для полезнаго слушанія лекцій и для ровнаго, спокойнаго, скромнаго обращенія между собою. Какой-нибудь графъ, или князь, или сынъ дъйствительнаго тайнаго совът-

ника, слыша дома безпрестанно разсужденія о государственных мірахь, извістія о ділахь первыхь лиць, долго не привыкнеть слушать съ почтеніемь, съ полною довіренностію уроки своего скромнаго, смиреннаго профессора, или обходиться за панибрата со своимь товарищемь, сыномь сосідняго пономаря или мелочного торговца. Рождаются партіи и неудовольствія. Въ Москві, — совсімь другое: тамъ большинство разночинцевь даеть тонь. Этоть тонь, согласень, ниже Петербургскаго, но онь черезь четыре года облагороживается наукою".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ имѣлъ счастливый случай осмотръть Императорское Училище Правовъдънія Въ его Дорожноме Дневники сохранились любопытныя замічанія объ этомъ заведеніи: "Такое устройство", пишеть онь, "порядокь, богатство въ учебныхъ пособіяхъ, вниманіе къ нуждамъ и даже желаніямъ воспитанниковъ, что хочется разучиться, чтобъ начать вновь ученье въ такомъ заведеніи! Сколько времени продолжается курсь въ вашемъ Училищъ, спросилъ я достопочтеннаго Директора. Шесть л'ять, отв'ячаль онь. А сколькихъ лътъ можно вступить въ Училище? Двънадцати. Я изумился: какимъ образомъ молодому человъку въ восемнадцать лътъ можно кончить курсь правъ, получить чинъ титулярнаго совътника, т.-е. магистра, пріобръсти глубокія свъдънія въ теоріи философіи и исторіи права. Ніть, это невозможно! Вы показали мнъ отличныя блюда, питательныя, сложныя, вкусныя, изящныя, но ихъ не можеть переварить желудокъ, которому они предлагаются. Вотъ мое главное замъчание. Въ восемнадцать лътъ должно кончиться только гимназическое пріуготовленіе нареченнаго юриста и начаться собственно юридическій факультеть, университетскій. Если чрезъ четыре года вы выпустите его магистромъ, то все еще будете имъть преимущество предъ университетомъ, гдф нужно ему пробыть по крайней мфрф шесть лфть до этой степени. Философія права, обозрѣніе, сравненіе законодательствъ, право въ историческомъ развитіи---это такіе великіе головоломные предметы, кои нѣтъ физической возможности понять, вразумить шестнадцати -- сем-

надцати-лътнему мальчику. Въ нашъ университетъ вступаетъ юноша шестнадцати лътъ, но онъ все ръдко бываетъ зрълъ для слушанія профессорскихъ лекцій, и уже только съ третьяго курса начинаеть развиваться, дёлаться настоящимъ студентомъ. Слёдовательно въ двадцать лътъ онъ можетъ едва быть хорошимъ кандидатомъ, но никакъ не магистромъ. Чъмъ старше онъ вступаеть, тъмъ тверже идеть и тъмъ успъшнъе, лучше оканчиваетъ курсъ. Восемнадцать лътъ-вотъ настоящая пора вступленія. Принимаются иногда мальчики бойкіе, моложе шестнадцати л'єть, но такіе скоросп'єлки оказываются вообще пустоцвътами, съ одною памятью. Второе мое замъчаніе: въ Училищъ соединяются гимназія и факультеты юридическіе. Воспитанники должны быть отдёлены какъ можно явственнёе, чтобъ они какъ будто переходили изъ отроческаго возраста и надъвали toge virilem. Это наружное раздъление важно. Старшій воспитаннкъ долженъ считать себя какъ бы другимъ человъкомъ: это студентъ, юристъ, а прежде онъ былъ школьникомъ, гимназистомъ; если такого раздъленія не будетъ, то и кончалый воспитанникъ все еще будетъ оставаться школьникомъ, не смотря на пріобрѣтенныя познанія. Третье замѣчаніе о преподавателяхъ. Въ спискахъ я увидёлъ тѣ же имена, что и въ другихъ Петербургскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Училище должно заводить своихъ-по крайней мъръ по временамъ, изъ казенныхъ своихъ воспитанниковъ, и пр.; посторонніе преподаватели, им'я главныя обязанности въ других в мъстахъ, не могутъ физически обращать надлежащаго вниманія на эти спеціальныя преподаванія. Вообще очень мудрено и тяжело читать по нескольку лекцій одинакихь, не только что разныхъ. Въ первомъ случат вторыя бываютъ всегда бездушнымъ повтореніемъ, въ последнемъ-хирургической душевной операціей: могу ли я, прочитавъ, напримъръ, въ университетъ лекцію о Норманахъ или Монголахъ, вдругъ перенестись вь міръ Петра I или Іоанна III? А что сказать еще о лекціяхъ на предметы разные. Одна только необходимость за-

ставляеть решаться на такія душевныя истязанія и приносить себя въ жертву, на разсеченіе".

Въ Петербургѣ Погодинъ засвидѣтельствовалъ свое почтеніе и князю А. Н. Голицыну. Въ ожиданіи Князя, онъ, проходя по его залѣ, "прочелъ новую Русскую Исторію, которая виситъ у него на стѣнахъ... со временъ Петра Великаго". Для Погодина былъ интересенъ и самъ Князь, "вельможа, стоящій пятьдесятъ лѣтъ подлѣ престола, свидѣтель столькихъ государственныхъ событій". Чрезъ своего пріятеля Загряжскаго, Погодинъ познакомился съ Ө. И. Прянишниковымъ, который "осыпалъ его ласками, вызвался дать рекомендательныя письма въ Лондонъ, Парижъ, Венецію, Геную, даже провожатаго почталіона до Варшавы"...

Много удовольствія доставили Погодину Московскіе студенты, которые служать въ Петербургѣ по всѣмъ департаментамъ. Узнавъ о его пріѣздѣ, они всякій день собирались къ нему "почти толпами", разсказать о своей службѣ, порадовать своими успѣхами, "и", говоритъ Погодинъ, "почему же не похвастаться,—сказать мнѣ спасибо, которое для меня всего дороже. Здѣсь всѣ курсы, начиная съ 1826 года, которые я могъ различать теперь по чинамъ"...

Въ Петербургъ Погодинъ не былъ года съ четыре и нашелъ "много новаго". На площади передъ Зимнимъ Дворцомъ
онъ взглянулъ на Александровскую колонну и былъ очень радъ
увидъть крестъ на ней. "Это", говоритъ онъ, "символъ нашей
Исторіи; самое образованіе наше имѣло всегда и должно имѣть
веегда религіозный характеръ". Жена Погодина получила воспитаніе въ Смольномъ Институтъ, а потому онъ счелъ долгомъ
посътить Соборъ всъхъ учебныхъ заведеній; но тамъ ему не
понравились "бълыя стъны". "Я люблю", пишетъ онъ, "быть
въ церкви среди сонма всъхъ святыхъ, святителей, мучениковъ и учителей, и молиться съ ними вмъстъ, предъ ихъ
очами, съ ихъ заступленіемъ, подъ ихъ покровительствомъ...
Чтобъ иконостасъ, предъ алтаремъ, гдъ Святая Святыхъ, представлялъ мнъ всъхъ апостоловъ, пророковъ, праотцевъ, бли-

жайшихъ къ Господу, посредниковъ между Имъ и слабымъ человъчествомъ. Въ молитвенныхъ избахъ лютеранскихъ—иное дъло: тамъ другой духъ исповъданія и другой духъ исповъдниковъ! "

Увидавъ первую въ Россіи желёзную дорогу, Царскосельскую, Погодинъ вспомнилъ о Петрё Великомъ. "Что сказалъ бы, что почувствоваль бы онъ, еслибъ какимъ-нибудь чудомъ очутился между нами". На желёзной дорогё Погодинъ встрётилъ какого-то господина, который недавно еще обощелся съ нимъ очень ласково въ Москве, а здёсь едва кивнулъ головою. "Такая", замёчаетъ Погодинъ, "перемёна чрезъ полтора года! А представленія къ чинамъ и наградамъ бываютъ вёдь не менёе какъ черезъ два года! Петербургскіе люди съ каждымъ годомъ берутъ чиномъ выше и выше".

Погодинъ заглядывалъ и въ театръ, гдѣ восхищался Тальони, но замѣтилъ: "нечего говорить мнѣ, сидячему профессору, что на шестьдесятъ тысячъ рублей, кои платитъ ей дирекція, можно бы выдать шестьдесятъ томовъ грамотъ, лѣтописей, изслѣдованій историческихъ, филологическихъ и всяческихъ. Всякій судитъ по своему. Но тѣмъ не менѣе Гитана и Дѣва Дуная "усладили" нашему профессору два вечера. Погодинъ также посмотрѣлъ и на мадамъ Аланъ, въ "гадкой", по его словамъ, Луизѣ Линьероль и пришелъ въ негодованіе. "Что можетъ быть отвратительнѣе", пишетъ онъ, "этой дичи, которую смотрятъ однакожъ съ удовольствіемъ наши дѣвушки и дамы, разсуждающія о нравственности"! Но Михайловскій театръ, по словамъ Погодина— "прелесть".

Наконецъ Погодинъ началъ собираться въ дальній путь и совѣтоваться съ разными лицами, какъ ѣхать до Варшавы. "По счастію", пишетъ онъ, "пріѣхалъ изъ Константинополя мой старый товарищъ, сотрудникъ Московскаго Въстника В. П. Титовъ и предложилъ мнѣ свои сани".

Погодину нашлись двѣ спутницы, дочери одного генерала, которыхъ чета Погодиныхъ взялась доставить до Варшавы.

## XXVII.

8 января 1839 года, Погодинь вывхаль изъ Петербурга въ Варшаву. При вывздв, въ Измайловскомъ полку, карету его спутницъ лошади никакъ не могли стащить съ мъста и Погодинъ любовался, глядя на солдатъ, "какъ они принялись ее обработывать". Наконецъ карета тронулась. Вхали мы, пишетъ Погодинъ "по царски. Сани наши-теплая просторная комната". Погодину было очень жаль, что не могъ взглянуть на Псковъ, и какъ издателю Псковской Лѣтописи ему не удалось поклониться Святыя Троицъ. На пятый день наши путешественники добхали до Ковно, и Погодинъ вспоминалъ стихи Мицкевича о Ковенскихъ дубравахъ и находилъ, что Виленская губернія "похожа очень на Малороссію". Въ таможнъ они были приняты "очень учтиво", чему Погодинъ, "являющійся съ непріятнымъ чувствомъ во всякое присутственное мѣсто", быль очень радъ. Проѣзжая Нѣманъ, онъ вспомнилъ о Наполеонъ. На другой день, ночью, пріъхали они въ Варшаву и остановились въ гостинницѣ Вильнѣ. Во все это время были трескучіе морозы и наши путешественники надъялись отдохнуть и отогръться, но ихъ привели въ большую, какъ сарай, нетопленую комнату, съ одинокими рамами, сквозь которыя дуло со всъхъ сторонъ. Погодинъ хотълъ отправиться спать въ сани; но онъ ужхали. Наконецъ кое-какъ помъстился на стульяхъ, не раздётый, въ шубё и шанкъ, "проклиная полуобразованное варварство". Проснувшись, онъ спросилъ: "Нъть ли здъсь Русскихъ бань?" Ему сказали, что есть, и онъ повхалъ. "Чернве, гаже", замвчаетъ онъ, "безобразнве, отвратительные этой бани ничего вообразить нельзя". Такое начало не предвъщало ничего хорошаго; но вышло иначе и пять дней въ Варшавѣ Погодинъ провелъ прекрасно.

Генералъ-интендантъ дъйствующей арміи В. В. Погодинъ потребовалъ непремѣнно, чтобъ его однофамилецъ переѣхалъ къ нему. Ихъ помѣстили въ прекрасныхъ комнатахъ, съ Русскими печами и двойными рамами, имѣли столъ, прислугу,

экипажъ, и вдобавокъ — ложу въ театрѣ. Съ радушіемъ принялъ Погодина и военный губернаторъ С. П. Шиповъ и предложилъ ему всѣ средства сблизиться съ Варшавою. Наконецъ въ Варшавѣ Погодинъ пріобрѣлъ очень много пріятныхъ знакомствъ.

Первою своею обязанностью Погодинъ счелъ засвидѣтельствовать свое почтеніе патріарху Словенскихъ филологовъ, сочинителю классическаго Польскаго Словаря Линде. Несмотря на свой преклонный возрастъ, Линде показался Погодину очень бодрымъ и онъ засталъ его за выписками изъ Русскихъ книгъ. Множество картоновъ, наполненныхъ лоскутками, стояло предъ нимъ открытыхъ. Въ то время онъ занимался составленіемъ сравнительнаго словаря Русскаго и Польскаго, обращая вниманіе на Чешское и прочія Словенскія нарѣчія, а равно и па другіе древніе и новые языки, преимущественно Восточные. Сравнительный словарь, въ которомъ очевидно является сродство всѣхъ нарѣчій, "есть", по замѣчанію Погодина, "дѣло политически важное, не только ученое. Мы должны бы заказать его, а къ нашему счастію первый Польскій ученый принимается за оное по собственному влеченію".

Второе мѣсто между Варшавскими учеными принадлежало тогда Мацѣевскому, съ которымъ Погодинъ былъ уже знакомъ по письмамъ, чрезъ П. А. Муханова. Мацѣевскій принялъ Погодина "съ распростертыми объятіями" и взялся быть его руководителемъ при осмотрѣ Варшавы. Съ того дня они были неразлучны и говорили много объ Исторіи Русской и Польской, о Галиціи, Польшѣ. "Какъ горько онъ сѣтуетъ", замѣчаетъ Погодинъ, "на революцію, которая остановила было развитіе. Какъ любитъ онъ свое Отечество. Онъ понимаетъ ясно положеніе Польши, и для блага ея желаетъ твердаго союза съ Россіей". Въ то время Мацѣевскій напечаталь Намятники, которые служатъ дополненіемъ отчасти къ его Исторіи Законодательству Словенскихх. Здѣсь примѣчательно его разсужденіе о введеніи Христіанской вѣры къ Словенамъ, гдѣ онъ доказываетъ, что всп Словене получили оную перво-

начально отъ Грековъ... Мацъевскій сообщиль Погодину объ иконъ Божіей Матери, найденной въ какой-то языческой могилъ близъ Олавы въ Силезіи, гдъ былъ городокъ Смогоржевъ, съ епископомъ Греческимъ, принадлежавшій къ архіепископіи Меводія; на иконт надпись Кирилловскими буквами: І.С.Х.С. Мацъевскій познакомилъ Погодина съ другими Польскими учеными, Бентковскимъ, который писалъ Исторію Польской литературы, далъе съ Крыжановскимъ, въ то время трудившимся надъ біографією Коперника.

С. П. Шиповъ, занимавшій въ то время въ Варшавѣ и мъсто министра народнаго просвъщенія, желалъ непремьнно, чтобы Погодинъ осмотрълъ здъшнія учебныя заведенія. Цълое утро было посвящено имъ на это обозрѣніе. Погодинъ нашелъ, что успъхи учениковъ въ Русскомъ языкъ были "удивительные". И это-заслуга Шипова. "Языкъ", пишетъ Погодинъ, "долженъ быть посредникомъ между Поляками и Русскими: мы будемъ учиться по Польски, Поляки будутъ учиться по Русски, — и такимъ образомъ сознавать яснъе и яснъе свое родство и братство". Погодинъ передалъ С. П. Шипову "свою радость и удивленіе", но вм'єсть и сожальніе, что Польская Исторія не преподается отд'єльно, а вм'єсть съ Всеобщею, и что Польскому языку посвящено мало часовъ, особенно въ высшихъ классахъ. "Польская Исторія", замъчаетъ Погодинъ, "безпристрастная, истинная, подробная, есть самая върная союзница Россіи, такая союзница, которая можетъ принести намъ пользы больше пяти крипостей! Вмисти съ Польскою и Русскою Исторіею, Погодинъ находить необходимымъ преподаваніе и Словенской Исторіи. "Изъ нея", говорить онъ, "Поляки увидять, какъ искони раздоръ и несогласіе губили всѣ Словенскія государства и подвергли наконецъ ихъ игу иноплеменныхъ".

Находя мысль уничтожить какой-нибудь языкъ "нелѣпою", Погодинъ еще въ 1839 году уповалъ, что Русскій языкъ, заключающій въ себѣ столько свойствъ общихъ Словенскимъ нарѣчіямъ порознь, что онъ "рано или поздно сдѣлается пись-

меннымъ Словенскимъ языкомъ, какъ у нѣкоторыхъ племенъ было на нѣсколько времени Болгарское нарѣчіе, или на Западѣ Латинское. Всѣ нарѣчія принесутъ ему дань своими словами, оборотами и формами; и слѣдовательно", продолжаетъ Погодинъ, "скажу я какъ Русскій филологъ, не надо сушить Оку и Каму, которыя непремѣнно упадутъ въ Волгу".

С П. Шиповъ пригласилъ Погодина къ себъ на балъ, на который събхалось все Польское высокое шляхетство. Балъ быль открыть Намфстникомъ Царства Польскаго съ супругою хозяина. Погодинъ услышалъ некоторыя знаменитыя Польскія фамиліи и познакомился съ графомъ Грабовскимъ, министромъ статсъ-секретаремъ Царства Польскаго, бывшемъ при императоръ Александръ. Они разговорились о Словенахъ и Грабовскій удивилъ Погодина знаніемъ всёхъ классическихъ свидётельствъ о древнихъ народахъ, считаемыхъ въ родствъ съ ними. Изъ Птоломея, Іорнанда, Прокопія, Грабовскій цитироваль м'єста, какъ изъ вчера прочитанной книги. "Впрочемъ", замфчаетъ Погодинъ, "Польскіе вельможи искони отличаются любовію къ наукамъ, и преимущественно къ отечественной исторіи". С. П. Шиповъ говорилъ о Погодинъ Намъстнику, который пожелалъ его видъть. На другой день Погодинъ получилъ приказаніе явиться къ его світлости, въ старинный замокъ надъ Вислой.

"Князь Паскевичь", свидътельствуетъ Погодинъ "живетъ очень просто. Послъ швейцара у лъстницы, я прошель нъсколько комнатъ, не встрътивъ ни одного человъка, комнаты не отличаются никакимъ убранствомъ. Въ пріемной стояли трое военныхъ, которые между собою разговаривали. Смиренный фракъ я пробрался къ печкъ, и сталъ дожидаться,—а потомъ мысль стезей привычною пошла, и я задумался о Польской Исторіи"... Черезъ полчася явился Фельдмаршалъ. Военные подошли съ своими рапортами. Онъ началъ читатъ у окна, "и", пишетъ Погодинъ, "замътивъ нечаянно стоящую вдали незнакомую фигуру, далъ знакъ одному офицеру, чтобъ узналъ, чего онъ хочетъ". Когда Погодинъ сказалъ

свое имя подошедшему къ нему офицеру, то тотчасъ же былъ приглашенъ въ кабинетъ. Фельдмаршалъ началъ разспрашивать о его путешествіи и цѣли его, потомъ о занятіяхъ его, о Русской Исторіи, наконецъ рѣчь обратилась на Словенъ. Погодинъ принесъ жалобу Фельдмаршалу на недостатокъ Русскихъ книгъ въ Варшавѣ и затрудненіе сообщеній между Варшавскими и Московскими учеными, и Князъ "съ величайшей благосклонностію" повволилъ Погодину присылать сюда книги на его имя.

Погодинъ посѣтилъ также архіепископа Варшавскаго Антонія и бесѣдовалъ съ нимъ о состояніи простаго народа и о православномъ духовенствѣ въ Западныхъ губерніяхъ.

Варшава, по замѣчанію Погодина, "не заключаеть въ себѣ никакихъ древностей; предметы Новой Исторіи здѣсь интереснѣе".

Среди обозрѣній, посѣщеній, представленій, Погодинъ не замѣтилъ, какъ пролетѣло время, и подоспѣла суббота, 22 января 1839 года, день отхода дилижанса въ Калишъ.

# XXVIII.

Дорогою у Погодина завязался разговоръ съ одною Польскою дамою "слово за слово" и дошелъ до Польской революціи. Она описала Погодину ее такъ живо, съ такими любонытными подробностями, анекдотами, что онъ "весь претворился во вниманіе: слушалъ ее, и наблюдалъ". "Такого краснорѣчія", замѣчаетъ Погодинъ, "легкаго, убѣдительнаго, очаровательнаго я не слыхалъ никогда изъ устъ женщины". По описанію Погодина, собою эта дама была "когда-то прекрасна, но время и горести провели глубокія морщины по ея прелестному лицу". Кромѣ того спутница Погодина дала ему ясное понятіе вообще о Польскихъ женщинахъ, "кои", замѣчаетъ онъ, "играютъ такую высокую роль въ Польской Исторіи, возвышаются часто надъ мужчинами". Погодинъ остался очень доволенъ этою встрѣчею и этою бесѣдою. "Одно такое утро",

пишетъ онъ, "одинъ такой разговоръ, трепещущій жизнію, проливаетъ много свѣта на Исторію". Выслушавъ "прелестную спутницу", Погодинъ началъ дѣлать ей замѣчанія, "изподоволь, съ умѣренностію, безъ пристрастія", и она какъ будто утомленная слушала его внимательно, отвѣчая съ томностію: да, конечно, это правда". Но Погодинъ видѣлъ по глазамъ ея, что она говоритъ про себя, какъ Пушкинъ:

И съ отвращениемъ, читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строкъ печальныхъ не смываю.

Съ плѣнившею его дамою Погодинъ началъговорить о Словенствѣ, "и лицо ея стало повеселѣе". Наконецъ разговоръ коснулся положенія этой дамы. У нея оказался сынъ, съ которымъ она не знаетъ, что дѣлать. Погодинъ предложилъ ей свои услуги, если бы ей вздумалось прислать его въ Московскій Университетъ. При этомъ онъ сказалъ ей: "Богъ, руками и устами Исторіи, велитъ братьямъ жить вмѣстѣ,—повѣрьте, что Русскіе достойны вашей дружбы; а что касается до насъ, профессоровъ, то мы по указаніямъ просвѣщеннаго начальства, стараемся всѣми силами доказать Польскимъ нашимъ воспитанникамъ, что между ними и Русскими нѣтъ никакого различія, и служимъ имъ всѣмъ, чѣмъ можемъ". На половинѣ дороги до Калиша онъ разстался съ своей спутницей и "разстались друзьями".

Оставшись одинъ, Погодинъ погрузился въ размышленія обо всей Польской Исторіи, обо всемъ Польскомъ народѣ. "Сеймики", думалъ онъ, "вотъ ихъ жизнь, ихъ любимое занятіе... Говорить, толковать, умничать—вотъ ихъ страсть...

Лебедь рвется въ облака;
Ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду.

Это эпиграфъ всей Польской Исторіи".

Раннимъ утромъ, 9 февраля 1839 года, въёхалъ Погодинъ, въ древній Словенскій Врацлавъ, который нынѣ называется Бреслау, а у насъ Бреславль. По пріѣздѣ, тотчасъ

отправился отыскивать Пуркине, представителя Сложе венства въ этой онъмеченной странъ. Пуркине не было дома и Погодина приняль ученикъ его Гильдебрантъ, который чрезъ микроскопъ производилъ наблюденія надъ нервами глаза. Въ ожиданіи Пуркине, Погодинъ съ нимъ разговорился и между прочимъ о состояніи ученыхъ въ Германіи, на трудность получать мѣста. Гильдебранть "разинулъ ротъ", когда услышалъ отъ Погодина, что его товарищи Русскіе получають теперь въ Москвѣ и Петербургѣ по десяти и двадцати тысячь ежегоднаго дохода и жалованья. "Признаюсь", замвчаеть по этому поводу Погодинь, "въ эту минуту, смотря на трудолюбиваго и ученаго доктора, я пожелалъ своимъ соотечественникамъ, да не отолствет сердие ихъ Не такъ легко достается въ Германіи не только богатство и слава, даже хлъбъ насущный! Подайте примъръ молодые ученые, хоть бы жить умъреннъе, соразмърно съ доходами, --- чего не понимаютъ ни наши купцы, ни наши подъячіе, ни даже дворяне мелкопомъстные, ни, но итобъ пусей не раздразнить, не понимаютъ, разоряются, и принуждены бываютъ прибъгать средствамъ насильственнымъ, притъсненіямъ, выжиманіямъ"... За этими размышленіями засталъ Погодина, возвратившійся домой, Пуркине, который приняль его "какь истинный словенинъ, съ распростертыми объятіями; осыпалъ вопросами и оставиль объдать".

Пуркине, занимающій кафедру Анатоміи и Физіологіи въ Бреславльскомъ университеть, быль тогда льть пятидесяти съ небольшимъ и, по замьчанію Погодина, былъ "совершенно свъжь и здоровь, прекрасной, почтенной наружности, очень прость и откровенень въ обращеніи". Разговоръ между ними начался о Словенахъ, и прежде всего о Русскихъ. Погодину было очень радостно услышать какъ высоко Пуркине ставить въ ряду Европейскихъ Русскую Литературу, которой, замьчаетъ Погодинъ, "даже существованіе отвергаютъ нъкоторые наши ученые". Погодинъ съ почтеніемъ смотрыть на достойнаго мужа, и принималь къ сердцу слова его. "Воть",

замъчаеть онъ, "лучшія явленія нашего времени, гадкаго, своекорыстнаго, разсчетливаго, формальнаго! И гдв искать ихъ надо? На чердакахъ, въ подземельяхъ"... Пуркине занимаетъ четыре комнаты, изъ коихъ двѣ не топятся зимою и запираются, а въ остальныхъ двухъ онъ помъщается съ семействомъ, "дълаетъ наблюденія надъ природою, и мечтаеть о счастіи своего племени и всего рода человъческаго". Пуркине просиль Погодина издать Русскую Христоматію Латинскими буквами для облегченія начинающихъ учиться по-Русски. Но Погодинъ съ этимъ никакъ не согласился и замътилъ, что Петръ I, могъ ввести къ намъ Латинскія буквы, "но слава Богу, что это не пришло ему въ голову. Напротивъ, всѣ Словене должны наслъдовать буквы Кириловскія, даръ своихъ безсмертныхъ Апостоловъ". Занятія Словенскою литературою есть у Пуркине только отдыхъ, удовольствіе, утѣшеніе; главный предметь его-Естественныя науки, въ коихъ онъ пріобрѣлъ Европейскую знаменитость. Гете, занимаясь тѣмъ же предметомъ, содъйствовалъ много его первой славъ. Два маленькіе сына Пуркине удивили Погодина своими свъдъніями по Естественной Исторіи...

Возвратившись домой, Погодинъ занялся съ трактирщикомъ и разспрашивалъ его о здёшнихъ цёнахъ и просилъ его, чтобы онъ сообщилъ ему "по совёсти, сколько надо давать вообще прислужникамъ на водку, чтобъ было не слишкомъ мало, не слишкомъ много". Остальную часть вечера Погодинъ продумалъ о Словенахъ и замётилъ, что "понятія о Словенахъ вообще очищаются у него: чтобъ судить вёрно, надо видёть все самому, надо переслушать много людей съ разными взглядами"!

На другой день Пуркине посѣтилъ Погодина и они отправились осматривать городъ. Прежде всего Пуркине повелъ нашего путешественника въ Общество для Отечественной Исторіи. "Кто же здѣсь занимается Словенскими Древностями"? спросилъ Погодинъ. "Никто", отвѣтилъ Пуркине. "Но какая

же Отечественная Исторія"? "Німецкая. Заниматься Словенскою Исторіей принадлежить здёсь даже къ дурному тону". "Да", замѣтилъ Погодинъ, "Силезія онѣмечилась почти совсѣмъ какъ Померанія и другія Сѣверныя страны". На обсерваторін Погодинъ восхищался астрономическими часами, которыхъ устройство объяснилъ ему профессоръ Богуславскій, не знающій ни одного Словенскаго слова! Здёсь, "отъ лица Перевощикова", Погодинъ "приложился къ квадранту Кеплера". Самъ Богуславскій, "въ ученомъ костюмъ, то-есть безъ галстука, съ длинными всклокоченными волосами, весь въ пыли, одинъ одинехонекъ на вершинъ высокаго университетскаго зданія былъ для Погодина очень занимателень, какь върный образъ Нъмецкаго ученаго, который отдёлился отъ земли, и живетъ одинъ въ своемъ особомъ міръ". За тъмъ Погодинъ осмотръль биржевыя залы, заъхаль въ соборь, взглянуль на монументь Блюхера, который здёсь родился, обощель университетскія залы въ древнемъ іезуитскомъ зданіи и послѣ обѣда у Пуркине, отправился въ Музей, гдѣ хотѣлось ему увидѣть образокъ Божіей Матери, о которомъ ему говорилъ Мацфевскій въ Варшавъ. Но оказалось, что это "наша Казанская, отнюдь не древній". Изъ Музея зашли къ Штенцелю, который, замічаеть Погодинь, "хоть и німець въ душі, оказаль важную услугу словенофиламъ изданіемъ свид'єтельствъ и документовъ для Исторіи городовъ Силезскихъ, написалъ Исторію Пруссіи, но не застали его дома. Вечеръ Погодинъ провелъ съ Пуркине и наконецъ "простились друзьями". "О, еслибъ", мечталъ Погодинъ, "можно было пріобрѣсть его для Россіи! А онъ върно былъ бы радъ".

Между тыть домашніе Погодина "взманили на покупку, подославь какого-то проворнаго купчика: такой сюртукь принесь онь ему, что чудо. Фасонь на всю жизнь; жилетку принесь—сь длинную куртку. Шляпа сь полями, какъ будто съ зонтикомъ. Однимъ словомъ", замѣчаетъ Погодинъ, "я сталъ профессоромъ съ перваго взгляда! Достопочтенная Нѣмецкая земля!"

11 февраля 1839 года, Погодинъ сѣлъ въ дилижансъ и отправился въ Глацъ. По его замѣчанію, "Прусская почта устроена превосходно и ѣдешь по-барски. Дорога прекрасная. Задержки нигдѣ... Поля всѣ воздѣланы. Ъдешь, какъ по саду. Вездѣ видна забота, попеченіе. Не даромъ Фридрихъ Великій хлопоталъ такъ о Силезіи. Силезія есть Польская область, заселена чистыми Поляками, какъ Галиція чистыми Русскими".

Постояннымъ спутникомъ Погодина до Глаца былъ учитель тамошней гимназіи, съ которымъ онъ пустился въ разговоръ. "Немецкихъ учителей", замечаетъ Погодинъ, "нельзя сравнивать съ нашими: нужды ихъ несравненно меньше; жить у нихъ гораздо дешевле; учебныя пособія и средства всѣ подъ руками. Въ самомъ последнемъ городишке есть публичная библіотека, есть книжная лавка, есть ученое образованное общество. Кого найдетъ нашъ учитель въ увздномъ городв? А на бъду и съ своими товарищами онъ не умъетъ жить въ ладу. Не говорю уже о протопопъ, о уъздномъ лекаръ! "Дорогою Погодинъ услышалъ объ отвътъ Неандера, котораго спрашивало Прусское Правительство, позволить или запретить Штраусову книгу: "что наука предлагаетъ, то наука и опровергать должна, а не другое оружіе". "Но обыкновенные читатели", замъчаетъ по этому поводу Погодинъ, "не читая книги, могуть уцёпиться только за результаты. Такъ случалось часто. Вотъ въ чемъ бъда!" Въ Франкенштейнъ Погодину пріятно было взглянуть на почтеннаго съдовласаго пастора, который возвращался домой съ своей нивы въ сопровожденін служителя. "Какъ хорошо живуть", замічаеть Погодинъ, "Нѣмецкіе пасторы! Въ какомъ довольствѣ и обиліи! Сполна могутъ они посвятить себя заботамъ о нравственномъ и религіозномъ состояніи своихъ прихожанъ".

Пробхавъ Глацъ, наши путешественники достигли Австрійской границы и 13 февраля прібхали въ Падебрадъ и въ тотъ же день "на клячахъ" дотащились до Праги.

- quini

### XXIX.

Мы уже знаемъ, что Погодинъ возбудилъ неудовольствіе Шафарика напечатаніемъ его писемъ. Узнавъ объ этомъ, Погодинъ былъ "пораженъ, какъ громовымъ ударомъ"... "Тѣмъ тяжелье быль для меня этоть ударь", пишеть онь, "что я, достигнувъ своей цёли, восхищался мыслью о свиданіи съ Шафарикомъ, и имълъ право судить себъ радость... Такъ невърно все человъческое. Такъ въ самомъ святомъ, въ самомъ высокомъ мы принуждены бываемъ вспоминать, что мы на землъ". Съ такими горестными чувствами въъхалъ Погодинъ 13 февраля 1839 года въ Прагу. Темъ не мене, тотчасъ по прівздв, онъ "бвгомъ побвжаль" къ Шафарику и засталь его сидящимъ въ кругу своего семейства, "какъ древній патріархъ, кончивъ вечернюю трапезу". Обниманіямъ и разспросамь не было конца. Какъ будто ничего и не было между ними. "Ну, что пъсни Киръевскаго, что каталогъ Востокова?" Это были первые литературные вопросы со стороны Шафарика. Съ своей стороны Погодинъ спрашивалъ: "Ну что ваша карта Словенъ? Что Юнгманъ? Что Исторія Палацкаго?" Около полуночи возвращаясь отъ Шафарика домой, Погодинъ уже мечталь: о "наступленіи новой эпохи въ Исторіи человъчества. Cedant arma togae!".

На другой же день утромъ Шафарикъ посътилъ Погодина. Появленіе Актовъ Археографической Коммиссіи занимало Шафарика столько же, какъ и Кирилловскій букварь, напечатанный въ Молдавіи, или Новый Завътъ въ Смириъ, или Лузацкая грамматика. Затъмъ Погодинъ исполнилъ возложенное на него Министромъ Народнаго Просвъщенія порученіе и вручилъ Шафарику и Ганкъ вспомоществованіе отъ Русскаго Правительства. Извъстясь объ этомъ, Уваровъ доложилъ Государю: "Я получилъ отъ Погодина донесеніе объ исполненіи возложеннаго на него порученія. По словамъ Погодина, щедроты Вашего Императорскаго Величества дали Шафарику и Ганкъ жизни на два года. Къ сему считаю обязанностью всеподдан-

нѣйше присовокупить, что Погодинъ исполнилъ свое порученіе съ должною осмотрительностью, и можно полагать, что оно не сдѣлалось никому извѣстнымъ и не возбудило вниманіе Австрійскаго Правительства".

Въ Національномъ Музеумѣ Погодинъ встрѣтилъ товарища Гоголя, Лукашевича, который путешествовалъ по Словенскимъ Землямъ и изучалъ нарѣчія. Лукашевичъ былъ занимателенъ для Погодина съ другой стороны: "Онъ", говоритъ Погодинъ, "почти помѣшанъ на любви къ Малороссіи, и горько скорбѣлъ о состояніи козаковъ, которые лишаются теперь какихъто правъ своихъ... Для меня", продолжаетъ Погодинъ, "каюсь въ холодности, любопытнѣе было бы услышать отъ него оригинальныя мысли о происхожденіи козаковъ отъ дѣтей боярскихъ древняго времени".

Вмѣстѣ съ Шафарикомъ Погодинъ посѣтилъ Юнгмана поклониться его beatae senectuti. "Юнгманъ", замѣчаетъ Погодинъ, "совершенный Іаковъ среди возрождающагося Чешскаго племени. Онъ пользуется неограниченнымъ довѣріемъ Австрійскаго правительства, и вполнѣ заслуживаетъ оное, давая благое, мирное направленіе кипящей юности". По поводу колоссальнаго Юнгманова Словаря Погодинъ замѣтилъ: "Вотъ такъ это труды! Время академій прошло. Теперь одинъ человѣкъ, дайте ему только средства, — сдѣлаетъ академическое дѣло скорѣе, удобнѣе, полезнѣе, чѣмъ прежде цѣлое общество".

Наканунѣ своего отъѣзда изъ Праги Погодинъ провелъ вечеръ у одного доктора въ обществѣ представителей почти всѣхъ Словенскихъ племенъ: словакъ—Шафарикъ, чехъ— Челаковскій, полякъ - Цыбульскій, малороссіянинъ—Лукашевичъ; были также моравецъ и сербъ. Каждый говорилъ на своемъ нарѣчіи, и всѣ понимали другъ друга. "Это была такая бесѣда", пишетъ Погодинъ, "какой позавидовали бы и Греческіе боги. Сколько чувствъ и мыслей возбуждало то или другое произнесенное имя! О, какимъ нектаромъ и амврозіей казались мнъ домашняя ветчина и простое горькое пиво, коимъ хозяинъ, въ духѣ древняго патріархальнаго гостепріимства,

обносиль безпрестанно гостей, не давая отдыха". Zdrawie milaho gostja, воскликнуль Шафарикь, и всь обратились къ Погодину. "Это", пишеть онъ, "была сладкая минута въ моей жизни и вознаградила меня сторицею за то, что я терпълъ въ своей жизни и терплю". Потомъ выпили за здоровье Линде, Юнгмана, Шафарика, Колара, въ память Добровскаго. Поздно вечеромъ Погодинъ вернулся домой.

16 февраля 1839 года, Погодинъ выёхалъ изъ Праги и по совёту Шафарика отправился въ Вёну.

Проъзжая по Богеміи, Погодинъ замътиль: страна плодоносная и богатая всёми произведеніями природы. Промышленность процвътаетъ. Всъ города съ четыреугольными площадями по срединъ, какъ въ Силезіи, Галиціи, Моравіи. Но Словенство за то чистое остается только въ деревняхъ. Города чёмъ больше и значительнее, темь мене заключають въ себъ Словенскаго, и тъмъ сильнъе подчиняются началу Нѣмецкому. Столичный городъ Прага есть уже Нѣмецкій городъ. По-Чешски говорять одни простолюдины. Дворянство онъмечилось совершенно. Среднее состояние также поддълывается подъ Немецкій ладъ и стыдится говорить по-Чешски... Только ученое сословіе, нісколько духовных лиць, преданы своему древнему Отечеству, своему родному языку. Въ последнее время началась реакція, и въ высшемъ сословіи есть уже лица, которыя возвращаются къ національности. Въ Университеть, древныйшемь въ Европь, всь науки преподаются по-Нѣмецки. Для Чешской Литературы одна каоедра, и та всегда въ рукахъ посредственностей. Въ военной службъ нельзя сдълаться капраломъ, не знавъ по-Нъмецки. Духовныя заведенія въ рукахъ католическаго духовенства... "Но теперь", продолжаетъ Погодинъ, "духъ, стѣсненный внутри въ продолженіи двухъ сотъ лѣтъ, начинаетъ обнаруживаться сильнѣе и сильнъе... Австрійское Правительство, надо отдать честь ему, поступаеть умфренно, великодушно, и не препятствуеть болбе національному развитію, хотя и не находить для себя выгоднымъ, чего нельзя требовать, ему содъйствовать, или ускорять.

18 февраля 1839 года Погодинъ пріжхаль въ Вѣну. Отдохнувъ, онъ отправился къ нашему священнику Гавріилу Тихановичу Меглицкому и въ тотъ же день обозрѣлъ галлерею Эстергази; а на другой день отправился къ Св. Стефану, у котораго глава на самой высокой башнъ въ то время треснула. "Говорять", пишеть Погодинь, "это зловъщее предзнаменованіе для Австрійскаго дома, котораго царствованіе современно Стефановой башни. Богъ милостивъ! "Внутренность собора не пришлась по душъ Погодину. "Какое сравненіе", пишеть онь, "съ нашимъ Успенскимъ Соборомъ, гдв тотчасъ почувствуеть, что становишься передъ лицо Божіе! Таинственный сумракъ, горящія свѣчи предъ образами, иконостасъ, закрывающій Святая Святыхъ алтаря, гдѣ за царскими дверьми жертва тайная совершается... А согласное пеніе двухъ живыхъ ликовъ, вмѣсто звуковъ мертваго органа! А величественное архіерейское служеніе "...

Въ гостиницъ, за объдомъ, Погодина заинтересовалъ разговоръ трехъ Французовъ объ Австріи. И это погрузило его
въ размышленія объ Австріи, съ которою познакомился порядочно, "проъхавъ ее разъ шесть во всъхъ направленіяхъ".

Живучи въ Вѣнѣ, Погодинъ счелъ долгомъ посѣтить Словенскихъ ученыхъ и началъ съ Вука, котораго засталъ въ тѣхъ же "каморкахъ", какъ и въ 1835 году; первая комната есть кухня, во второй онъ, "Словенская знаменитость нашего времени, писатель, принесшій величайшую пользу всему Словенскому міру своими изысканіями, изданіями, путешествіями, сидитъ съ деревянной ногою, въ усахъ, въ красной Сербской ермолкѣ, за люлькою, и качаетъ дитя". Грустно было Погодину взглянуть на этого заслуженнаго человѣка въ такой бѣдности. Потолковали о Сербіи, гдѣ все еще "грубо, жестко, дико, необразованно, гдѣ человѣкъ ходитъ съ кинжаломъ".

Погодинъ посѣтилъ также и Копитара, которому принадлежало первое мѣсто между Словенскими учеными. "Копитаръ", пишетъ Погодинъ, "не раздѣляетъ Словенскихъ восторговъ, не въритъ никакой лучшей будущности для Словенскаго народа, выражаетъ ръзко свое мненіе, и потому подвергается разнымъ подозръніямъ"; но Погодинъ не въритъ имъ потому, что Копитаръ "любитъ Словенскій языкъ, занимается имъ безпрестанно, и принимаетъ живое участіе во всякомъ новомъ открытіи". Къ его характеристикъ Погодинъ прибавляетъ, что онъ "пылкій католикъ въ душть, и имъетъ нъчто Вольтеровское, саркастическое, во взглядъ на предметы". Погодинъ сожальетъ, что такой знаменитый Словенинъ "находится въ непріязненныхъ отношеніяхъ къ своимъ единоплеменникамъ, и встръчаетъ насмъщками и недовърчивостью всъ самыя радостныя для нихъ явленія".

Посѣтивъ нашего священника Г. Т. Меглицкаго, Погодинъ встрѣтился тамъ съ двумя молодыми Словаками, которые сказали ему, что многіе студенты Вѣнскаго Университета собираются къ нему. "Я испугался", сознается Погодинъ, "и попросилъ назначить имъ разные часы, — иначе полиція возымѣетъ, пожалуй, какія-нибудь подозрѣнія, придумаетъ какіянибудь политическія цѣли, которыхъ оборони насъ Боже, и хлопотъ не оберешься".

На другой же день начали къ Погодину находить Словенскіе студенты, человъкъ десять. Погодину "стало не по себъ" и, поговоривъ немного, онъ попросилъ гостей прочесть Отче нашь на всъхъ наръчіяхъ, и распростился съ ними, сказавъ, что у него нътъ времени. Вмъстъ съ студентами приходилъ къ Погодину и Вукъ, который согласился уступить ему нъсколько старопечатныхъ Венеціанскихъ изданій. По замъчанію Погодина, "эти изданія можетъ употребить съ большею пользою наша Церковь въ состязаніяхъ съ старообрядцами, потому что онъ, печатанныя въ началь и срединъ XVI въка, заключаютъ въ себъ очень много такъ-называемыхъ Никоновскихъ исправленій, и подтверждають оныя".

Во время пребыванія своего въ Вѣнѣ Погодинъ довольно усердно посѣщалъ театры и кондитерскія и по этому по-

воду замѣтилъ: "препріятную чувственную жизнь ведутъ Вѣнцы, а за ними и ихъ гости путешественники".

#### XXX.

23 февраля 1839 года изъ Вѣны Погодинъ направился въ Тріестъ. Вытхавъ ивъ столицы Австрійской имперіи, онъ замѣтиль: "Мы только-что изъ Вѣны, а опять уже въ Словенской земль, въ Стейермаркь, т.-е. Стиріи, которая называется отъ города Стиры... Стирами называются многія ръки въ Словенскихъ земляхъ. Весь верхній Стейермаркъ совершенно онъмеченъ, какъ Померанія у Пруссаковъ, или Мекленбургъ". Цёлый день ёхали наши путешественники, окруженные со всъхъ сторонъ утесами и горами. "Нельзя описать", пишетъ Погодинъ, "этого чувства, какъ хочется на поле, на свободу къ небесамъ". Поздно вечеромъ пріфхали въ Грацъ, т.-е. Градецъ, главный городъ нижняго Стейермарка. Страна же за Грацомъ до Тріеста и до Адріатическаго моря чисто Словенская. "Стирское наржчіе", замжчаеть Погодинь, "одинакое съ Краинскимъ и Корушскимъ, принадлежитъ къ тому, которое мы называли Сербскимъ, и которое теперь получило названіе Иллирійскаго". На другой день Погодинъ прівхаль въ Лайбахъ и здѣсь "отвелъ душу", поговоря съ лон-лакеемъ изъ Крайна; а 25 февраля прівхаль въ Тріестъ. Остановились въ Locando grande, гдъ былъ убитъ Винкельманъ. Дождь засадилъ Погодина въ комнату, и онъ на досугъ занялся древностями и размышленіемъ о Словенахъ и объ ихъ будущности. "Главное и первое", замъчаетъ Погодинъ, "они должны узнать себя. Теперь они только масса, но если эта масса одушевится, если жизнь проникнеть во всв одеревенвлыя части! Великое назначеніе, святое діло, -- возбуждать жизнь, возстановлять человъческое достоинство".

Какъ только погода нѣсколько разгулялась, Погодинъ отправился бродить по городу совершенно "итальянскій на взглядъ". Только колоссальныя Далматинцы въ національныхъ костюмахъ, по замѣчанію Погодина, "напоминаютъ о Словенскомъ сосѣдствѣ. Что за народъ! какъ будто изъ минологіи. Сколько силы, ума, жизни, на этихъ лицахъ". По рекомендаціи Копитара, Погодинъ въ Тріестѣ отыскалъ Сербскаго учителя Владиславовича. "Премилый, преобразованный", пишетъ Погодинъ, "Европейскій человѣкъ, а живетъ въ каморкѣ подлѣ своего класса, за тѣсной Греческой церковью, помѣщаемой въ томъ же домѣ. Эта Словенская школа содержится частными приношеніями". Погодинъ обошелъ школу, гдѣ, по его замѣчанію, "какъ въ лампадкѣ, теплится Словенскій духъ и поддерживается чуть-чуть, чтобъ не погаснулъ". Погодинъ спросилъ Владиславовича, почему не ѣдетъ онъ въ Сербію. "Нѣтъ", отвѣчалъ онъ со вздохомъ, "тамъ нечего еще дѣлать съ образованіемъ".

Въ Тріестѣ Погодинъ слышалъ много похвалъ Австрійскому правительству, которое "дѣйствуетъ вообще кротко и справедливо, и потому только развѣ подвергается нареканію, что мало заботится о просвѣщеніи Словенъ, т.-е. простого народа. Но кто же въ Европейскихъ государствахъ о немъ заботится!" Австрійцы, пишетъ Погодинъ, "покровительствуютъ Тріесту въ ущербъ Венеціи".

Передъ отъёздомъ изъ Тріеста весь вечеръ Погодинъ гулялъ съ Владиславовичемъ "при свётё луны по гавани, которая кипёла жизнію".

26 февраля 1839, въ 11 часовъ вечера Погодинъ сълъ на пароходът и поплылъ въ Венецію.

До зари онъ вышель на палубу и любовался моремъ, небомъ и мѣсяцемъ. Вотъ начинаетъ алѣть заря, вотъ поднимается и солнце... А вотъ изъ глубины возстаетъ и Венеція—"Венеція", пишетъ Погодинъ, "любовница морей, какъ Венера изъ морской пѣны. Вѣрно это сравненіе сдѣлано сто разъ. Приближался въ какомъ-то недоумѣніи: душа, будто запертая, не имѣетъ силы вырваться, обрадоваться, развернуться,—и молчитъ, не смѣетъ шевельнуться".

Погодинъ приплылъ въ Венецію 27 февраля 1839 года.

Остановился въ гостиницѣ Даніели, на берегу моря. По мраморнымъ лѣстницамъ, чрезъ огромныя залы, увѣшанныя картинами, въ раззолоченныхъ рамахъ, Погодинъ "добрался до своей каморки, чуть не тюремной, окнами на дворъ. И за эту сибирку не берутъ меньше пяти франковъ въ день. Спросилъ кофе, ждалъ больше часу, и наконецъ получилъ какихъто помой, а надо заплатить три франка!" и все въ этомъ родѣ. "Да это просто ужасъ", восклицаетъ Погодинъ, "насъ ограбятъ, да и только, особенно безъ языка".

Кое-какъ устроившись, Погодинъ отправился на площадь Св. Марка. "Это", пишетъ онъ, "зала подъ открытымъ небомъ... Цълый часъ не могли мы сойти съ этой площади, и ходили кругомъ, не опомнясь..."

Подъ руководствомъ одного тирольца Погодинъ началь обозрѣніе достопримѣчательностей. Прежде всего онъ пошель въ соборъ Св. Марка. "Величественно", пишетъ онъ, "но взоръ искалъ напрасно алтаря... Множество памятниковъ, которые такъ и охватятъ тебя древностію, древностію Греческою, Византійскою. Мозаики точь въ точь Софійскія въ Кіевѣ". Вспомнивъ свои споры съ скептиками о достовѣрности Древней Русской Исторіи, Погодинъ пишетъ: "Никакъ не могу не вспомнить о нашихъ нелѣпыхъ скептикахъ, которые въ чужихъ краяхъ возбуждаютъ во мнѣ негодованіе еще болѣе, чѣмъ дома. Ну, когда могли мы получить эти мозаики? Не при Монголахъ, не при Полякахъ, при которыхъ всѣ церкви запустѣли!" Кромѣ того Погодинъ выражаетъ сожалѣніе, что наши архитекторы "оставляютъ Греческій родъ украшенія и гоняются за западнымъ".

Изъ собора на гондолѣ Погодинъ поѣхалъ въ академію живописи. "Отпираются двери", пишетъ онъ, "входимъ въ святилище: Тиціаны, Веронезы, Тинторетты, Пальмы... Въ другой залѣ, прямо передъ дверьми, всю стѣну занимаетъ Бракъ въ Канѣ Галилейской Павла Веронеза—забываешься, какъ будто идешь къ живымъ людямъ. А вотъ и знаменитое Вознесеніе Божіей Матери Тиціаново. Въ той же залѣ послѣд-

няя картина великаго мастера, которой онъ не усиблъ кончить—Положение во гробъ. Смерть застигла его съ кистью, какъ нашего Карамзина съ перомъ". Плывя въ гондолъ, Погодинъ вспомнилъ Пушкина и "скорбълъ, что ему не удалось видъть чужихъ краевъ".

Большой каналь раздёляеть всю Венецію на двё части, кои соединяются черезъ Ponte Rialto. "Плаваніе по немъ", пишетъ Погодинъ, "очаровательное! По объимъ сторонамъ возвышаются изъ воды огромные, великолепные чертоги Венеціанскихъ вельможей, -- мраморные балконы, гранитныя лістницы, крыльца... Несколько минутъ продолжалось мое очарованіе, которое смінилось грустью, тяжелою грустью: всі эти чертоги опустъли, запущены, необитаемы. Окна заколочены, стекла разбиты, есть двери выломанныя, изъ иного на длинномъ шестъ видишь вывъшенное бълье, которое сушитсябъдный слъдъ жизни; кое-гдъ изръдка мелькаетъ человъческое лицо; кое-гдъ по великолъпному балкону прохаживается оборванный нищій, или сидить за работою согбенная старуха. Несчастные чертоги стоять какими-то гробами повапленными, и только напоминаютъ страннику о древнемъ мимопрошедшемъ величіи города... Всѣ гордые аристократы Венеціанскіе, которые предписывали законы царямъ и народамъ, вымерли, разорились, уничижены... Я готовъ былъ плакать. Куда все дъвалось? Сильно Венеція тронула меня теперь... Еще еслибы пропало все, а то нътъ: зданія великольшныя стоять, какъ прежде, и составляютъ одно обширное кладбище съ надгробными монументами"...

Чтобы разсѣяться Погодинъ отправился въ театръ. Публика была, должно быть, не отборная, что видно изъ слѣдующихъ словъ самого Погодина: "Что сказали бы", пишетъ онъ, "Московскіе наблюдатели приличій, увидя меня съ женою въ театрѣ среди такой сволочи. А намъ что за дѣло: мы слышали прекрасно музыку, мы видѣли прекрасно балетъ, подмѣтили двѣ три черты національныя и [заплатили дешево... говори, кому что угодно." "Кто путешествуетъ", продолжаетъ онъ,

"съ цѣлію познакомиться съ землею, съ народомъ, тотъ не только не долженъ брезгать никакимъ обществомъ, но, напротивъ, искать его: салоны, beau monde, умники и остряки вездѣ одинаковы".

Погодину удалось быть при встрече вице-короля Ломбардо-Венеціанскаго эрцъ-герцога Райнара. Съ этою цёлію онъ наняль гондолу на цёлый день. "Весь каналъ", пишетъ Погодинъ, "покрыть быль гондолами, которыя какь рыбы какія шмыгали одна около другой, перегонялись, отставали... Шумъ, крикъ, смѣхъ, пъсни, музыка. Разноцвътные флаги развъвались вездъ. Самыя гондолы были разукрашены; дворцы по каналу Grande, вдругъ разбогат вшіе, были убраны. Набережныя покрыты народомъ; все дышало торжествомъ, празднествомъ"... Глядя на это Погодинъ "перенесся воображеніемъ, когда Венеція встрѣчала такимъ образомъ какого-нибудь Дандоло (1204 г.), послѣ того какъ онъ, девяносто четырехъ-лътній старецъ, возвращался къ ней, покоривъ Константинополь, или Морозини, завоевателя Пелопоннеса, или мощи св. апостола Марка". Ждать эрцъгерцога пришлось не долго. "Вотъ и эрцъ-герцогская гондола", пишетъ Погодинъ, "вся сіяющая золотомъ. Старикъ сидъть съ своимъ сыномъ и нъвоторыми вельможами. Впереди **Вхала** гондола съ музыкантами. Целый флотъ несся за нимъ впереди и подлѣ! И наша утлая лодейка юркнула въ массу. Разъ десять удавалось намъ приблизиться совершенно къ эрцъгерцогской гондоль и плыть съ нею рядомъ по нъскольку минутъ". Все это происходило 1 марта 1839 года, "и этотъ день", пишетъ Погодинъ, принадлежитъ къ счастливъйшимъ въ путешествіи: надо же случиться именно теперь встр'єчь, бываемой только черезъ четыре года, которая такъ живо напомнила мнъ Венеціанскую исторію".

На другой день Погодинъ посттиль арсеналь и тамъ, разсматривая модель построенія арсенала на водѣ, вспомниль А. С. Хомякова и погрузился въ размышленія о судьбѣ Словенъ. "Мнѣ вообразились", пишетъ онъ, "эти Словенскіе изгнанники, которые въ ужасѣ бѣжали отъ бича Аттилина,

остановились по серединъ моря, и принялись наколачивать сваи на зыбучую почву, чтобъ приткнуть къ ней свои переносныя гифзда, изъ которыхъ образовалась могущественная, богатая, высоком врная, предпріимчивая Венеція. Что за народъ Словене", продолжаетъ Погодинъ, "на съверъ они уступили всю торговлю Ганзейцамъ, а на югъ Итальянцамъ, и скрылись подъ чужими именами... Что ни прививалось къ Словенскому дереву, все принималось, процвътало, давало обильный плодъ; оставаясь одно, оно вездѣ засыхало, погибало, въ Богеміи, Польшѣ, Иллиріи, Болгаріи. Лишь Россія высится высоко, углубляется глубоко и простираетъ далеко, яко-же кокошь, свои могучія крылья. Долго стояль я передъ моделью". На обратномъ пути изъ арсенала Погодинъ зашелъ помолиться въ Греческую церковь. "Полнехонько, солдаты стоять въ нѣсколько рядовъ. Кто же это?", спрашиваеть онъ, "Словене Греческаго исповъданія, которые служать въ Австрійскомъ войскъ. Ну такъ бы и разцъловалъ ихъ всъхъ. Неописанное впечатлѣніе! "

"Съ большимъ страхомъ, окруженный незнакомыми людьми, имъя предъ собою длинную неизвъстную дорогу и не умъя объясняться порядочно съ жителями", Погодинъ, 2 марта 1839 года, выбхалъ изъ Венеціи въ Римъ. Первую станцію они ѣхали въ почтовой гондолѣ. Въ Фузино пересѣли они въ дилижансъ. Дорога шла однимъ сплошнымъ садомъ. Въ числъ спутниковъ Погодина до Надуи оказался одинъ молодой венгерецъ въ синей венгеркъ, "очень благообразный, милый и воспитанный", съ которымъ заговорилъ Погодинъ объ исторіи. "Скивы, Гунны и Аттила полетьли у него тотчасъ съ языка". Въ Падую прівхали они поздно вечеромъ, и Погодину было жаль, что "не могли посвятить хоть нёсколько часовъ отчизнѣ Тита Ливія, городу, гдѣ Галилей былъ профессоромъ, а Петрарка каноникомъ". Близъ Падуи Погодинъ встрътилъ многочисленную гурьбу почталіоновъ, которые возили великаго князя Александра Николаевича, ночью провхавшаго Падую.

Перевхавъ ръку По, наши путешественники вступили въ Папскія владінія. Прівхали въ Феррару. До отхода дилижанса Погодинъ имълъ время осмотръть ее. "Что за печальный городъ", пишетъ онъ, "тоска пала на сердце. Длинныя улицы, высокіе дома, великольпные палаццы, —но ни мальйшаго движенія. Мостовая проросла травою, и изъ высокихъ оконъ не показывается лица человъческаго. Молчаніе повсемѣстное. Какъ будто вымеръ городъ. И грустно, и страшно. Это ли сцена блестящихъ праздниковъ Альфонса, пышныхъ созданій Аріостовыхъ? Здёсь ли пёлъ свои дивныя пёсни пламенный Тассо?" Погодинъ заглянулъ также въ мрачную, сырую и тёсную его темницу, въ больнице св. Анны. "Англійскій лордъ Байронъ, стояль часа два и плакалъ, прислонясь къ стѣнъ", сказалъ проводникъ. Затьмъ Погодинъ осмотрълъ домъ Аріоста, зашелъ на кладбище, всходилъ на колокольню соборной церкви, обощель нъсколько кофейныхъ, "одна другой гаже". Наконецъ остановились въ одной. "Кого тутъ не было!", замфчаетъ Погодинъ, "при насъ приходила нищая старуха, оборванный мальчишка лътъ шести, и спрашивали кофію! Следовательно, эти кофейныя заменяють место нашихъ кабаковъ". Въ полночь наши путешественники вы-Тотчась по прівздв, Погодинь сь женою "опрометью побъжали" смотръть на знаменитую Pieta Гвидо-Рэни, о которой столько наговориль ему Шевыревь еще въ Москвъ, на вопросъ его "о лучшемъ выраженіи скорби". Но Pieta Погодину не понравилась! За то вознаграждень онь быль Распятіемъ того же художника. Здёсь онъ нашель "все, все!" и душа его "всплакалась вмъстъ съ раскаянною гръшницею". Затемь Погодинь "пробежаль" по Музею Древностей, и тамь поразиль его деревянный складень съ святыми изображеніями, глубокой древности, и надписями, близкими къ глаголическимъ.

Чрезъ Анкону, Лоретто, Магерато, Фоссато, Фолиньо, наши путешественники, 7 марта 1839 года, прибыли въ Терни. Какъ выъздъ изъ Болоньи, такъ и вся дорога про-

извела на Погодина непріятное впечатлѣніе. Его поразило множество нищихь, отъ которыхь, пишеть онь, "отбою нѣть, они гонятся за вами по верстѣ и больше, и жалобнымъ голосомъ канючуть о милостынѣ... Несчастный народъ! На какой ужасной степени, почти одичалый стоить онъ! Особенно жалко дѣтей! Полунагія бѣгають они за коляскою по краю пропастей, такъ что всякую минуту должно дрожать за нихъ, чтобы они не полетѣли стремглавъ... Чѣмъ больше даете имъ, тѣмъ хуже: ихъ набирается видимо-невидимо. Мы рѣшились, наконецъ, прижаться къ угламъ, зажмурить себѣ глаза и закрыть уши".

Хотя отъ Терни оставалось недалеко до Рима, но эта часть дороги, по словамъ Погодина, "самая опасная".

Спутница ихъ, купчиха изъ Фолиньо, "дрожала отъ страха" и разсказывала Погодину "ужасныя повъсти". "А теперь", замъчаетъ онъ, "наступаетъ ночь. Пронеси Богъ! Хоть бы уснуть поскоръе".

### XXXI.

"Вотъ куполъ Св. Петра", воскликнулъ вдругъ кондукторъ и схватилъ Погодина за руку, послѣдній "вздрогнулъ всталъ и поклонился".

8 марта 1839 года Погодинъ въбхалъ въ Римъ 223).

Въ таможню является къ нему посланный съ запискою отъ Гоголя, который писалъ: "Посылаю тебъ подателя сей записки, для принятія твоего чемодана, и ожидаю васъ для распитія Русскаго чаю". Въ Римъ же Погодинъ нашелъ и Шевырева "за книгами, рисунками и тетрадями".

О прибытіи Погодина въ Римъ Гоголь извѣстилъ Данилевскаго. "Жуковскій", писаль онъ, "уѣхалъ изъ Рима, но я необыкновенно счастливъ: на мѣсто его пріѣхалъ ко мнѣ Погодинъ. Мы теперь живемъ вмѣстѣ: его комната рядомъ съ моею. Завтракаемъ и говоримъ вмѣстѣ" <sup>224</sup>).

Такимъ образомъ подъ руководствомъ Гоголя и Шевырева Погодинъ приступилъ къ изученію Рима.

Въ тотъ же день Гоголь "потащилъ" Погодина въ храмъ

Св. Петра. "Вхожу въ церковь", пишетъ онъ, "и хожу какъ сумасшедшій. Гдѣ я, гдѣ я?". Гоголь поставиль его у одного простѣнка и спросиль: "видишь ли напротивъ, этихъ маленькихъ ангельчиковъ надъ чашею? Вижу—ну что же? Велики они? Что за велики—маленькіе. Обернись-ка. Я обернулся, и увидѣлъ передъ собою, подъ пару къ тѣмъ, маленькимъ, двухъ почти колоссальныхъ. Вотъ какова церковь!" Отъ себя же Погодинъ замѣтилъ, что нашъ Иванъ Великій "можетъ, кажется, стать въ любомъ придѣлѣ Св. Петра и раскланяться на всѣ четыре стороны". Вечеромъ Погодинъ посѣтилъ Шевырева, и толковали о Московскомъ университетѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ "наметали исчисленіе предметовъ, кои надо осмотрѣть въ Римѣ".

На другой день Гоголь повелъ Погодина смотръть Въчный городъ. "Пошли молча по Корсо", пишеть Погодинъ, "потомъ поворотили въ переулокъ. Безпрестанно встречаются духовные. Кардиналы фздять въ каретахъ съ лакеями въ красныхъ ливреяхъ. Сдёлали нёсколько оборотовъ. Передъ нами открылась вдали широкая каменная лістница, наверху по бокамъ ея два огромные коня. За нею на площади конная статуя. Вглуби какое-то обширное зданіе, съ высокою каланчею. Ну видишь молодцовъ? спросиль мой чудакъ. Вижу, да что же это такое? Хороши! Это древнія статуи Діоскуровъ изъ театра Помпеева. А это Маркъ Аврелій на конъ. А это Капитолій! Капитолій! повторяль я, смотря во всѣ глаза. Ну полно, сказалъ Гоголь, пойдемъ дальше... Но что представилось глазамъ моимъ, какъ мы вышли на другую сторону Капитолія: древнія колонны, ворота, храмы, притворы, сти, въ священныхъ развалинахъ: это арка Септимія Севера, это храмъ Антонина и Фавстины, Курія Гостилія, это Касторъ и Поллуксъ тамъ дворецъ Августовъ, Калигилинъ, Нероновъ. Здёсь Forum Romanum maximum. Далёе развалины базилики Константиновой, — а тамъ вдали, вдали Колизей. Я совершенно обезумѣлъ. Долго, долго стоялъ я на этой знаменитой площади, Forum Romanum maximum, гдѣ столько вѣковъ рѣшались дѣла Рима, дѣла царствъ, народовъ, всей вселенной,

orbis terrarum, по выраженію Цицерона. Пусто и тихо... Боже мой!", воскликнуль Погодинь, "что же значить эта человъческая твердость; что значить эта человъческая слава, которою такъ надмеваются люди?.. Пыль-прахъ! Поднялся вихорь, и разметалъ все, ничего не осталось. Здъсь, здъсь именно, да развѣ еще на островѣ Св. Елены, можно изъ глубины сердца воскликнуть съ Соломономъ: суета суетъ, и всяческая суета!.. Люди, люди, приходите сюда удостовъряться въ бренности вашего естества, тщетъ всъхъ вашихъ предпріятій и замысловъ... Величіе, видно, не на землъ". Гоголь "потащилъ" Погодина дальше и привель въ Колизей. "Посрединъ, на небольшомъ дерновомъ возвышении, стоитъ простой деревянный кресть съ изображеніемъ распятаго Господа. Мы прилегли у подножія. День быль прекрасный. Солнце сіяло. Тишина восхитительная, упоительная. Только птички пѣли такъ пріятно, такъ беззаботно, такъ весело! А какъ разстилается плющъ по этимъ развалинамъ... кое гдъ мелькаютъ весенніе цвъточки. Во внутренней окружности расположено двънадцать смиренныхъ часовенокъ, съ образами Страстей Христовыхъ... Давно не чувствовалъ я такого наслажденія. Что за спокойствіе было на сердцѣ. Какъ все хорошо это и небо, и воздухъ, и этотъ плющъ, и птички, и прохожіе, и часовни, и этотъ смиренный крестъ... на мъстъ боевъ гладіаторскихъ со львами и тиграми, гдъ лилась кровь, и сто тысячъ рукоплескало побъдителямъ!" "Оставайся брать здъсь", сказалъ Погодинъ Гоголю, "я понимаю, что ты могъ зажиться. Твои теперешнія впечатлівнія принесуть Отечеству плодъ сторицею ". Домой вернулись они чрезъ Квиринальскую гору.

На другой день Гоголь повель Погодина къ Маріи Маджіоре и Іоанну Латеранскому. Марія Маджіоре одна изъ главныхъ церквей въ Римѣ съ гробницею папы Сикста V. Церковь Іоанна Латеранскаго по своей древности и великольнію занимаетъ второе мѣсто послѣ Св. Петра и принадлежитъ преимущественно Папѣ, который, немедленно по своемъ избраніи, съ торжествомъ принимаетъ ее во владѣніе. Минуя

остатки дворца Константина, Погодинъ съ Гоголемъ перешли дорогу и сѣли на паперти у сосѣдней церкви. "Видъ" пишетъ Погодинъ, "очаровательный. Между соборомъ и церковью простирается луговина, точно какъ будто въ какой-нибудь деревнъ. Вдали тянется безконечная колоннада водопроводовъ. А на краю горизонта бълъютъ Сабинскія горы. Тишина и уединеніе совершенное. Мы пробыли здісь съ чась въ безмолвномъ созерцаніи". Все видінное произвело на Погодина сильное впечатленіе. "Какъ воспроизводится древняя жизнь въ воображеніи, когда смотришь на всё сіи развалины. Въ наше время нельзя быть ни профессоромъ Археологіи, ни профессоромъ Исторіи безъ путешествія. Я вообразить себъ не могу, что я говориль о Римъ, по книгамъ, не видавъ его памятниковъ". Въ то же время Погодинъ, думая о Лютеръ, замътилъ: "въ немъ, кажется, ни на грошъ не было эстетическаго образованія, и потому онъ видёль въ Рим'є только развратныхъ капуциновъ, противъ которыхъ и вооружался. Также одностороненъ и Гиббонъ".

Вечеромъ Погодинъ посътиль больного Шевырева, который разсказаль ему подробности объ исторіи Колизея виродолженіе Среднихъ Въковъ, какъ онъ переходиль изъ рукъ въ руки между дворянскими фамиліями и быль "то лазаретомъ, то гостиницей, театромъ для мистерій, кръпостью, магазиномъ, общею помойною ямой въ Римъ".

Въ это время въ Римѣ пребывалъ Московскій генеральгубернаторъ князь Д. В. Голицынъ. Погодинъ, "какъ благодарный обыватель", явился къ Московскому градоначальнику
и бесѣдовалъ съ нимъ о Римѣ, о духовномъ единствѣ, о политическихъ единствахъ, о гордости Папы, который "хотя и
христіанинъ, а все-таки древній римлянинъ".

Вскорѣ по прівздѣ въ Римъ, Погодинъ посѣтилъ княгиню 3. А. Волконскую, съ именемъ которой у него было неразрывно связано воспоминаніе о временахъ Московского Въстинка, слѣдовательно, о временахъ его молодости.

Княгиня Волконская жила въ собственной виллъ за Іоан-

номъ Латеранскимъ. Дорога на виллу шла мимо церкви Св. Климента, гдъ почиваютъ мощи безсмертнаго изобрътателя Словенской грамоты, святаго Кирилла. Домикъ на виллъ княгини выстроенъ среди Римской стѣны и окруженъ съ объихъ сторонъ виноградниками, цвътниками. Вдали виднъются арки безконечныхъ водопроводовъ, поля и горы, а съ другой -Римская населенная часть города и Колизей, и Петръ. Всего болве "умилилъ" Погодина садикъ, посвященный воспоминаніямъ. "Тамъ", пишетъ онъ, "подъ сѣнію кипариса стоитъ урна въ память о нашемъ незабвенномъ Дмитрій Веневитиновъ; близъ него камень съ именемъ Николая Рожалина, который прожиль въ Римъ три года въ домъ Княгини, занимаясь классическими языками и древностями, и возвратился, наконецъ, въ Отечество съ цѣлью искать мѣсто профессора, но умеръ на другой день послъ своего прибытія на пароходъ. Жалкая участь! Всъ бумаги его присланы были въ Москву и сгоръли въ конторъ дилижансовъ, такъ что отъ него не осталось ничего, какъ будто и не существоваль онъ на свътъ. Въ особой кущъ бълъется мраморный бюстъ императора Александра I. Естъ древній обломокъ, посвященный Карамзину, другой Пушкину... Я остался одинь въ этомъ садикѣ и бесѣдовалъ съ любезными тѣнями. О Веневитиновъ!", восклицаетъ Погодинъ, "прошло десять лѣтъ, и до сихъ поръ не могу я вспомнить о тебъ безъ скорби глубокой. Что было бы изъ этого юноши, еслибы судьба даровала ему должайшую жизнь!" У Княгини Погодинъ познакомился съ молодымъ графомъ Іосифомъ Михайловичемъ Віельгорскимъ, который жиль здёсь. И Погодинь "радь быль удостовёриться", что молодой Графъ искренно любитъ Русскую Исторію и объщаеть полезнаго дёлателя. "Его простота", пишеть Погодинь, "естественность меня поразили. Не встръчалъ я человъка, до такой степени безъискусственнаго"... Но дни этого прекраснаго юноши были въ то время уже изочтены!

Вмѣстѣ съ княгинею Волконскою Погодинъ ѣздилъ въ монастырь Св. Григорія и съ верхней лѣстницы любовался

видомъ на Римъ. "Предъ глазами", пишетъ онъ, "всѣ развалины, въ серединѣ новый городъ, и вдали Св. Петръ! Разнообразіемъ видовъ только Москва, изъ всѣхъ Европейскихъ городовъ, можетъ состязаться съ Римомъ".

Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ и Гоголемъ посѣтили кладбище, гдѣ погребена дочь Князя П. А. Вяземскаго княжна Прасковія Петровна. "Постояли", пишетъ Погодинъ, "на могилѣ княжны Вяземской, дочери нашего добраго князя Петра Андреевича.—Русская могила, вдали отъ отечества, наводитъ особое уныніе на душу" <sup>225</sup>). Княгиня З. А. Волконская почтила память юной Княжны прекраснымъ стихотвореніемъ:

Въ стѣнахъ святыхъ она страдала, Какъ мученица древнихъ лѣтъ; Страдать и жить она устала; Ужъ все утихло... дѣвы нѣтъ! И кипарисъ не перемѣнный Стоитъ надъ дѣвственной главой,... Свидѣтель тайны подземельной И образъ горести родной.

"Еще не такъ давно", писалъ Гоголь ея Родителю, "былъ я вмѣстѣ съ княгинею Зинаидою Волконскою на знакомой и близкой вашему сердцу могилѣ. Кусты розъ и кипариса ростутъ; между ними прокрались какіе-то незнакомые два три цвѣтка. Я уважаю тѣ цвѣты, которые вырастаютъ сами собою на могилѣ. Мнѣ все кажется, что это рѣчи усопшаго къ намъ, но мы глядимъ, силимся и не можемъ понять ихъ. Потомъ я былъ еще одинъ разъ съ однимъ москвичемъ, знающимъ васъ, и вновь увѣрился, что эта могила не сирота: въ Италіи нельзя быть сиротою ни живущему, ни усопшему" 226).

# XXXII.

21 марта 1839 года наконецъ "отверзлись" предъ Погодинымъ двери Ватикана!

Не считая себя знатокомъ искусства, Погодинъ высказалъ

весьма справедливое сужденіе, которое не мъшаеть весьма многимъ, пишущимъ и разсуждающимъ объ искусствъ, принять къ свъдънію. "Скажу кстати", пишеть онъ, "вкусъ къ живописи, какъ въ архитектуръ, какъ въ драматическомъ искусствъ, вообще въ поэзіи, имъетъ нужду въ изощреніинадо много смотръть на картины и всматриваться, точно какъ и вчитываться, наблюдать, изучать и сравнивать, чтобы наконецъ осмѣлиться на сужденіе. Всякое дѣло мастера боится. У насъ этого еще не понимають, и всякій берется судить о спектаклъ, о картинъ, объ увертюръ. Procul profani. Но всякій въ правъ, слъдуя своему естественному, врожденному чувству, сказать про себя, а другимъ развъ на ухо: это мнъ нравится, это мит не нравится. Бтда только, если всякій начиетъ умничать, доказывать и учить, не учась, почему ему нравится одно и не нравится другое; бѣда, если онъ еще вздумаетъ спорить, настаивать на своемъ мнѣніи. Есть достоинства и недостатки тонкіе, доступные только для опытнаго глаза; только образованный вкусъ понимаетъ законы красоты, или прикладываетъ теорію къ практикъ критика".

Вступивъ въ Ватиканъ, Погодинъ на первый разъ рѣшился "бросить только одинъ общій взглядъ на всѣ сокровища, а потомъ уже разсматривать ихъ порознь".

"Ватиканъ—это цѣлый городъ, въ которомъ заблудиться можно, множество зданій четвероугольныхъ въ нѣсколько ярусовъ, пристроенныхъ одинъ къ другому и занимающихъ ужасное пространство". Обзоръ свой, подъ руководствомъ Шевырева, Погодинъ началъ съ картинной галлереи—Преображеніе Рафаеля, Причащеніе св. Іеронима Доминикина, Мадонна di Foligno Рафаеля. Отсюда прошли въ залы Рафаелевы, залы, расписанныя имъ самимъ. "Боже мой, Боже мой!", восклицаетъ Погодинъ, "что это былъ за вѣкъ!" Наконецъ они отправились къ статуямъ... Вотъ императоръ Траянъ, Титъ, Адріанъ, Маркъ-Аврелій, вотъ плѣнные Даки, на которыхъ указалъ Погодину Шевыревъ, "чистые Словене, Русскіе мужики". "Мы шли", пишетъ Погодинъ, "тихимъ шагомъ, смотря на

одну сторону, вдругъ поражаетъ насъ мужъ въ Греческой тогъ, съ поднятымъ перстомъ, — только что слетъло, кажется, съ языка у него послъднее громовое слово, лицо еще движется, всъ нервы еще не успокоились, это — Демосоенъ. Мы остановились невольно внимать безсмертному витіъ. Что за удивительная статуя! " Еще тише пошли они назадъ, смотря въ другую сторону, "и поклонились "Минервъ Врачебницъ. Перешли въ другія галлереи. "Идемъ, идемъ", пишетъ Погодинъ, "смотримъ, смотримъ — цълые народы какъ будто проносятся предъ нашими удивленными, утомленными взорами; мы живемъ среди ихъ, въ другомъ міръ, не смъемъ произнести слова, чтобъ не нарушить ихъ царственнаго покоя". Вдругъ Шевыревъ, обращаясь къ Погодину, восклицаетъ: "Приготовься, ты увидишь сейчасъ Аполлона Бельведерскаго!.. Входимъ... Вотъ онъ.

Лукъ звенить, стръда трепещеть, И клубясь издохъ Пиоонъ, И твой ликъ побъдой блещеть, Бельведерскій Аполлонъ.

Мы стали какъ вкопаные. Толпа народа... сохранялось глубокое молчаніе, созерцая изящное". Шевыревъ вызвалъ Погодина "изъ этого сладкаго самозабвенія", сказавъ, что черезъ пять минутъ запрется Ватиканъ.

На другой день Погодинъ опять въ Ватиканѣ и началъ обозрѣніе съ Этрусскаго музея. Здѣсь всего болѣе поразили его Этрусскія гробницы... Изъ Этрусскаго музея перешли въ Египетскій; но Погодинъ звалъ Шевырева, который читалъ имъ лекціи обо всѣхъ этихъ предметахъ, къ Аполлону, къ Лаокоону — "освѣжиться, обрадоваться послѣ этихъ мрачныхъ, мертвенныхъ произведеній троглодитнаго племени". Подожди, отвѣчалъ Шевыревъ, "ты долженъ видѣть еще чудо", и повелъ его по длиннымъ переходамъ и наконецъ приводитъ въ огромный залъ... Это Сикстова капелла, вся расписанная Микель Анджело. Погодинъ остановился предъ Страшнымъ Судомъ, но замѣтилъ: "Какъ могъ Микель Анджело обратить такъ мало вниманія на изображеніе Христа и представить, вмѣсто

Его какую-то атлетическую фигуру, безъ всякой божественности. Видно, въ самомъ дѣлѣ, Микель Анджело былъ древній ветхозавътный, а не новозавътный человъкъ". Въ Бельведеръ Погодинъ часъ стоялъ передъ группою Лаокоона и, конечно, замътилъ онъ, "скорбь, болъзнь физическая не изображены нигдъ съ такою силою, истиною, какъ на лицъ несчастнаго отца"... Погодинъ проникъ также и въ Ватиканскую библіотеку. "Великолепныя обширныя залы", пишеть онь, "разделенныя массивными столпами. На столпахъ изображенія всёхъ изобрътателей азбукъ: здъсь и Моисей, и Кадмъ, и Паламедъ, и Таутъ, и Изида, и Гермесъ. Я спѣшилъ, разумѣется, къ кому? къ св. Кириллу... И онъ здёсь. По стёнамъ огромныя картины, изображающія основанія знаменитыхъ библіотекъ. На другихъ представлены распространеніе христіанской віры, вселенскіе соборы и осуждение еретиковъ". Библіотекарь показалъ Погодину всѣ Словенскія рукописи и допустиль сдѣлать выписки, какія угодно, "не смотря на то", съ упрекомъ замъчаетъ онъ, "что мы были еретиками въ глазахъ его. Когда мы получимъ доступъ къ Московской Сунодальной Библіотек 1. Всв здвіннія Славянскія рукописи описаны подробно каноникомъ Бобровскимъ, и Анжело Мајо напечаталъ это описание въ своемъ обширномъ каталогъ Ватиканской библіотеки". Погодинъ между прочимъ разсматривалъ рукопись Константина Манасіи XIV вѣка и нашелъ въ ней новое подтверждение Нестору.

Изъ Ватикана Погодинъ съ Шевыревымъ отправились къ іезуитамъ, въ коллегію. Имъ хотѣлось познакомиться съ патеромъ Марки, знаменитымъ нумизматомъ Римскимъ; но не достучавшись къ нему, они отправились къ Тайнеру, съ которымъ былъ знакомъ Шевыревъ. Проходя къ нему по прекраснымъ, свѣтлымъ обширнымъ корридорамъ, по стѣнамъ которыхъ были развѣшаны ландкарты всѣхъ странъ земли, Погодинъ замѣтилъ: "Правду сказать—Папы сдѣлали много, злоупотребленія въ сторону. Что было бы безъ нихъ въ Западной Европѣ!" Тайнеръ принялъ нашихъ путешественниковъ очень привѣтливо. Шевыревъ представилъ ему Погодина какъ про-

фессора Русской Исторіи, и разговоръ тотчасъ начался объ историческихъ отношеніяхъ церкви Греческой и Римской. Русская Церковь, говориль онъ, гораздо ближе къ Римской, чёмъ самая Греческая. Вы приняли христіанскую вёру, когда она была еще чиста въ Византіи, и сохранили до сихъ поръ въ первоначальной чистотъ, а Греки увлеклись послъ вашего уже обращенія, а съ патріарха Михаила Церуллярія начинается собственно разлученіе. Владиміръ вашъ былъ совершенный католикъ, котораго мы считаемъ святымъ. Его уставъ есть чисто католическій. "Эге, братцы", подумалъ Погодинъ, "ужъ не хотите ли вы обращать насъ! Но не на тъхъ напали!" Погодину, впрочемъ, захотълось вывъдатъ у него побольше, чтобъ узнать, какимъ образомъ эти господа поступаютъ съ нашими несчастными соотечественниками, которыхъ они убъждаютъ "цёловать папскія туфли".

Тайнеръ въ то время писалъ о распространеніи христіанской вѣры на Сѣверѣ. У него находилось письмо Іоанна Грознаго къ Поссевину. Густавъ Ваза, за два года до своего соединенія съ лютеранизмомъ, обѣщалъ Папѣ обратить всю Россію въ католическую вѣру.

Пропоганды, гдв жилъ Тайнеръ, Погодинъ Изъ Шевыревымъ отправились съ Collegio Romano и съ величайшимъ трудомъ пробрались въ пріемную патера Марки, въ ожиданіи котораго Погодинъ "съ большимъ удовольствіемъ сидълъ на лавкъ, смотрълъ на мелькавшія передъ нимъ фигуры и думаль объ исторіи іезуитскаго ордена, который", пишетъ онъ, "надо признаться, сдълалъ много добра человъчеству, не смотря на свои злоупотребленія. Едва ли что написано о немъ основательное и безпристрастное. Едва ли кто проникаль въ глубину его души! Нападають на ихъ образъ дъйствій, но надобы прежде разобрать ихъ образъ мыслей и поразить основаніе". Эти размышленія Погодина были прерваны появленіемъ патера Марки, который просиль его къ себъ на другой день поутру. Привратникъ отперъ дверь, и Погодинъ "полный мыслей, пошелъ тихо по пустынному внутреннему двору

къ святымъ воротамъ и оставилъ этотъ примъчательный монастырь". Въ назначенное время Погодинъ вмъстъ съ Шевыревымъ пріъхали къ патеру Марки. Привратникъ принялъ ихъ прямо, хотя и молча. Почтенный ученый разсказалъ имъ самымъ толковымъ, яснымъ образомъ исторію Римскихъ монетъ до IV въка предъ Р. Х. Собраніе у него богатъйшее. "Такіе люди", пишетъ Погодинъ, "какъ Марки для нумизматики, Риттеръ для географіи, Линде для лексикологіи, Шафарикъ для Словенщины, родятся въками, и надо непремънно ими пользоваться, чтобы наука прозябала, а не зябла"...

Патеру Марки въ то время было около пятидесяти лѣтъ. При дородствѣ, онъ отличался такою скромностью, какую Погодинъ "видывалъ рѣдко".

Съ 24 марта по Римскому календарю начались въ Римъ торжественныя служенія Страстной и Святой недъли. "Это", замъчаетъ Погодинъ, "особая достопримъчательность великаго города, на который мы посмотримъ теперь съ другой стороны, и вспомнимъ иное время—средніе въка и періодъ могущества папскаго". Благодаря "предупредительности" секретаря посольства Павла Ивановича Кривцова, Погодинъ получилъ возможность присутствовать на богослуженіи въ теченіе этихъ святыхъ дней.

24 марта праздновалось Вербное воскресенье. Погодинъ опоздаль къ папскому служенію и не видѣль, какъ Папа среди торжественнаго служенія въ Сикстовой капеллѣ, раздаетъ нарядныя вербы кардиналамъ и начальникамъ, генераламъ духовныхъ орденовъ. Погодина удивило, что подлѣ папскаго сѣдалища находится другое для Римскаго градоначальника. Въ страстную середу Погодинъ по усталости не могъ идти къ Св. Петру, гдѣ въ этотъ день поется "знаменитое" Мізегеге. Всѣ кардиналы, въ фіолетовыхъ таларахъ, собираются въ Сикстовой капеллѣ, освѣщенной безчисленнымъ множествомъ горящихъ свѣчъ. Является Папа, и начинается торжественное пѣніе. Посреди онаго гаснутъ свѣчи, одна за другой, до послѣдней, въ ту минуту Папа, а за нимъ всѣ кар-

диналы повергаются на кольни и начинають безсмертный псаломь 57, Miserere, который начинается такъ: Аще воистинну правду глаголете, правая судите, сынове человъчести и пр. Звуки наконецъ умолкають, и собрание въ совершенной тишинъ расходится.

Въ страстной четвергъ совершается у Св. Петра умовеніе ногъ. Погодину стоило большого труда пробраться въ соборъ сквозь безчисленные экипажи, которыми запружены были улицы. "Съ гордостью", пишетъ онъ, "велъ я жену свою подъ руку, посматриваль на провзжавшихъ лордовъ и думаль: а мы увидимъ лучше вашего". Наконецъ, добрались они до храма. "Множество народа, все иностраннаго. Всѣ пришли смотрѣть какъ будто на спектакль. Ни малейшаго благоговенія. Да и кому благоговъть? Зрители принадлежали къ другимъ исповъданіямъ, большею частью лютеране. Италіанцевъ, Римлянъ, кажется, не было никого". Погодинъ съ грустью замъчаетъ, что "пробираться трудно, но все легче чёмъ у насъ, гдё я давно уже не хожу ни на какія церемоніи, въ избѣжаніе непріятностей". Папа на престол'є въ тіар'є "поразиль" Погодина. Онъ какъ будто видёлъ предъ собою Григорія, Урбана, Иннокентія, предъ которыми трепеталь Западъ. "Это", говоритъ Погодинъ, "была пріятная минута—и только". Обрядъ умовенія ногъ произвель на Погодина непріятное впечатлівніе. "Привели", пишетъ онъ, "къ сторонъ двънадцать такъ-называемыхъ апостоловъ, изъ странниковъ, приходящихъ въ Римъ на поклоненіе, въ бълыхъ шерстяныхъ мантіяхъ, и поставили ихъ рядомъ. Папскій каммергеръ, въ черномъ фракъ, ходилъ безпрестанно около нихъ и осматривалъ. Апостолы оглядывавались всякую минуту въ ту сторону, съ которой долженъ быль придти Папа, поправлялись, словомъ находились въ какомъ-то страхѣ подчиненныхъ предъ грознымъ начальникамъ. По данному знаку они садились, по такому же знаку вставали, становились на колени. Папа, окруженный своей свитою, обошель ихъ скоро едва наклоняясь къ ногамъ. "Нѣтъ", заключаетъ Погодинъ, "наши церемоніи несравненно благоговъйнъе".

Подлѣ Погодина въ это время случился одинъ французъ, который надоѣлъ ему, описывая свое путешествіе товарищу. Погодинъ думалъ, что онъ по крайней мѣрѣ, какой-нибудь ботатый помѣщикъ: мы, мы; но оказалось, что это лакей.

Послѣ умовенія для странниковъ быль столь, за которымъ прислуживаль самъ Папа. Его понесли туда на носилкахъ, "очень неблаговидное зрѣлище", замѣчаетъ Погодинъ. На вечерней службѣ того же дня, происходящей у Св. Петра, Погодинъ также присутствоваль. На особыхъ мѣстахъ сидѣли прелаты разныхъ чиновъ, въ бѣлыхъ кисейныхъ мантіяхъ, числомъ сотъ до двухъ, и держали въ рукахъ книги, и выходили, по какойто очереди, къ алтарю читать. Между чтеніемъ было и общее пѣніе со всѣхъ мѣстъ. "Прелаты", по замѣчанію Погодина, "большею частью имѣли мужественную физіономію, рослые, здоровые, моложавые: настоящіе Римляне. Стариковъ, постниковъ, почти не видать. Мнѣ показалось, что я вижу Римскій Сенатъ, собравшійся, чтобы рѣшить войну въ Македоніи или, Малой Азіи. Какъ вдругъ мои сенаторы запѣли псалмы, и я опомнился, почувствовалъ, что я въ новомъ Римѣ".

Въ Великую пятницу поется другая Miserere въ капеллъ Сикстовой предъ Страшнымъ Судомъ Микель Анджело и среди его пророковъ. Служба начинается въ 6 часовъ вечера. Исполненіе Miserere Погодину не понравилось, а о папскихъ гвардейцахъ, стоящихъ у входа, онъ замътилъ: "грубости ихъ вообразить нельзя. Что наши жандармы, что наши буточники, это рыцари учтивости въ сравненіи съ ними". Послѣ Miserere начались церемоніи въ храмѣ Св. Петра. Сумракъ, царствующій въ храмѣ внушилъ Погодину благоговѣйное чувство. Въ ожиданіи церемоніи онъ съ къмъ-то разговорился, но, нечаянно оглянувшись, увидёль идущаго Папу между разступившимся народомъ. Онъ шелъ съ наклоненной головою. Остановился посрединъ храма, передъ маленькимъ налоемъ, палъ на колѣни, и началъ читать про себя что-то; вокругъ тишина, темнота. "Это минута поразительная". Прочитавъ съ полчаса, онъ всталь, и въ разныхъ придёлахъ послышалось пёніе.

Вездѣ отправляется Богослуженіе. Съ высокихъ балконовъ въ этотъ вечеръ, при свѣтѣ многочисленныхъ свѣчей, выносились разныя мощи, коими и благословлялся народъ. Погодинъ остался доволенъ этимъ вечеромъ, и "молитвенно почивало сердце" его.

Великую субботу посвятиль онь обозрѣнію картинной галлереи кардинала Феша и Капитолійскаго музея, гдѣ видѣль знаменитую волчицу, прародительницу Рима... Между тѣмъ, раздались пушечные выстрѣлы—во славу Воскресенія, которое по обряду католиковъ, празднуется уже въ субботу.

Погодинъ отправился къ Св. Петру. Поздно пришли они въ церковь, "уставивъ кое-какъ" свою жену, самъ пошелъ "толкаться впередъ". Встрътившійся монахъ-полякъ съ Волыни, который приходиль къ Погодину просить Несторовой Летописи, провель его въ особое отдъленіе, гдф находилось высшее духовенство, не участвовавшее въ служеніи, дипломатическій корпусь и почетные иностранцы. "Опять скажу", пишеть Погодинъ, "что въ служеніи католическомъ нѣтъ той величественности, которою отличается Греческое. Одна минута разительна, и та прерывается неудовольствіемъ: это-минута пріобщенія Папы. Воцаряется всеобщее молчаніе, тысячи стоять въ какомъто ожиданіи, сердце бьется, чувствуешь, что великое таинство совершается. Папа сидить предъ престоломъ въ нѣкоторомъ отдаленіи, съ главою наклоненною. Священнослужители беруть съ благоговъніемъ св. Причастіе съ престола и несуть къ Папъ, который встаетъ съ своего мъста и принимаетъ оное. Раздается умилительная музыка. На минуту, сказаль я, и позабудещься, но въ другую овладъваетъ вами непріятное чувство: видишь, что въ этомъ великомъ действіи христіанства, первый предметь вниманія составляеть человіть, а не Христось. На Папу устремлено всеобщее вниманіе, а не на Кровь и Тѣло Господне. Не Папа идеть къ престолу принять св. Причастіе, а св. Причастіе несется къ Папѣ. Римлянинъ все еще видѣнъ въ первосвященникъ". Послъ пріобщенія несуть Папу съ тріумфомъ по церкви къ статув Св. Петра. Передъ нею Папа сходитъ

съ своего престола и прикладывается. Приложившись, Папа отходитъ въ верхнюю галлерею, изъ средняго окна которой, обращеннаго на илощадь, онъ долженъ благословить народъ. Вмѣстѣ съ толпою и Погодинъ вышелъ изъ церкви на площадь. "Глухой шумъ", пишетъ онъ, "носится по воздуху. Всѣ глаза устремлены на окно: всякій хочетъ поймать первую минуту появленія папскаго, вдругъ водворяется молчаніе... На балконѣ является Папа, въ сопровожденіи кардиналовъ, изъ которыхъ двое стоятъ по сторонамъ. Всѣ тысячи обнажаютъ главы свои и падаютъ на колѣни. Папа воздѣваетъ руки къ небу, испрашивая благодати, и передаетъ оную колѣнопреклоненному народу въ своемъ благословеніи urbi et orbi!"

## XXXIII.

Во время пребыванія своего въ Римѣ, Погодинъ счелъ "обязанностью" обойти Русскихъ художниковъ, "показать имъ свое участіе, порадоваться ихъ успѣхамъ, засвидѣтельствовать имъ свое почтеніе". Онъ началь съ Рихтера, который возстановиль форумь Траяновь. Ефимовь въ то время трудился надъ возстановленіемъ виллы Адріановой. Томировскій показывалъ Погодину возстановление фресковъ Адріановскихъ. Скотти въ это время стремился въ Неаполь, чтобы поймать тамъ и написать какую-нибудь группу лазароновъ, слушающихъ стихи. "Это хорошо", замъчаетъ Погодинъ, "но надо бы обратить вниманіе и на домашнія явленія. Право найдутся между ними такія, кои доставять прекрасные, новые предметы искусству. Замфтиль ли кто-нибудь, напримфръ, какія живописныя группы составляють наши рабочіе крестьяне, мастеровые или простые поденьщики, когда они, кончивъ свои работы, возвращаются гурьбами домой по деревнямъ и останавливаются отдыхать на дорогѣ; или когда они приходятъ на какую-либо площадь и дожидаются наемщиковъ. Какъ они разлягутся по тротуару, около столбиковъ, къ стѣнкѣ! Что за разнообразныя женія принимають они, выражающія безпечность, равнодушіе,

отдохновеніе. Я останавливался часто смотръть на нихъ. Выдумать нельзя этихъ положеній онв постоять группь лазаронскихъ! Или богомолки, богомольцы пъшеходные, на дорогѣ къ Сергію! И какъ бы искусный художникъ изобразилъ здъсь характеръ Русскаго народа! Тропининъ подарилъ насъ Малороссіянами, но до Великороссіянъ не коснулся никто". Погруженный въ эти размышленія Погодинъ приходить къ художнику Пименову, укотораго "много Русскаго духа и котораго мальчикъ, играющій въ бабки, такъ понравился знатокамъ". Марковъ показалъ Погодину свою Русскую сцену — дъти на могилъ матери, но которая по замъчанію Погодина "и не пахнетъ Русскимъ духомъ". Іорданъ въ то время трудился надъ Преображеніемъ Рафаеля и, по замічанію Погодина, "обіщаеть намъ такую гравюру, какой можеть быть не имфеть еще Европа". Посъщенія свои Русскихъ художниковъ Погодинъ заключилъ рабочею Бруни, товарища Брюлова. Онъ тогда окончивалъ свою картину Воздвиженіе мѣднаго змія въ пустынѣ. "Монсей и Ааронъ", пишетъ Погодинъ, "стоятъ въ глуби. Израильтяне изнеможенные, мучимые, бътуть толпами принять исцъленіе". Только змій не понравился Погодину. "Зачёмъ", спрашиваетъ онъ, "дёлать намъ насиліе и скрывать кресть, который служить здъсь великимъ проображениемъ".

Свои впечатлѣнія отъ посѣщенія Русскихъ художниковъ Погодинъ выражаетъ слѣдующими прекрасными словами: "Какъ весело становится у меня (все еще) па сердцѣ, какъ узнаю я новаго Русскаго человѣка, который кистью, или перомъ, или мечомъ, или словомъ, обѣщаетъ возвысить достоинство Отечества, проявляетъ новыя силы его, придаетъ красы"...

Съ высоты Капитолія Погодинъ, подъ руководствомъ Шевырева, изучалъ расположеніе частей Рима съ окрестностями, надъ которыми онъ столько мучился, переводя во время оно древнюю географію Нича. "Вотъ холмъ Палатинскій", пишетъ онъ, "на которомъ развалины дворца Цезарей; подалѣе вправо холмъ Авентинскій; тамъ за Палатинскимъ Целійскій; лѣвѣе Эсквилинскій; еще лѣвѣе Виминальскій; ближе къ намъ

Квиринальскій, гдѣ виденъ дворецъ Папы; мы стоимъ на Капитолійскомъ; вотъ всѣ семь холмовъ древняго Рима". Обернись назадъ, сказалъ Погодину Шевыревъ, и за Тибромъ онъ увидѣлъ еще два холма: Яникульскій, гдѣ по преданіямъ гробница Нумы, и Ватиканскій. "Читая Ливія", пишетъ Погодинъ, "какой обширный театръ представляешь себѣ для этихъ дѣйствій. Помилуйте, это почти ссора двухъ сосѣдей за десятину земли въ какомъ-нибудь Козельскомъ уѣздѣ. Царь Этрусскій (за Тибромъ) владѣлъ усадьбой не шире Ивана Ивановича или Ивана Никифоровича. Сколько смѣшныхъ и превратныхъ вещей разсыпано по Исторіи. Приключенія села Горохова разсказываются какъ исторія всемірнаго царства".

Изъ Капитолія Погодинъ зашелъ въ церковь Св. Іосифа на Форумѣ, подъ которою находятся Мамертинскія темницы. Здѣсь умеръ Югурта и сидѣли участники въ заговорѣ Катилины и тутъ же былъ заточенъ св. апостолъ Петръ, окрестившій своихъ стражей водою, источенною изъ камня.

Пріжхавшіе въ Римъ Чертковы напомнили Погодину о Москвъ. Однажды, встрътившись съ ними, Погодинъ увидёль проходившую мимо ихъ старушку, которая поклонилась Чертковымъ. На вопросъ: "Кто это такая?", Погодинъ узналъ, что она русская, поселилась въ Римъ и перешла въ католицизмъ... "Кровь такъ и бросилась ему въ голову!.." "Вотъ", пишетъ онъ, "объяснение переходовъ: въ дътствъ не получають эти господа и госпожи никакихъ понятій о религіи, развѣ поверхностныя. Въ молодости они грешать, увлекаясь потокомь света; къ старости, въ чужихъ краяхъ, приходятъ иногда въ себя и начинаютъ думать и бояться будущей жизни-въ эту-то минуту появляется ловецъ, услужливый аббатъ, красноръчивый, снисходительный, онъ утвшаетъ, объясняетъ, убъждаетъ, и овладвваетъ умомъ и воображеніемъ бѣднаго грѣшника, или грѣшницы, которые прежде не слыхали и не имъли случая ничего слышать подобнаго о своей церкви, върять на слово, что тамъ и нътъ ничего, кром' заблужденій, не им' силы состязаться оружіемъ слишкомъ неровнымъ, — упадають въ сѣть. Воть что совѣтовалъ бы я этимъ несчастнымъ лицамъ, какъ соотечественникъ и христіанинъ: выслушавъ аббата, согласясь съ его вѣрованіями, побывайте до перехода у Русскаго священника пли архіерея, сообщите ему ваши вновь пріобрѣтенныя мнѣнія и спросите у него отвѣтовъ, а потомъ сравните, разсудите, и проч. Хорошо было бы, еслибы мѣста священниковъ при Италіянскихъ миссіяхъ занимаемы у насъ были всегда людьми учеными, знающими, умными, способными защитить, научить".

Вмѣстѣ съ Гоголемъ Погодинъ осматривалъ остатки Преторіанскихъ казармъ, памятникъ "несчастнѣйшаго періода Римской Исторіи, военнаго деспотизма, когда престолъ Цезаря находился въ распоряженіи грубой, жестокой, необразованной военной сволочи" и отъ души проклялъ "варварство и звѣрство — да будутъ же", пишетъ Погодинъ, "прокляты они во вѣки вѣковъ".

Погодинъ вмѣстѣ съ Гоголемъ намѣревались посѣтить и знаменитый Тускулъ, любимое пребываніе Цицерона, который написалъ здѣсь свои Тускуланскія размышленія, "и размышляль о суетѣ мірской по вечерамъ, о той суетѣ, которой преданъ былъ по утрамъ". Но поѣздка ихъ въ это знаменитое мѣсто, по причинѣ дурной погоды, была неудачна, и по настоянію Гоголя, рѣшились "съ стѣсненнымъ сердцемъ возвратиться, не видавъ ничего".

Между тёмъ наступило 6 апрёля (нашего стиля), день Великой субботы, —1839 года. "Въ нынёшнюю полночь", пишетъ Погодинъ, "празднуется въ нашей Церквё Свётлое Воскресеніе... Гурьбою отправились въ домъ Русскаго Посольства. Малая и тёсная церковь вмёстё со смежною была полнехонька. Сладко было почувствовать себя между своими, сладко было молиться вмёстё Русскому Богу, пёть Русскія молитвы, обняться, перецёловаться по обычаю предковъ. Иные назовуть это кваснымъ патріотизмомъ, пожалуй, но я почитаю себя счастливымъ, что это юношеское чувство сохранилось во мнё до сихъ поръ

живое, горячее. Странно выставлять его наружу,—да зачёмъ же исключать мнё эти строки изъ своего дневника. Я отмёчаю здёсь все, что думаю и чувствую. Десятеро осудять, а одинъ скажетъ спасибо, и можетъ быть этотъ одинъ—чистый юноша, дороже во сто разъ тёхъ десяти чопорныхъ судей. Э—да что мнё за дёло до пересудовъ. Еже писахъ, писахъ".

Русскіе художники пригласили Погодина къ себъ разгавливаться. Отъ 12 до 2 часовъ продолжалось пасхальное Богослуженіе. Въ 2 часа Погодинъ вмѣстѣ съ художниками шли по Римскимъ улицамъ около форума Траянова, мимо фонтана Треви и распъвали: Христосъ воскресе изъ мертвыхг, смертію смерть поправг и сущимг во гробъхг животг даровава. Придя въ назначенное мъсто, Погодинъ былъ утъшенъ пріятнымъ зр'єлищемъ. "Столы", пишетъ онъ, "были накрыты и уставлены такъ, что и скатертей не видно. Откуда ни взялись Русскіе куличи, пасхи и печеныя красныя яица". Подождали несколько время священника, чтобы онъ благословиль трапезу, но онь быль къмъ-то задержанъ. Было человъкъ тридцать. Началось цълование и съли за утреннюю трапезу. "Посыпались", пишетъ Погодинъ, "холодныя, жаркія, пирожныя, полилось бургонское, португальское и наконецъ шампанское. Подумаешь, богачи задаютъ пиръ. Чего туть не было, а ни у кого за душой ни копъйки, - Русскій духъ! Тосты, тосты! раздались восклицанія со всёхъ сторонъ". Іорданъ закричалъ Погодину: "назначьте вы первый тостъ", требованіе это подтвердили и другіе, Погодинъ всталъ и произнесъ: "Здоровье нашего славнаго Царя, августъйшаго покровителя художествъ, и да утверждается въ немъ болъе и более мысль, что искусство есть венецъ гражданскаго образованія, лучшее украшеніе жизни, слава государства. Боже Царя Храни!" Въ отвътъ загремъло: ура, ура! и все "множество запѣло", по замѣчанію Погодина, "лѣсными голосами", такъ какъ музыкантовъ кромъ Іордана не было:

"У пъвцовъ", повъствуетъ Погодинъ, "недоставало уже памяти", и послъ перваго куплета

Боже Царя храни, Славному долги дни Дай на земли!

всѣ стали поглядывать другъ на друга, ожидая продолженія... но никто не подсказываль; обратились ко мнѣ, я помниль не больше, и началь съ начала. Всѣ обрадовались, какъ будто вспомнили все и подхватили опять, только гораздо громче, Боже Царя храни! "Потомъ выпили за здоровье Наслъдника. Чье здоровье пили послъ, Погодинъ уже не помниль, зналъ только, что никто не былъ обиженъ, какъ никто не былъ обнесенъ чаркою. Какими громовыми рукоплесканіями покрылась Святая Русь. Пили: въ честь искусства, за мужичковъ, за солдатиковъ, за художниковъ. "Шампанское" пишетъ Погодинъ, "истощалось". Между тъмъ разсвътало, голоса начали стихать, свъчи и глаза гаснуть. "Всѣ мы", продолжаетъ онъ, "устали, утомились,—перецъловались и разошлись слишкомъ веселые, чтобъ не сказать очень навеселъ".

Выспавшись, "или проспавшись", дома, Погодинъ вмѣстѣ съ женою отправился разгавливаться къ князю Д. В. Голицину, котораго, пишетъ Погодинъ, "здѣсь, при разговорахъ, на просторѣ, полюбилъ еще болѣе, сверхъ уваженія, за его возвышенный умъ, живость чувства, благонамѣренность, любовь къ Москвѣ, за его величественную грандіозную предпріимчивость на славу Отечества".

Еще на Страстной недѣлѣ Шевыревъ объявилъ Погодину, что онъ рѣшается ѣхать съ нимъ въ Парижъ, побывавъ прежде въ Неаполѣ. Погодинъ разумѣется очень обрадовался такому драгоцѣнному чичероне для достопримѣчательностей Неаполя и Помпеи.

## XXXIV.

На третій день Пасхи, 9 апрыля 1839 года, Погодинъ "съ стысненнымъ сердцемъ" простился съ Римомъ. Дорога до

Неаполя имѣла "самую дурную репутацію", а предстоящій ночлегь въ Террачинѣ, "судя по Московской оперѣ", не представляль для нашего путешественника ничего привлекательнаго; а потому Погодинъ былъ доволенъ, что нашлось много спутниковъ до Неаполя. О самой же дорогѣ до этого города онъ замѣтилъ: "природа вездѣ увивительная, а людъ гадкій, такъ что смотрѣть непріятно! Безпрестанно на дорогѣ деревья усыпанныя лимонами, маслины, а что за домишки!" За то Погодину удалось позавтракать близъ той знаменитой Капуи, гдѣ нѣкогда Аннибалъ отдыхалъ послѣ побѣды при Каннахъ. Но ничего не напомнило Погодину о древнемъ величіи. "Пренепріятное впечатлѣніе", замѣчаетъ онъ, "производять мѣста, сошедшія съ высоты исторической славы на такую низкую степень. Въ Римѣ для крайностей размѣръ другой. А здѣсь только посредственность, мелочь, дрянь".

Среди дня, при полномъ сіяніи солнца, Погодинъ въёхалъ въ Неаполь. По указанію кондуктора, наши путешественники наняли себѣ квартиру на улицѣ di S. Lucia. "Нумера", пишетъ Погодинъ, "расположены вдоль коридора. Комнатъ пятнадцать. По коридору бъгають дъти хозяйки, человъкъ десять, мальчишки и девченки всёхъ леть, изпачканные, съ всклокоченными волосами, въ изорванныхъ платьяхъ. Впрочемъ полнаго нъть ни на комъ, а каждому досталось по части: одинь въ курткъ, другой въ панталонахъ. Дъвченки безъ поясовъ. Одна въ чулкахъ, другая въ башмакахъ. Они бъгаютъ всѣ въ запуски по коридору, смотрятъ въ двери, подслушивають. Своей комнаты нъть кажется у всего семейства, которое кочуеть по порожнимь нумерамь". Погодинь ужаснулся, увидя назначенную ему комнату. Шевыревъ помъстился въ томъ же домъ и занялъ комнату лучшую, "но дороже". Помъстившись, Погодинъ началъ обозръніе наружнаго вида города. Посътилъ знаменитую улицу Кіяю, на берегу моря. Не ускользнула отъ его вниманія и улица Толедо съ ея лазарони. "Ахъ Боже мой", восклицаеть Погодинъ, "что это за существа! Неужели это граждане благоустроеннаго государ-

ства!" Подолгу останавливался Погодинъ смотрѣть на ихъ печальныя группы. "Что же вы, Европейцы", спрашиваеть онъ, "чванитесь своимъ просвъщеніемъ и хвастаетесь своей цивилизаціей. Гдѣ оно? Тысяча писакъ во Франціи, милліонъ въ Германіи, да сто въ Россіи, и то по счету Смирдинавотъ ваше просвъщение. Чего жъ оно стоитъ, какъ посмотришь во внутренность Франціи, Англіи, Австріи... Хороша и цивилизація съ ея цв томъ — политикой и дипломатіей! Родъ человъческій, говорять, идеть къ совершенству! Есть блистательный плодъ другой-третій на этомъ деревѣ, а прочее-то что? Повапленный гробъ! "Сердце обливалось у Иогодина кровью, когда онъ смотрелъ на лазароновъ, "Вы", замечаетъ онъ, "философы, особенно Гегелисты, особенно наши доморощенные журнальные пустозвоны, посмотрите полчаса на Неаполитанскихъ лазароновъ, на Венгерскихъ Словаковъ, на Парижскихъ каторжниковъ, на фабричныхъ Манчестера и Бирмингама, — да отвъдайте frutti di mare, и доказывайте потомъ, что все хорошо, необходимо и разумно. Можетъ быть все хорошо, только кром' frutti di mare; все необходимо, кром' Неаполитанскихъ лазароновъ, и все разумно-кромъ васъ! "

Посѣтивъ театръ Санъ-Карло, Погодинъ замѣтилъ одну новость, которая должна знаменовать улучшеніе нравственности въ Неаполѣ. "У всѣхъ танцовщицъ", пишетъ онъ, "панталоны тѣлеснаго цвѣта до колѣнъ, выше котораго слѣдуетъ уже цвѣтъ голубой. Успѣхъ значительный! Не лучше ли бы платье дѣлать подлиннѣе, или прыгать пониже! Сюда же относится и заточеніе всѣхъ Венеръ и Еленъ изъ музея въ особую комнату подъ замокъ".

15 апрѣля 1839 года, Погодинъ посѣтилъ Помпею. "Удивительная судьба Помпеи!" восклицаетъ онъ. "Засыпавъ ее землею, золою и лавою, судьба сохранила въ ней для насъ образъ древняго города, котораго мы никакъ не могли бы возсоздать въ такой полнотѣ и ясности по описаніямъ. Такимъ образомъ погибшій городъ сталъ полезнѣе для науки всѣхъ городовъ уцѣлѣвшихъ".

Осмотрѣвъ знаменитый Бурбонскій Музей и посѣтивъ Везувій, засыпавшій въ 79 году Помпею и Геркуланъ, 17 апрѣля 1839 года Погодинъ поплылъ изъ Неаполя въ Марсель. На пароходѣ Погодинъ увидѣлъ графиню Лаваль. "Благосклонный пріемъ которой", вспоминалъ онъ, "въ 1831 году такъ для меня памятенъ: одна изъ немногихъ Петербугскихъ дамъ, принимающихъ участіе въ Русской Литературѣ".

На другой день наши путешественники прибыли въ Чивита-Веккію, гдѣ ожидали ихъ Гоголь и семейство Шевырева. Съ Гоголемъ Погодинъ условился съѣхаться въ Маріенбадѣ, и первый писалъ объ этомъ своему земляку Данилевскому въ Парижъ: "Я поручилъ Погодину притащить тебя въ Маріенбадъ, куда и я тоже думаю поплесться. Кромѣ того, Погодинъ выписалъ къ лѣту туда кучу разныхъ Словенъ, такъ что мы можемъ имѣть хорошее общество, составить свой столъ и ускользнуть такимъ образомъ отъ вредоносныхъ табельдотовъ; словомъ, лечиться серьезно, методически и весело, укрѣпляя и поддерживая другъ друга, а это весьма не послѣдняя вещь на водахъ".

Въ Ливорно пароходъ на нѣсколько часовъ останавливался, и Погодинъ, пользуясь этимъ временемъ, съѣздилъ въ Пизу. Дорога туда произвела на него пріятное впечатлѣніе. "Попечительное правленіе герцога Тосканскаго", замѣчаетъ онъ, "обнаруживается на всякомъ шагу. Единственный изъ Италіянскихъ правителей!" По пріѣздѣ въ Пизу онъ зашелъ въ университетъ засвидѣтельствовать свое почтеніе Розеллини, знатоку Египетскихъ древностей, который сообщилъ Погодину любопытное извѣстіе о Китайскихъ вазахъ, найденныхъ въ Египетскихъ гробницахъ, за 1400 лѣтъ до Р. Х. Съ любопытствомъ посмотрѣлъ Погодинъ на студентовъ, расхаживавшихъ по галлереямъ и по двору. "Они", замѣчаетъ онъ, "не похожи на прочихъ и напоминаютъ ученыхъ среднихъ вѣковъ. Не юноши, а зрѣлые мужи".

Рано утромъ, 20 апрѣля 1839 года, Погодинъ въѣхалъ въ гавань Генуи. Обозрѣвая городъ, онъ замѣтилъ, что "ни-

какого сравненія съ Венецією — и жизнь, и движеніе! По улицамъ ходить народь, въ палаццахъ живуть нобили. Слышны имена Доріа, Спинола, Дураццо, Бриньоле. Богатство и пышность здѣсь еще дышетъ. Генуя пережила свою соперницу, или Сардинское правительство легче Австрійскаго". Погодинъ посѣтилъ нашего консула, Ивана Яковлевича Смирнова, сына знаменитаго Лондонскаго священника, который пріобрѣлъ себѣ такое уваженіе отъ Англійскаго правительства. У консула Погодинъ съ любонытствомъ разсматривалъ прекрасные портреты: Іоанна Грознаго, посла Никулина и стольника Прозоровскаго. У него же отличный портретъ Данте. Погодина принялъ Смирновъ съ Русскимъ радушіемъ, "хотя онъ и отвыкъ говорить по Русски"; но Погодинъ "изъ уваженія къ его Русскому имени, никакъ не хотѣлъ произнести съ нимъ ни одного слова на другомъ языкъ".

Вообще Генуя произвела на Погодина пріятное впечатлѣніе. "Пріятно", писаль онь, "смотрѣть на веселый народь, гдѣ бы то ни было".

Изъ Генуи онъ поплылъ въ Марсель. Южныя берега Франціи показались Погодину "очень пустыми и дикими". Даже Гіерскіе острова, въ которыхъ царствуетъ вѣчная весна, представились ему издали "какими-то безплодными каменистыми пустынями". Но темъ не мене Погодинъ сознавался, что неравнодушно приближался къ Франціи. Спутники его, Французы, узнавъ, что онъ принадлежитъ къ ученому сосло-вію, "пустились славить передъ нимъ премудрость Парижскую". Потомъ начали они разсказывать ему "о либеральномъ духв, господствующемъ во Франціи", "Знаете ли, сказалъ одинъ, что герцога Орлеанскаго мальчишки заставили недавно въ школъ кричать: vive la république! Xa, xa, xa!" Восклицаніямъ не было конца. Погодину стало скучно слушать, и онъ обратиль разговоръ на колоніи. Французы вооружились на запрещеніе торга Неграми. "Это нашъ капиталъ", закричали они. Среди этого разговора наши путешественники приплыли къ Марселю.

Городъ этотъ произвелъ на Погодина самое непріятное впечатленіе, и онъ удивлялся Фокейцамъ, вздумавшимъ здёсь "угнъздиться" и быть проводниками Греческаго образованія въ Галлію. "Улицы", пишетъ онъ "прегадкія. Соръ везд'є кучами. Жарко... А народъ уже другой, въжливый, учтивый, любезный".. Французская кофейная поразила Погодина своею роскошью. "Зеркала по стѣнамъ въ золотыхъ рамахъ, шелковыя подушки на диванахъ. Газетъ двадцать насыпано на среднемъ мраморномъ столъ", къ которому присълъ Погодинъ, и взяль на удачу листь, "и какъ нарочно попался ему такой забубенный article, что онъ и ротъ разинулъ, не въря своимъ глазамъ, и принялся читать со страхомъ и трепетомъ", и невольно вспомниль о Д. П. Голохвастовъ. Погодинь сразу почувствоваль, что вступиль на Французскую почву и начинаются явленія новыя, живыя, западныя съ интересами минуты. "Прощай Археологія Римская", восклицаеть онъ, "прощайте Италіянскіе антикваріи. Прощайте Юпитеры, Ромулы, Венеры! Прощайте мраморъ, гранитъ и мадонны. Теперь мы станемъ слушать депутатовъ!.. Держитесь кръпче за землю, Русскіе проди! "по почью почью продивання продивання почью перед

Для памяти о власти, Погодинъ зашелъ къ Русскому консулу Эббелингу, который его принялъ, обласкалъ, спабдилъ совътами и сообщилъ любопытныя свъдънія.

Обходя городъ, Погодинъ замѣтилъ, что соборъ находится почти за городомъ. Бѣденъ и не чистъ. "Подумаешь, что это зданіе изъ древняго времени, что теперешніе жители исповѣдываютъ иную религію".

Изъ Марселя Погодинъ выёхалъ, 25 апрёля 1839 года, въ дилижансё. Сопутниками его были три мужика, баба съ груднымъ ребенкомъ и толстой собакой. "Мужики", замёчаетъ Погодинъ, "въ родё нашихъ бурлаковъ, приходили работать въ Марсель, какъ у насъ ходятъ въ Одессу изъ Малороссіи". Какъ ни безпокойно было сидёть ему въ этомъ обществъ, однако онъ радъ былъ "знакомымъ новаго рода". Онъ прислушивался къ ихъ нарѣчію и примѣтилъ, что здѣшніе му-

жики "просты, тупы, но учтивы не только въ отношеніи къ постороннимъ лицамъ, но и съ бабою".

Провзжая Дюрансу, Погодинъ вспомнилъ "утвху своего дътства" о романъ Дюкре Дюминиля Пальмирг и Вольмениль, или деревушка на берегах Дюрансы. Онъ еще помнилъ тогда всёхъ действующихъ лицъ романа, и ему казалось, что провзжаль по знакомымь местамь! Рано утромь, 28 апреля 1839 г., наши путешественники прівхали въ Ліонъ. Здёсь они пробыли двое сутокъ. Вожатый по городу, указывая Погодину на знаки пуль въ домахъ, объяснялъ исторіи разныхъ революцій. "Городъ", замѣчаетъ онъ "перемѣнялъ нѣсколько разъ свои политическія в рованія и всегда расплачивался жестоко съ торжествующими побъдителями". Соборъ, какъ и въ Марсели, плохо и не чисто содержали. Но въ особенности возмутительно было видёть снаружи собора статуи святыхъ безъ головъ, сшибленныхъ во время революціи, и Погодинъ съ справедливымъ негодованіемъ замѣтилъ: "И правительство не подумаеть до сихъ поръ изгладить слъды богохульства и починить статуи!"

Въ Ліонъ Погодинъ осматривалъ больницу, домъ страннопріимный и рабочій, и нашелъ, что "все очень просто, не совсѣмъ чисто и даже бѣдно", и при этомъ замѣтилъ: "этой разсчетливостію исполняется гораздо лучше мысль благотворительныхъ учрежденій, чѣмъ нашею роскошью. Общество должно доставлять нуждающимся самое нужное, а роскошь это есть уже награда, на которую имѣетъ право только заслуга, напримѣръ, увѣчный солдатъ, вдова чиновника, умершаго на службѣ отечеству, или сирота, послѣ него оставшійся".

Въ кофейняхъ Ліонскихъ Погодинъ услышалъ о министерскомъ кризисъ. "Вотъ тебъ разъ!", замътилъ онъ по поводу этихъ толковъ, "чтобъ не попасть намъ на какую-нибудъ революцію, вмъсто праздниковъ".

30 апрёля 1839 года Погодинь выёхаль изъ Ліона. Въ Тарарѣ присоединились къ нимъ двѣ старушки, кои ѣдутъ въ Парижъ повидаться съ третьей своей сестрой за-

мужней. "Премилыя", замѣчаетъ Погодинъ, "онѣ доставили въ мою галлерею два новыхъ типа Французскихъ характеровъ. Особой сгибъ ума. Мы говорили много объ ихъ образѣ жизни—тихой, смирной съ участіемъ въ плодахъ цивилизаціи. Какое-то особое добродушіе вмѣстѣ съ живостію! А вопросы ихъ объ Россіи были пресмѣшные, напримѣръ, есть ли у насъ постели, раздѣваемся ли мы ложась спать, и тому подобное. О холодѣ нашемъ и говорить нечего".

У старушекъ оказалось два мѣсяца журнала Le Siecle, и Погодинъ "принялся читать, отставъ совершенно отъ политики въ Италіи, среди развалинъ Римскихъ, и не имъя никакого понятія, что на бъломъ или черномъ свътъ дълается". Каково было его удивленіе, когда онъ узналъ, что противъ Моле, котораго онъ оставилъ на верху могущества, была составлена ужасная коалиція, что Тьеръ подавалъ руку Берье, а Гизо дъйствовалъ заодно съ Лафитомъ и Одильономъ Баро; что Моле, выходившій разъ по двадцати на канедру въ иное собраніе, быль наконець низвергнуть со своими товарищами, и что съ тъхъ поръ, въ продолжение трехъ мъсяцевъ, никакъ не могло составиться новое министерство, et toutes les combinaisons echouèrent. "Ай, ай, ай!", восклицаетъ Погодинъ. Въ самомъ дѣлѣ можетъ что-нибудь случиться. Спутницы наши раздёляли, или лучше сказать, возбуждали наши опасенія. Да, что-то будеть завтра? твердили онъ безпрестанно".

Наконецъ, 1 мая 1839 года, наши путешественники пріѣхали въ Фонтенебло. Прежде всего Погодинъ съ своими спутницами бросился на почту узнать, какія есть извѣстія изъ Парижа. "Все спокойно. Ну—слава Богу!" Забывъ о голодѣ, усталости и нестерпимомъ жарѣ, Погодинъ "побѣжалъ" осматривать дворецъ.

"Тихо шелъ онъ по обширному пустынному двору и воображалъ ту минуту, какъ прощался здѣсь Наполеонъ съ своею гвардіей. Старые гренадеры, вѣрные спутники его побѣдъ, тысячу разъ шедшіе за него на смерть, дѣлившіе съ нимъ всѣ труды и опасности, на Альпахъ и Пиренеяхъ, у пирамидъ и въ Кремлѣ, лишались его здѣсь на вѣки и должны были идти отсюда къ присягѣ — Бурбонамъ. Что за происшествія — ужъ теперь они кажутся мивами! Какое соединеніе именъ и понятій: Наполеонъ въ чертогахъ Людовика XIV! "Погодинъ попросилъ служителя провесть его скорѣе въ ту комнату, гдѣ Наполеонъ подписалъ свое отреченіе. "Вотъ и знаменитый столъ! "пишетъ Погодинъ, "сколько думъ прошло чрезъ его голову! Чего не перечувствовало его сердце! Каково было узнавать ему здѣсь, какъ его первые слуги и наперсники — Бертье, Мармонъ, Ожеро, измѣняли ему другъ за другомъ, и онъ, по выраженію Вальтеръ-Скотта, оставался одинъ, какъ старый дубъ, съ котораго осенью слетаютъ всѣ листья ".

Послѣ этой комнаты у Погодина не было духа останавливаться ни у Карла VII, ни у Франциска I, ни у Людовика XIV. Къ тому же и надо было торопиться въ дилижансъ. Все таки онъ обѣжалъ дворецъ! Всѣ стѣны увѣшаны картинами, представляющими Французскую исторію, — даже маловажныя происшествія здѣсь увѣковѣчены. "А изъ Русской Исторіи", замѣчаетъ по этому поводу Погодинъ, "увы, я не видалъ ни одной картины, ни въ Москвѣ ни въ Петербургѣ".

Чёмъ болёе приближался Погодинъ къ Парижу, тёмъ нетерпёніе его увеличивалось. "Признаюсь," пишетъ онъ, "я быль неспокоенъ, почти въ смятеніи. Мысль, что я сейчасъ увижу Парижъ, о которомъ съ молодыхъ лётъ столько слыхалъ, читалъ, думалъ, производила особое дёйствіе. Такова сила воображенія.

Наконецъ вотъ и Парижъ"...

### XXXV.

2 мая 1839 года долго "тащился" Погодинъ съ своими спутниками длинными, узкими и кривыми улицами Парижа, и наконецъ "дотащились" до конторы дилижансовъ, въ улицѣ

Montmartre. Оставивъ жену свою "беречь пожитки", самъ Погодинъ "пошелъ искать пріюта". Чтобы поскорте отдохнуть, онъ решился взять "две дрянныя комнаты подле дилижансовъ". Кое-какъ перетащплись, перекусили и утомленные легли спать. Проснувшись рано, Погодинъ подошелъ къ окну и сталъ внимательно разсматривать следующую сцену: "Нѣсколько мальчишекъ, стариковъ, старухъ, оборванныхъ и ощипанныхъ, разсыпано вдоль улицы. Они стоятъ передъ кучами сора, выброшеннаго изъ домовъ, разбираютъ острыми крючками своими, вонзають ихъ во всякую вещь, которая имъ годится: въ грязную тряпку, суконный лоскутокъ, какуюнибудь бичевку, и однимъ и тъмъ же движеніемъ закидываютъ къ себѣ за спину, не отводя глазъ отъ кучи. Кусочки жельза, стекла, фаянса подбираются руками. Лишь только одна куча разберется, изыскатель спешить къ другой, а куча лопатами подбирается и сваливается въ фуру, которая тихо **\*** фдетъ по улиц\* и вывозитъ всю нечистоту изъ города".

Послѣ завтрака Погодинъ отправился съ письмомъ Гоголя искать Данилевскаго, чтобъ посовѣтоваться съ нимъ о квартирѣ; ибо оставаться на своемъ "чердакѣ было бы несносно". Отыскавъ Данилевскаго, Погодинъ договорился съ его хозяйкою и нанялъ у нея отлично меблированную комнату, въ лучшей части города, почти подлѣ бульвара, противъ театра Италіанцевъ.

Обзоръ Парижа Погодинъ началъ Палероялемъ. "Здѣсь все есть" замѣчаетъ онъ, "что нужно парижанину: кофейная, ресторація, бульваръ, театръ, магазины и газеты... Здѣсь все есть, чтобы въ полчаса Ивану Никифоровичу изъ натуры Гоголевой можно было нарядиться на балъ, хоть въ Тюльери. Лишь только бы деньги. Деньги, деньги—вотъ альфа и омега Палерояля. О деньгахъ здѣсь дума, о деньгахъ забота, и ни о чемъ болѣе. Къ деньгамъ устремлены всѣ мысли, желанія, рѣчи, движенія, ухищренія. Для денегъ краснорѣчіе, чувствительность, все напряженіе ума, вся изобрѣтательность воображенія. Что за суета, что за толкотня!.. Врагъ всякой роскоши,

не могши смотръть безъ отвращенія ни на какую безполезную вещь, я останавливался здёсь предъ магазинами, какъ вкопанный, и смотрель разиня роть по нескольку минуть... Ну право, можно сдёлаться зёвакой!.. ""Бёгомъ, бёгомъ побёжалъ" Погодинъ изъ Палерояля, прося своего спутника указать ему какой-нибудь садъ для отдохновенія, -- и онъ привель его въ Тюльери... Погодинъ ушелъ на другой конецъ рощи и сълъ на лавочку, у просѣки, которая открываетъ видъ дворцу чрезъ площадь, Поля Елисейскія, улицу Нельи, вплоть до тріумфальныхъ воротъ и дороги въ Сенъ-Жерменъ... "Передо мною", пишетъ Погодинъ, "эта знаменитая площадь Людовика XV, названная послѣ площадью Революціи, ибо здёсь Людовикъ XVI кончилъ жизнь на эшафотъ... Нынъ она называется площадью Согласія. На долго ли". По серединъ площади стоитъ Египетскій Обелискъ, покрытый гіероглифами. Погодину желалось знать, "какой надписи случилось означать это окровавленное мъсто, на которое удивительная судьба принесла памятникъ изъ пустынь Африканскихъ!" Нъсколько отдохнувъ, Погодинъ "прошелся тихими шагами по площади, погруженный въ историческія размышленія". "Всь", думаль онь, "вземши ножь ножемь и погибнутъ. Чудовище революціи пожрало само себя: герои ея истреблены другъ другомъ. Явилось новое поколеніе на жатву съ кроваваго поля".

Прочитавъ въ газетѣ Vert-Vert жалобу на безпрестанную перемѣну именъ улицамъ, Погодинъ весьма основательно замѣтилъ, что "городъ есть книга, въ коей всякая улица занимаетъ страницу. Будемъ прибавлять новые листы, но не станемъ вырывать старыхъ".

На четвертый день по прівздв въ Парижъ, Погодинъ вмѣств съ Шевыревымъ и Данилевскимъ посвтилъ Версаль. Смотря на колоссальныя статуи великихъ людей Франціи, стоящихъ на обширномъ дворв Версальскомъ вокругъ Людовика XIV, у Погодина "забилось сердце". "Неужели", спрашиваетъ онъ, "у насъ некого помянуть добромъ, неужели у насъ не было великихъ людей! Неужели Россія, это огромное

зданіе, какому свъть не видаль еще подобнаго, выстроилось само собою внезапно, и не было ни работниковъ, ни архитекторовъ! Мы, мы виноваты, что мало заботимся объ ихъ исторіи, не выставляемъ наружу ихъ знаменитыхъ дѣяній, не изследуемъ ихъ характеровъ, и они тлеютъ вместе съ нашими хартіями, неизв'єстные неблагодарнымъ потомкамъ и свъту. Кто первый представился мнъ въ моемъ воображеніисвященникъ Сильвестръ, путеводитель Іоанна Грознаго, въ лучшіе годы его царствованія, потомъ св. Өеодосій, св. Сергій... Ломоносовъ, Карамзинъ—и я не видалъ уже ни Конде съ его обнаженною шпагою, ни канцлера Опиталя со свиткомъ въ рукахъ. Мнъ представлялись на ихъ пьедесталахъ другія лица". Ходя по длиннымъ заламъ Версальскимъ, имъя предъ глазами всю Французскую исторію, въ картинахъ, статуяхъ и бюстахъ, Погодинъ все думалъ о Русскихъ. "Да", замъчаеть онь, "много есть у нась людей замычательныхь, оригинальныхъ, истинно достойныхъ, хотя они и другаго характера, нежели западные". Французовъ полюбилъ Погодинъ за ихъ уваженіе къ своей Исторіи. "Послушайте", пишеть онъ, "этихъ простолюдиновъ, которые останавливаются толпами предъ всякою картиною и разсуждають о всякомъ лицъ. Они знають всю свою Исторію, и національная гордость ихъ получаетъ безпрестанно благородную пищу. Вотъ короли, полководцы, воть писатели, министры, художники. Картины представляють лучшія минуты изь жизни каждаго. Французы готовы перехвалить, чёмъ не дохвалить, а мы наобороть: мы въ солнцъ хотимъ отыскивать темныя мъста".

Возвратившись домой, Погодинъ началъ думать о нланѣ, какъ осматривать Парижъ. Но это обдумываніе онъ прервалъ слѣдующимъ соображеніемъ: "Какой тутъ планъ!", пишетъ онъ, "въ Парижѣ надо жить по-Парижски, и слушаться минуты. И что мнѣ осматривать здѣсь? Заниматься въ библіотекѣ не стоитъ труда какую-нибудь недѣлю... Смотрѣть статуи, картины, —мы ѣдемъ изъ Италіи. Древности — да здѣсь все дышитъ новизною; улицы, площади перемѣняютъ чуть ли не

ежегодно свои названія; молодыхъ литераторовъ встрічу я всёхъ на бульварахъ, -- все ихъ хорошее я узнаю изъ ихъ книгь-зачёмъ же знакомиться съ ними и тратить время, котораго у меня мало. На поклонъ схожу къ одному Шатобріану; изъ историковъ мнѣ нужно побывать только у Гизо; Тьери слѣпъ и не расположенъ, говорятъ, къ Россіи: не пойду къ нему. Въ университетъ послушаю недълю; -- это успъю и безъ плана. Все время посвящается кофейнымъ, палатамъ, рестораціямъ, улицамъ, бульварамъ и спектаклямъ! Вотъ гдъ я познакомлюсь лучше всего съ Парижемъ, съ Французами, и съ ихъ Исторіей. Прочь планы, системы, прочь всѣ узы, прочь мертвыя книги; давайте мнѣ живыхъ людей. Надѣваю короткій сюртучекъ, и пускаюсь во вся тяжкая! Ха, ха, ха! что сказали бы мои Московскіе пріятели, услышавъ это рѣшеніе! Еслибы удалось увидёть мнё еще революційку, хоть какую-нибудь, я быль бы доволень вполнъ..."

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ счелъ своею обязанностью представиться нашему послу графу Петру Петровичу Палену, къ которому онъ имълъ рекомендательное письмо отъ графа С. Г. Строганова. По дорогѣ въ посольство онъ увидѣлъ огромную колонну... "Это онъ, это онъ, —въ своей трехъ-угольной шляпъ, въ распахнутомъ сюртукъ!" Такъ и "охватило" Погодина "духомъ Наполеоновымъ". Онъ остановился, "какъ оглушенный громомъ. Тихо приблизился потомъ къ Вандомской колоннъ, и обощелъ кругомъ". Невдалекъ встрътилъ Погодинъ "другаго героя минуты, а можетъ быть и періода" Тьера. "Онъ", пишетъ Погодинъ, "совсъмъ не похожъ на портреть, который я видель въ Москве. Напротивъ Тьеръ очень миловиденъ, и лътъ пятнадцать назадъ плънялъ всъхъ субретокъ въ Парижѣ... Теперь что ни говори, это первый человъкъ во Франціи... Жаль, что до сихъ поръ не случилось мив встретиться ни съ однимъ человекомъ, который зналъ бы его хорошо, а публичнымъ въстямъ върить нельзя. По его сочиненіямъ я скажу только, что это умъ общирный, ясный, проницательный. Но достанеть ли у него твердости, мужества, постоянства, благородства, величія, нужнаго человѣку государственному? Писать, понимать, говорить,—и дѣйствовать, вещи различныя. Долго шель я за нимь, чтобы подмѣтить его движенія. Низенькій человѣкъ, широкоплечій, но легкій, съ плутовскимъ взглядомъ, очень простой во всѣхъ своихъ пріемахъ, безъ претензій..."

Одно утро Погодинъ провелъ въ Палатъ Депутатовъ, помъстившись въ послъднихъ рядахъ, до засъданія, онъ началъ присматриваться къ лицамъ своихъ сосъдей. "Прямо, предо мною", пишеть онь, "стояла такая рожа, которая до сихъ поръ подъ злой часъ мерещится мнѣ въ глаза. Вѣрно какойнибудь каторжный. Низенькій ростомъ, літь тридцати, худой, съ рыжими полукурчавыми волосами, какіе-то сърые воровскіе глаза, роть на сторону, голось какь изьвинной бочки... Ахъ какое гадкое твореніе! Другіе сосёди, можеть быть, не доходили еще до висълицы, но едва ли поручатся, что минують ея впередъ. Видно было, что они не любопытствують слушать преній, и что готовы продать свои мѣста... И въ самомъ дёлё, лишь только отворена была рогатка, какъ они скрылись... "Въ полдень начали собираться депутаты. Сосъди сказывали Погодину имена; другихъ узнавалъ онъ по портретамъ. "Вотъ", пишетъ онъ, "Берье съ гордой осанкою. Воть Гизо, пожилой человъкъ, худощавый, строгой наружности, съ печатью размышленія на челѣ. Вотъ Одильонъ-Баро... Вотъ Дюпень... "Въ половинъ 3-го началось засъдание подъ предсъдательствомъ знаменитаго адвоката Теста. Происходило преніе объ адресѣ Королю, предложенномъ Могеномъ. Засѣданіе не понравилось Погодину. Палата пустая произвела на него впечатление гораздо сильнее, чемь после, пополнившись. "Я воображаль здёсь", пишеть онь, "выборныхь людей, по выраженію Русскихъ літописей, представителей народа, облеченныхъ высокою его довъренностію, приходящихъ сюда со всёхъ сторонъ государства разсуждать о благё общественномъ, приносящихъ съ собою мъстныя желанія и свъдвнія, необходимыя для правительства, являющихъ свои таланты въ

пользу, честь и славу Отечества, на самомъ высокомъ и блистательномъ поприщѣ, предъ лицомъ всего народа. Такъ воображалъ я сначала, а въ самомъ дѣлѣ ораторы представились какими-то просителями, которые, всходя на кафедру, умоляли о вниманіи, — молодыми людьми, которые забѣгаютъ безъ нужды съ своими лишними совѣтами. А слушатели похожи на господъ, которые изъ снисхожденія удѣляютъ имъ по нѣскольку минутъ, предоставляя однакожъ себѣ право изъявлять скуку, нетерпѣніе... Гдѣ же тутъ величіе законодательнаго сословія?"...<sup>227</sup>)

### XXXV1.

Веселая жизнь въ Парижѣ была омрачена для Погодина печальнымъ извѣстіемъ изъ Москвы о кончинѣ Юрія Ивановича Вепелина. Н. И. Крыловъ писалъ ему: "Венелинъ померъ, и, кажется, отъ нерѣшительности Бунге. Старикъ не хотѣлъ его принять въ больницу; это раздражило Венелина и ускорило ударъ, отъ котораго въ тотъ же день и померъ " 228).

26 марта 1839 года, въ первый день Свѣтлаго праздника, въ Павловской больницѣ, близъ Данилова монастыря, успо-коился отъ земныхъ трудовъ писатель, "желавшій возвратить Русской Исторіи вѣка протекшей славы ея, отрѣзанные у ней предразсудками и предубѣжденіями".

"Въ субботу, на Страстной недѣли", свидѣтельствуетъ Н. Ф. Павловъ, "прислали за мною отъ Венелина съ извѣстіемъ, что онъ занемогъ... а передъ самой заутреней на Свѣтлое Воскресеніе скончался. Жалко его какъ ученаго, жалко какъ и человѣка. Ему отдали мы постѣдніе знаки уваженія. Я разослалъ билеты всѣмъ почти литераторамъ, историкамъ и разнымъ другимъ: всѣ съѣхались на похороны въ церковъ Павловской больницы. Гробъ его изъ церкви въ Даниловъ монастырь несли на рукахъ студенты, литераторы и историки... Я не знаю души, такъ ребячески чистой; Венелинъ сохранилъ

все благородство чувствъ, характера и всю непорочность мысли. Я всегда говорилъ про него, какъ про человѣка геніальнаго, и до сихъ поръ убѣжденъ въ этомъ" <sup>229</sup>).

"Нѣмцы", сказалъ Морошкинъ, "не могутъ понимать Русской Исторіи; а Шлецеръ не только не понималь, но даже во многомъ затмилъ ея для Россіянъ: онъ создалъ методу для изученія нашей Исторіи, -- это правда; но въ то же время онъ задержаль матеріальные усп'яхи ея на н'ясколько десятилътій. Настоящее Министерство Народнаго Просвъщенія въ Россіи приготовляєть великій перевороть въ Исторіи не только Русскаго, но и всего Словенскаго міра; полагаются нравственныя основанія для величайшаго народа во Всемірной Исторіи. Среди сихъ важныхъ трудовъ и еще важнъйшихъ намъреній и литературныхъ замысловъ, Венелина постигла ранняя смерть, къ истинной горести его товарищей и къ истинному прискорбію образованныхъ и благородныхъ Болгаръ. Наука лишилась въ немъ своего мужественнаго воина, жертвовавшаго всемъ для истины; Болгарія лишилась въ немъ своего върнаго друга, пламеннаго ревнителя ея нравственному возрожденію. Члены Историческаго Общества, родственники и знакомые проводили тъло его въ Московскій Даниловъ монастырь и предали земль.

Тѣло его тлѣетъ въ царствѣ смерти, но слово его цвѣтетъ въ Словенской Исторіи" <sup>230</sup>).

Самъ же Погодинъ, получивъ извѣстіе о кончинѣ Венелина, среди разсѣянной Парижской жизни, записалъ въ своемъ Дорожномъ Дневникъ, подъ 10 мая 1839 года, слѣдующее: "Услышалъ о смерти Юрія Ивановича Венелина. День кончилъ грустно. Этотъ человѣкъ былъ ко мнѣ очень близокъ лѣтъ пятнадцать,— и отстранился вслѣдствіе своей болѣзни. Миръ его праху. Судьба хотѣла сдѣлать изъ него многое и для философіи, и для Исторіи, но чего-то недостало ему и онъ погибъ, плодъ недозрѣлый!" 281)

Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ кончины Венелина попались въ руки И. Е. Великопольскому его сочиненія и заронили въ душу его мысль написать драму. "Меня очень заинтересо-

валъ", писалъ онъ Погодину, 20 августа 1841 года, "первый томъ изысканій Венелина. Его доказательства о тожествъ Гунновъ и Болгаръ, о Россіянахъ какъ старожилахъ Россіи, и, наконецъ, прямое наименованіе Аттилы Царемъ Русскимъ просто не давали мит покоя. Здёсь мит вдругъ пришла мысль его повърить. Поэтому я перечиталь о Гуннахъ и Аттилъ, что могъ найти и, признаюсь, отдавая справедливость остроумію покойнаго Венелина, потеряль нікоторымь образомь уваженіе къ его добросовъстности. Высказывая такое дерзкое своею оригинальностью мнтніе, онъ должень быль представить на разсмотрение читателя все, что есть этому противоречащаго, и все это, опровергнуть. А онъ умолчалъ и о чемъ же: о сохранившемся описаніи наружности Аттилы, которое явно свидътельствуеть о его Азіатскомъ происхожденіи—и одно наводить сомнѣніе на все то, что говорить Венелинь \*). Не смотря на это, въ изысканіяхъ его столько ума и діятельности, что все это можно теперь назвать загадкою. Изучивъ такимъ образомъ Аттилу въ его характеръ и дъяніяхъ, я (грушень) вздумаль написать историческую драму, въ которой развернуть между прочимъ мой взглядъ на то, что я понимаю подъ историческою драмою. Изъ этой горы можеть родиться мышь, но вы все-таки не откажетесь помочь мнѣ въ чемъ можете. А мнѣ нужно, чтобы вы указали мнѣ только на источникъ, откуда Венелинъ почерпнулъ чизвъстіе о томъ, что Аттила подступалъ къ стѣнамъ Рима и что папа Левъ святой поднесъ ему скиптръ обладанія міромъ. У Венелина это въ первомъ томъ на стр. 242. Я нигдъ объ этомъ не нашелъ. Гиббонъ ръшительно говоритъ, что Аттила не доходиль до Рима, указывая на мѣсто свиданія его съ папою близъ Мантуи. Я предполагаю, что это должно быть одно изъ сказочныхъ извъстій историковъ Венгерскихъ; но фреска Рафаеля, представляющая (сколько мнѣ извѣстно) папу выѣзжающимъ на встръчу Аттилъ изъ врать Рима, служитъ нъкоторымъ доказательствомъ о существованіи подобнаго преданія,

<sup>\*)</sup> См. Жизнь и Труды М. П. Погодина. Спб. 1890. III, 110.

Самъ папа Левъ святой упоминаетъ объ Аттилѣ только вскользь въ одномъ своемъ письмѣ, котораго мнѣ не случилось еще видѣть. Между тѣмъ это обстоятельство очень важно для драмы. Напишите строчку, но сдѣлайте одолженіе съ первою почтою. Не думайте, чтобы я вслѣдъ за Венелинымъ вздумалъ представить Аттилу Русскимъ Царемъ. Нѣтъ, пусть это останется въ драмѣ загадкою, какъ въ Исторіи <sup>232</sup>).

Весьма сочувственно къ трудамъ Венелина отнеслось новое поколѣніе питомцевъ Московскаго Университета, и одинъ изъ пихъ, М. А. Стаховичъ, писалъ, въ 1841 году, къ А. Н. Попову: "Венелина я уже читалъ, теперь буду изучать, т.-е. наизусть учить. Поучи-ка, брать, и ты его. Эту пропаганду, ей Богу, надобно взять эпиграфомъ всякой Русской ученой дъятельности Русскаго человъка. Богъ его намъ послалъ и поставиль нась въ такое положение, что мы не можемъ, подобно другимъ, охуждать его направленіе за нікоторыя утрированныя фразы. Это, брать, великія мысли, и мысли православныя, какъ онъ самъ выражается, и върныя по силъ и простотъ убъжденія... Если прочелъ ты или прочтешь его Болгарт, то увидишь, что у него было цёлое ученіе въ головъ... Его можно понимать сердцемъ, и большую часть его тезисовъ только и возьмешь что на въру; а покажи мнѣ хоть одно, разумъется неправославное, ученіе до сихъ поръ, которое бы пользовалось этимъ преимуществомъ въ своихъ положеніяхъ... Потому-то Венелинъ ближе всёхъ къ намъ, и мы объ немъ не можемъ отзываться, какъ другіе; даже не можемъ говорить: все-таки, но и пр. классическія выраженія" <sup>233</sup>).

Оплакавъ кончину несчастнаго Венелина, перейдемъ къ продолженію описанія Парижской жизни Погодина. Утомленный суетою, Погодинъ, 10 мая 1839 г., записалъ въ своемъ Дорожномъ Дневникъ: "Шататься наскучило. Стану ходить въ университетъ". Началъ онъ съ Сорбоны. "Вблизи, какъ зданіе", пишетъ Погодинъ, "оно возбуждаетъ уваженіе гораздо меньше, чѣмъ издали... Аудиторіи премизерабельныя... Лавки худы, испачканныя, изрѣзанныя". Погодинъ присутствовалъ

на торжественномъ собраніи Факультета наукъ нравственнополитическихъ. Вся зала была уже полна, когда пришелъ туда Погодинъ вмъстъ съ Шевыревымъ. Въ этомъ засъданіи Минье, изв'єстный авторъ Исторіи Французской Революціи, читаль похвальное слово Талейрану. Слушать его собрались дамы, вельможи, старики, старухи, девушки. "Вотъ Пакье", пишетъ Погодинъ, "безсмѣнный президентъ Палаты Перовъ. Физіономія его не понравилась миж. Воть Сальванди, эксъ-министръ просвъщенія, авторъ жизни Собіесскаго. Вотъ А. И. Тургеневъ. Вотъ идетъ, опираясь на костыляхъ, графъ Симеонъ, министръ Неаполитанскій, товарищъ Талейрана; вотъ старикъ графъ Сезакъ, развалина временъ Бурбонскихъ... Наконецъ выходить ораторъ... Его провожаеть декань политическихъ наукъ Дюпень... Водаряется молчаніе. Дюпень садится на свое предсъдательское мъсто между Минье и Росси... Вниманье стремится къ Минье. Онъ началъ... Посътители слушають его съ глубокимъ вниманіемъ-многіе изъ нихъ знали лично Талейрана... По неволъ у инаго поднимется голова, забьется сердце, канетъ даже слеза".... Погодинъ замътилъ совъть, данный Талейраномъ Наполеону: отдать Молдавію и Валахію Австріи, отдалить ее отъ Италіи, и приблизить къ Россіи. "Далеко вид'яль онь", зам'ячаеть Погодинь, "но Россія, Россія видить дальше: не перехитрить ея никакому Талейрану, какъ и не побороть ея никакому Наполеону"... Минье судиль о всёхь важныхь происшествіяхь, разбираль всъ государственныя мъры, говорилъ искренно, не обинуясь: хорошо, дурно. "Положимъ", пишетъ Погодинъ, "это можно позволить человъку, который заслужилъ свое право двацатилѣтними трудами, ученьемъ, размышленіемъ, политическимъ поведеніемъ; но не всякому площадному гаеру, сзывающему народъ въ свой балаганъ, не всякому наемному крикуну, которому должно зажимать роть!" Съ половины рѣчи Погодинъ отсталь отъ Минье и не слушаль, "а самъ читаль въ умъ давно задуманное похвальное слово Карамзину". Но темъ не менъе это засъдание произвело на Погодина самое пріятное

впечатлѣніе. "Вотъ такихъ собраній", пишетъ онъ, "желаю я моему Отечеству. Вотъ такимъ собраніямъ, цвѣтамъ цивилизаціи, я завидую какъ гражданинъ".

Между тёмъ исполнилось желаніе Погодина, 12 мая 1839 года въ Парижё "совершилась революція".

"Въ 5-мъ часу", пишетъ онъ, "пошли мы объдать гостинницу de l'Opera, чтобы послѣ обѣда идти тотчасъ въ театръ, гдф будетъ танцовать Фанни Эльснеръ, соперница нашей Тальони. На дорогъ сказали намъ, что гдъ-то строятся баррикады, и начинается волненіе. Мы пропустили мимо ушей... Отобъдали очень умъренно и пошли въ театръ... Послъ перваго дъйствія пошель я провъдать въ foyer, не случилось ли чего-нибудь въ самомъ дѣлѣ?.. На многихъ лицахъ видно безпокойство. Прохаживаясь, услышаль я тамь и сямь слова страшныя: ружья, кровь, національная гвардія... О, о, о! Гдь то остановили омнибусы, и вывели всьхъ съдоковъ. Признаюсь, это было непріятно слышать для нашихъ свверныхъ ушей. Между темъ заиграла музыка. Всё пошли смотреть второе дъйствіе. Послъ пьесы извъстія подтвердились и умножились; смущеніе прим'ятно везд'я... Дамы вздыхаютъ... Мн'я стало уже жутко, потому что я быль съ женою... Но воть опять поднимается занавѣсъ, Фанни Эльснеръ танцуетъ Сильфиду. Парижане смотрять и хлопають. Смотримь и мы, а на сердцѣ кошки скребутъ... Спектакль кончился... Я съ женою бѣгомъ; смотрю — бѣгомъ и всѣ... Ай! ай ай!.. Ну слава Богу мы дома. Вследъ за нами и Шевыревъ... Съ непривычки перетрусились жестоко. По сторонамъ слышались удары. Въдь это выстрёлы?.. Вотъ вамъ и Парижъ!.. Только - что проснулись мы, какъ горничная наша девушка возвестила намъ, что министерство составлено и возмущение кончилось: но что вчера кровопролитіе было ужасное, что подлів насъ убить адъютанть военнаго министра... Такъ вотъ что значатъ эти синія рубашки, блузы и фуражки, коихъ въ последние два дня показалось множество, и коимъ удивлялись мы столько!... Между тъмъ, смущение господствуетъ всеобщее... Чего-то ожидаютъ". Товарищъ Погодина Шевыревъ направлялся въ университетъ по предназначенному плану. Погодинъ нъкакъ не могъ его отговорить—ни страхомъ, ни надеждою увидѣть изъ дома вещи любопытныя. "Я поѣду смотрѣть, какъ политика мѣшаетъ наукъ", твердилъ онъ, и поѣхалъ, а Погодинъ остался слушать лекціи, "какія читала ему улица". Между тѣмъ безпокойство увеличивалось. "Плохо дѣло!", подумалъ Погодинъ, "и скорѣе домой, и сѣлъ подъ окошко". Раздались барабаны... Въ 3-мъ часу стало какъ-то потише: барабаны умолкли"...

Изъ газетъ Погодинъ узналъ, что Готье, "вчерашній" министръ финансовъ, находился сегодня на конѣ, въ рядахъ паціональной гвардіи, къ которой онъ прычисляется; что президентъ Академіи Наукъ Шеврель не могъ занимать въ академическомъ засѣданіи своего мѣста, потому что находился при отрядѣ національной гвардіи, въ которой онъ служитъ капитаномъ. "Президентъ Академіи Наукъ", замѣчаетъ по этому поводу Погодинъ, "изволь подставлять лобъ первому встрѣчному негодяю!"

Между тёмъ до Погодина дошелъ слухъ о большомъ заговорѣ, который еще не открытъ. Это напугало его, и онъ писалъ: "не убираться ли намъ совсѣмъ съ этого политическаго Везувія!"

#### XXXVII.

Оставя политику въ сторону, Погодинъ пожелалъ познакомиться съ Парижскими профессорами, чтобъ получить поиятіе "объ ихъ лекціяхъ, ихъ ораторскихъ пріемахъ — что говорятъ они, на что намекаютъ, что предоставляютъ слушателямъ". Съ этою цѣлью онъ отправился въ College de France и попалъ на лекцію Сенъ-Маркъ-Жирардена, который читалъ о Мольеровомъ Тартюфъ. Говорилъ премного о гепеалогіи Тартюфа, начиная съ древнихъ авторовъ, т.-е. о сочиненіяхъ, которыхъ предметомъ было лицемѣріе. "Но какое низкое", замѣчаетъ Погодинъ, "преступное понятіе имѣетъ профессоръ

о религіи. Милостивые государи, сказаль онь, въ наше время не должно бы написать Тартюфа. При Людовик XIV религія была торжествующая, — выступить противъ нея тогда было смѣло, благородно... Въ наше время, когда церковь пользуется гораздо меньшимъ уваженіемъ, когда она имфеть болѣе враговъ, чѣмъ друзей, Тартюфъ былъ бы анахронизмомъ". Потомъ Погодинъ посътилъ лекціп Форіеля и Дамирона. Форіель, авторъ исторіи южной Галліи и другихъ важныхъ сочиненій, при Погодин' читаль отрывками одну драму Лопеде Вега... "Скука смертная", замъчаетъ Погодинъ, "слушателей было очень мало. Видно впрочемъ, что онъ не шарлатанъ". Дамиронъ излагалъ возраженія Гассенди о безсмертін души. "Самыя пошлыя мысли онъ считаль за великое", отзывается Погодинъ, "и предлагаетъ свои замъчанія еще мельче--и съ какимъ важнымъ тономъ!" На другой день Погодинъ слушаль знаменитаго Мишле и очень остался недоволень его лекціею. Мишле читаль о войнѣ Французовь сь Англичанами и "метался всюду", такъ что Погодину почему-то "было стыдно за него". Нѣсколько минутъ прослушалъ Шарпантье о градъ Божіемъ Августина. Больше всъхъ понравился Погодину Росье-Сентъ-Илеръ. Онъ читалъ объ Испаніи; но за то, по замічанію Погодина, "сказаль опъ нісколько такихъ вещей, за которыя надобно посадить его на покаяніе педіли на двъ ". "Всякій народъ ", сказалъ профессоръ, "котораго воспитаніе привязывается къ одной книгъ, осужденъ на неподвижность, бездёйствіе: это доказывають намъ Аравитяне съ ихъ Кораномъ, Евреи съ Ветхимъ Завътомъ". "Чему же удивляться". замічаеть Погодинь, "что вь Парижі такь часто строятся баррикады? Ну какъ не побъжать какой-нибудь горячкъ изъ аудиторіи на площадь и не принять участіе въ первомъ встръчномъ мятежъ". Отъ Жерюзе Погодинъ узналъ "занимательныя біографическія подробности о Лабрюэр'в; но въ чтеніи и этого профессора прим'єтиль стремленіе "польстить демократическому направленію".

"Недовольный профессорами литературы", пишеть Пого-

динъ, "послушаю натуралистовъ. У Бленвиля—говоритъ хорошо, но ужасная амилификація. Бомонтъ — сквозь зубы и скучно. Оптикой у Депре также недоволенъ. Ленорманъ, намѣстникъ Гизо, профессоръ Исторіи, говоритъ туго, но сказалъ въ своей лекціи много хорошаго: о св. Доминикъ, о духъ Испанскаго духовенства, о развратъ Прованса, о роли Арабовъ и происхожденіи Альбійцевъ, объ Иннокентіи ІП".

Въ Есоle du droit Погодинъ слушалъ лекцію Росси. "Профессоры юристы", замѣчаетъ онъ, "читаютъ свои лекціи въ черныхъ тафтяныхъ мангіяхъ, съ краснымъ подбоемъ. Росси преподавалъ, точно какъ шарлатанъ Среднихъ Вѣковъ, съ таинственнымъ видомъ, сообщавшій свои никому неизвѣстныя свѣдѣнія подобострастнымъ адептамъ, слово за словомъ". Но Погодннъ изъ его лекцій не вынесъ для себя ничего новаго.

И вспомнился Погодину близкій его сердцу Московскій Университеть, и онъ съ удовольствіемъ подумаль, что тамъ, "върно читаются теперь лекціи подъльнье этихъ пресловутыхъ Французскихъ; но у насъ нътъ Journal des débats, который бы разглашалъ ихъ стоустою своей трубою".

Переслушавъ множество профессоровъ, слышавъ актеровъ, проповъдниковъ, ораторовъ, "я" замъчаетъ Погодинъ, "набрался разныхъ пріемовъ, движеній, удареній, остановокъ, полезныхъ или лучше эффектныхъ для профессора, которыми бы легко можно было пустить пыль въ глаза иному посътителю, но не знаю, достанетъ ли у меня терпънія, чтобы ими воспользоваться и иллюминовать свою лекцію. Чувствую, что жаль будетъ и короткаго времени на это шарлатанство, впрочемъ имъющее свое значеніе и даже пользу для студентовъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодину удалось посѣтить Гизо и Мицкевича. Опасаясь нечаяннымъ появленіемъ обезпокоить Гизо, Погодинъ рѣшился написать къ нему слѣдующую записку: "Пріѣхавъ въ Парижъ, я желалъ засвидѣтельствовать вамъ свое почтеніе. Вижу, что теперь вы слишкомъ заняты дѣломъ государственнымъ, и не хочу мѣшать вамъ. Посылаю вамъ переводъ одной моей исторической лекціи". На другой же

день Погодинъ получилъ отъ Гизо очень любезный отвътъ, въ которомъ онъ приглашаетъ его къ себъ въ воскресенье и благодарить "съ комплиментомъ" за его брошюру. Въ назначенное время, т.-е. 26 мая 1839 года, Погодинъ отправился въ Ville l'Evèque, гдѣ въ небольшомъ домѣ жилъ Гизо. По довольно тесной лестнице входить Погодинь вверхъ. Служитель изъ передней, въ которой едва можно повернуться, просить его въ пріемную, а самъ пошель докладывать своему господину. Въ пріемной едва ли десять челов'єкъ могло бы помъститься безъ тъсноты. Въ переднемъ углу висълъ портретъ хозяина. Минутъ черезъ пять пригласили Погодина въ кабинеть. "Комната", по замъчанію его, "еще уже пріемной, профессорская, уставленная полками по стён съ книгами, кром в передняго угла, въ коемъ стоялъ письменный столъ". Гизо принялъ нашего путешественника очень ласково и началъ тотчасъ разспрашивать объ университеть, курсахь, профессорахь, студентахь, библіотекахъ, состояніи ученыхъ въ Россіи. Погодинъ видѣлъ въ его вопросахъ уже не историка, не литератора, а министра, который хочеть узнать, въ какомъ положении его часть находится въ другомъ государствъ. Погодинъ отвъчалъ ему подробно, обративъ особенное вниманіе на обезпеченное состояніе профессорскихъ семействъ. Послѣ онъ перевелъ разговоръ на Исторію и между прочимъ сказалъ Гизо, что хотѣлъ писать къ нему письмо, когда вышла его Исторія Цивилизаціи вт Европъ, и объяснить, что "его разсужденіямъ недостаетъ цылой половины, т.-е. Восточной Европы, государствъ Словенскихъ, кои представляютъ важныя видоизмъненія всъхъ западныхъ учрежденій". Гизо пожалёль, что Погодинь не исполнилъ своего намфренія, которое было бы для него очень пріятно. На это Погодинъ сказаль: "Вы выступили вскоръ на другое поприще и пром'вняли прошедшую Исторію на настоящую; я подумаль, что у вась недостаточно времени для прежнихъ занятій". О, нътъ, они всегда для меня пріятны, отвътиль Гизо и просиль Погодина "возвратиться къ намъренію написать ему письмо и ув'єдомлять его о свойхъ историческихъ трудахъ". Погодинъ, замътивъ, что Гизо дожидается другое лицо, простился съ нимъ и пожелалъ ему успъха въ его государственныхъ трудахъ.

4 іюня 1839 года Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ посътилъ Мицкевича, жившаго въ отдаленной части города за Palais de Luxenbourg. Съ перваго взгляда на давно знакомыя черты, Погодинъ примътилъ, что Мицкевичъ "похудълъ, посъдъль, постаръль"; но въ ту же минуту онь узналь вошедшихъ къ нему старинныхъ Московскихъ пріятелей и удивился, какъ они нисколько не перемѣнились. На это Погодинъ ему сказалъ. "Да, мы не перемѣнились, а зачѣмъ же вы перемѣнились?" Комната, въ которой Мицкевичъ принялъ нашихъ путешественниковъ, была порядочная, но безъ всякаго убранства. На немъ былъ старый изношенный халатъ. Въ Римъ Погодинъ узналъ отъ княгини З. А. Волконской, что Мицкевичъ расканвается, и Погодинъ пожелалъ лично въ этомъ удостовъриться. "Ахъ!", пишеть онъ, "какъ бы я желалъ броситься къ нему на шею и сказать ему, чтобъ онъ предался великодушію Русскаго Государя, — но не могъ выговорить, и ръшился въ умъ написать когда-нибудь къ нему письмо въ защиту Русской Исторіи передъ Польскою и доказать ему исторически необходимость соединенія Польши съ Россіей". Мы уже знаемъ, что Погодинъ давно собирался начать состязаніе съ Лелевелемъ, которому, пишетъ онъ, "всѣхъ менъе могу простить революцію. И непремънно исполню это, справясь со своими литературными делами". На вопросъ о занятіяхъ Мицкевичъ отвѣчалъ, что у него много начато, но что нътъ ничего близкаго къ окончанію. Онъ преданъ теперь болъе всего Исторіи, и, удивляясь Древностямъ Словенскимъ Шафарика, сказалъ, что изследованія сего последняго сделали пенужнымъ его собственныя. А что дёлаетъ Лелевель? спросиль Погодинь. "Богь его знаеть", отвічаль Мицкевичь съ неудовольствіемъ, "пишетъ протесты, и тому подобное". Мицкевичь обратиль разговорь на другое и по поводу своихъ послъднихъ чтеній сообщиль Погодину и Шевыреву нісколько замізчаній о Монголахь, объ отважных планахь ихъ завоеваній изъ глубины Китая до Моравіи, о силь въ негоціаціяхь, толкь въ управленіи. Кромь того съ Мицкевичемъ Погодинъ разсуждаль о Словенскихъ памятникахъ. "Да", замьчаетъ Погодинъ, "съ Словенами то же, скажу здъсь кстати, что съ Колумбомъ: онъ открылъ Новый Свъть, а имя получилъ этотъ Свъть отъ счастливаго его преемника Америка... Нъмцы изгладили Словенское имя изъ льтописей, изъ Исторіи, съ лица земли". Отъ Словенъ разговоръ перешелъ къ Французамъ и Парижской жизни. "Люди здъсь", сказалъ Мицкевичъ, "разцвътаютъ скоро и вянутъ, бросаясь во внъшнюю жизнь... Простота здъсь теперь новость и производитъ эффектъ... Въ Парижъ я не захотълъ бы жить. Развъ въ Италію, тамъ можно еще творить".

Изъ Парижскихъ ученыхъ Погодинъ, между прочимъ, познакомился съ знаменитымъ еллинистомъ Газе, которому обязаны мы изданіемъ Льва Діакона, столько важнаго для Русской Исторіи.

Парижская библіотека произвела на Погодина грандіозное впечатленіе. "Воть она-милліонно-книжная", замечаеть онь, "самая многочисленная, первая въ Европъ. Вхожу въ залузала сажень во сто длиною... За столами сидять человъкъ триста, читаютъ и выписываютъ. Величественное зрелище особаго рода. Совершенное безмолвіе. Прошель сь почтеніемь на цыпочкахъ вдоль этой спокойной фаланги". Погодинъ спросиль себъ Жебленя, чтобъ справиться, нътъ ли чего тамъ о Вандейскомъ нарѣчіи. Погодину, какъ намъ извѣстно, очень хотфлось съфздить въ Вандею и, по указанію Хомякова, поискать тамъ Словенскихъ следовъ; ибо тамъ было Словенское племя, которое офранцузилось, какъ "можетъ быть Латинское ословенилось и произвело Литву и Польскую шляхту". Свойства Вандейцевъ "указываютъ мнъ", замъчаетъ Погодинъ, "ихъ происхожденіе всего убъдительнье. Отчего такая ръзкая противоположность у нихъ съ характеромъ прочихъ племенъ Гальскихъ, отчего такая преданность помъщикамъ и королямъ, которая никакъ не ослабляется, не смотря

ни на время, ни на обстоятельства?" Тогдашнія политическія обстоятельства помѣшали Погодину съѣздить въ Вандею. "Тотчасъ попадешься", пишетъ онъ, "за шпіона, и изволь писать изследование въ Управу Благочинія (tribunal de police correctionnel)". У Жеблена Погодинъ не нашелъ ничего о нарфчіи Вандейскомъ. Въ библіотекф Погодинъ пересмотрфлъ-Словенскія рукописи, которыя занимали двѣ полки, и сдѣлалъ выписку изъ житія св. Саввы Освященнаго, писаннаго на пергаментъ въ XIII столътіи. Погодинъ также пересматривалъ Греческіе кодексы Георгія Амартола. "Обернувшись нечаянно отъ своей рукописи", пишетъ онъ, "увидълъ у другого стола, тоже за рукописью, П. Я. Петрова, нашего Московскаго кандидата, котораго имълъ счастіе представить и рекомендовать нашему министру, и который тотчасъ быль имъ принятъ, пристроенъ, надъленъ средствами, и теперь, по отзывамъ Европейскихъ оріенталистовъ, объщаетъ Россіи первокласнаго ученаго... Прилежаніе у него всегда было безпримірное, охота, можно сказать, смертная, способности отличныя, и при всемъ томъ онъ могъ всегда довольствоваться коркою хліба, стаканомъ воды и чашкой чаю". По окончаніи занятій, Потодинъ вмѣстѣ съ Петровымъ пошли домой и дорогою "совершили путешествіе по всему Востоку, по колику онъ представляется на Западъ". Въ Библіотекъ Погодинъ также разсматривалъ древнъйшіе списки Григорія Турскаго, перваго льтописца Франціи, жившаго въ V вѣкѣ, а лѣтопись его сохранилась въ спискахъ VIII и IX в.; "следовательно", замечаетъ Погодинъ, "тремя и четырьмя стами лътъ моложе своего подлинника, а у насъ невъжи соблазняются тъмъ, что не дошелъ подлинникъ Несторовъ, и что древнъйшій списокъ моложе его двумя стами пятидесятью годами!"

# XXXVIII.

19 мая 1839 года въ омнибусѣ Погодинъ отправился въ Луксембургъ смотрѣть галлерею новыхъ Французскихъ художниковъ. "Что за ужасы, какіе предметы!" восклицаетъ Погодинъ, "убійства, испуги, грабежи, умирающіе, разслабленные, неистовыя, отчаянные, — вотъ герои. Это сколокъ съ терроризма революціи, такой же сколокъ, какъ и новъйшая Французская литература... Я увелъ скоръе жену изъ этого живописнаго ада прогуляться по прекрасному обширному саду, вътънистыхъ каштановыхъ аллеяхъ".

Пробывши одинъ день дома, по причинъ бользни жены, Погодинъ занялся чтеніемъ Charivari и ужаснулся. "Вещи непозволительныя! " замізчаеть онь сь негодованіемь, "что останется священнаго въ государствъ послъ такихъ выходокъ. Какъ можетъ переносить добрый гражданинъ существованіе такихъ мерзостей и не вопіять противъ такого злоупотребленія? Я спрашиваю, чемь отличается дикое общество оть благоустроеннаго, въ которомъ допускаемы безнаказанно подобныя хулы? Такія явленія обнаруживають всего вірніе слабость правительства и разврать общества. Безсовъстные журналисты кричать безъ памяти, спорять и доказывають, что преступники 12 мая должны быть судимы присяжными, а не Палатою Перовъ... Зачёмъ хотите вы несчастныхъ присяжныхъ подвергать неминуемой опасности и приводить въ искушеніе, или съ другой стороны поощрять мятежничество? Мало ли его у васъ?"

Зашедши однажды въ одинъ изъ театровъ, Погодинъ попадаетъ на дѣтскій спектакль. Въ ложахъ и партерѣ сидѣли дѣти всѣхъ возрастовъ, съ своими няньками. Играли, какъ нарочно, піесу, которой дѣйствіе происходитъ въ Россіи. "Глупость невыносимая", замѣчаетъ Погодинъ, "вотъ какимъ вздоромъ думаютъ поучать дѣтей". Содержаніе піесы слѣдующее: Русскій офицеръ на охотѣ, дѣлаетъ всякія шалости, отдаетъ пренелѣпыя приказанія своему казаку. Другъ офицера, или гувернеръ, вѣрно французъ, старается удержать его своими совѣтами отъ дурачества. Напрасно: офицеръ не слушаетъ, бъетъ по щекамъ казака... Что вы дѣлаете? говоритъ ему дядька. Какъ вамъ не стыдпо бить по щекамъ человѣка вамъ подобнаго? — Нѣтъ, не подобный

онъ мнѣ, развѣ вы не знаете, что въ Россіи только два сословія—госнода и рабы, и что мы должны ихъ бить, чтобъ они насъ слушались!—Потомъ офицеръ приказываетъ зажечь дворы крестьянъ, помѣшавшихъ ему на охотѣ. "Другая пьеса", замѣчаетъ Погодинъ, "еще глупѣе, еще несообразнѣе съ дѣтскимъ возрастомъ. Всѣ пороки самые зрѣлые на сценѣ. Удивляюсь, какимъ образомъ правительство не приметъ подъ свою цензуру этихъ гадкихъ представленій, коими съ нѣжныхъ лѣтъ невинныя дѣти знакомятся со всѣми пороками и развращаются"... Въ другомъ театрѣ Погодинъ видѣлъ на сценѣ всѣ возможные ужасы: "убійства всѣхъ родовъ, отцеубійства и сыноубійства, кровосмѣшеніе, прелюбодѣяніе и пр. Не говорю уже о выходкахъ противъ религіи, противъ Короля".

Наконецъ Погодинъ попалъ въ Palais de Justice. "Большая часть судовъ", пишетъ онъ, "расположены рядомъ въ одной связи... Адвокаты въ черныхъ мантіяхъ, въ такихъ же щанкахъ, какъ вороны летаютъ взадъ и впередъ по разнымъ направленіямъ... Народъ, кажется, терпъть ихъ не можетъ... Впереди стоитъ обыкновенно столъ, за которымъ сидятъ судын около президента. Направо истцы съ адвокатами, свидътелями; нальво отвътчики съ своею свитою". Погодинъ былъ восхищенъ судопроизводствомъ и думалъ, что злоупотребленій при ономъ быть не можетъ. Но не такъ отозвался ему извощикъ, съ которымъ, возвращаясь домой, Погодинъ завелъ ръчь о судахъ и началъ хвалить ихъ распорядки. "Какъ бы не такъ", отвъчалъ извощикъ, усмъхаясь, "найдете вы здъсь правду! Будьте увърены, что бъдный никогда не бываетъ у насъ правымъ, а богатый виноватымъ". Возможно ли, что ты болтаешь, возразиль Погодинь. "Да такъ", отвъчаль извощикъ, "потому что богатый имбеть всегда случай нанять адвоката побойчбе, который черное умфетъ сдфлать бфлымъ, такъ гдф же бфдному съ нимъ тягаться?" Да что же дёлаеть судья? спросилъ Погодинъ, заикаясь. Глупыхъ судей у васъ быть не можетъ? "Умный судья", отвъчаль извощикъ, "еще хуже: онъ не предложить такихъ вопросовъ, изъ которыхъ обнаружилась бы правда". По поводу этого разговора съ извощикомъ, Погодинъ восклицаетъ: "О люди, люди! вездѣ вы одни и тѣ же. Разумѣется, формы здѣсь поглаже, понѣжнѣе, поблистательнѣе, а идеи все тѣ же, и наша пословица имѣетъ свою силу: не бойся суда, а бойся судьи... По законамъ нельзя судить о правахъ безусловно. Нотабена для исторіи",

Съ товарищами Погодинъ нанялъ коляску и отправился на кладбище отца Лашеза и на дорогѣ вспомнилъ о Ваганьковскомъ кладбищѣ... "Но вѣдь я", замѣчаетъ онъ, "не на Ваганьковскомъ кладбищъ, подлъ Мерзлякова и Калайдовича, гдъ отецъ мой назначалъ мъсто для своей семьи, а на кладбищъ отца Лашеза въ Парижъ". Кладбище это произвело на Погодина сильное впечатлѣніе, и онъ произнесъ слово примиренья и мужамъ революціи, и слугамъ Наполеона, и героямъ последнихъ дней. "Миръ вамъ", пишетъ онъ, "миръ вамъ, люди славные и безславные, люди виноватые и невинные, кипъвшіе жаждою дъятельности на площади и проведшіе скромную жизнь среди уединенныхъ келій! Съ дальняго сввера, изъ страны, для васъ чужой и неизвъстной, приношу я вамъ теперь мирный свой поклонъ. Сердце мое билось въ молодости, быется подъ часъ и теперы въ лѣтахъ зрѣлаго мужества, когда я размышляю о вашихъ дёяніяхъ, углубляюсь въ ваши завъщанія, скорблю о вашихъ заблужденіяхъ, или благословляю ваши добрыя намфренія и высокіе порывы. Примите жъ мою горячую благодарность за эти драгоценныя минуты, тихую молитву за спасеніе душъ вашихъ".

Иное чувство овладѣло Погодинымъ, когда онъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ посѣтилъ каменную палатку на берегу Сены, называемую La Morgue, гдѣ на покатыхъ нарахъ выставляются на показъ неизвѣстныя мертвыя тѣла, находимыя полиціей, — утопленниковъ, удавленниковъ и другихъ самоубійцъ, надъ которыми сверху вывѣшивается платье, въ коемъ они найдены, равно какъ и всѣ вещи, при нихъ бывшія. "Страшное зрѣлище!", пишетъ Погодинъ, "эти трупы, какъ будто брошенные, нагіе, окровавленные, разтрепанные, — эта ком-

ната не жилище, а кладбище людей непогребаемыхь, съ ея голыми, сырыми стѣнами, съ грязнымъ поломъ,—эта толпа людей чуждыхъ, которые изъ любопытства приходятъ смотрѣть чрезъ открытую перегородку на несчастныхъ своихъ братій и отыскивать между ними своихъ знакомыхъ и родственниковъ... Согласенъ, что это превосходное, необходимое нолицейское учрежденіе для такого многолюднаго и развратнаго города, какъ Парижъ, но оно должно быть какъ-нибудь измѣнено. Народъ, смотря безпрестанно на такіе трупы, привыкаетъ къ кровавымъ зрѣлищамъ; ожесточается сердце". Шевырева это зрѣлище тоже поразило, и онъ замѣтилъ: "И нѣтъ образа, нѣтъ молитвы за несчастнаго покойника—одна полиція".

Чтобы вознестись горф, Погодинъ вмфстф съ Шевыревымъ посътиль соборь Notre Dame de Paris. По замъчанію Погодина, выпуклыя статуи по соборнымъ ствнамъ, святыхъ и королей, всъ стоятъ безъ головъ со временъ революціи. Во внутренности собора замътны какая-то бъдность, небреженіе. Наши путешественники подпялись на колокольню. "До этой высоты не досягають дикіе вопли страстей, которые раздаются тамъ, тамъ внизу, и волнуютъ легковърныя сердца бъдныхъ, слабыхъ людей. О! Никогда не забуду этой торжественной минуты! Точка покоя надъ пропастью, гдф свирфиствуютъ бури, гремять громы, бушують вихри и суетятся люди! Я поняль Мочсея на горъ Синайской и два рога, коими исходило сіяніе изъ главы его! И поклоненіе золотому тельцу представилось ми живо. Несколько минуть сидель я въ немомъ восторгъ. Это была лучшая моя минута въ Парижъ. Успокоясь, мы начали читать съ Шевыревымъ главу изъ Виктора Гюго объ этой церкви; вспоминали Московскій звонъ въ заутреню Свѣтлаго Воскресенія, какъ онъ слышится изъ Кремля; потомъ разбирали планъ Парижа, который разстилался предъ нами на пространство неизмфримое!.. О горе тебѣ, Вавилонъ".

#### XXXIX.

11 іюня 1839 года Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ предприняли путешествіе въ Англію. До Булона они добхали въ дилижансъ и тамъ съли на пароходъ и поплыли въ Лондонъ. Верстъ за двадцать до города начали показываться лодки, суда, корабли, пароходы. Чёмъ ближе, тёмъ становилось ихъ больше и больше, наконецъ пароходы стали "такъ и шмыгать другь около друга, какъ гондолы въ Венеціи, какъ омнибусы въ Парижъ". Показался Гринвичь... Наконецъ, 13 іюня 1839 г., приплыли къ Лондону. "Вотъ онъ", восклицаеть Погодинь, "всемірный базарь, воть столица народа купующаго и продающаго, съ похотью очей и гордостью житейской, который трудится изъ всёхъ силь, ломаеть себё голову и шею, ухищряется, выдумываетъ, мерзнетъ у полюсовъ и печется подъ экваторомъ, — съ одною цёлію пріобрівтать себъ больше и больше; народа, который богаче и бъднъе всёхъ въ мірё, народа, у котораго личное право развілось наиболье, у котораго домъ есть крыпость, и проч. и проч. ".

Узнавъ, что въ Лондонѣ пребываетъ князь Д. В. Голицинъ, Погодинъ съ Шевыревымъ тотчасъ же къ нему отправились. "Разумѣется", пишетъ Погодинъ, "онъ въ Лондонѣ тотъ же, что въ Римѣ и Москвѣ". Очень имъ обрадовался, распрашивалъ о Парижѣ и обѣщалъ между прочимъ доставить имъ средства посѣтить Парламенты.

Обозрѣніе Лондона Погодинъ началъ съ Вестминстера, этого древнѣйшаго аббатства въ Англіи, основаннаго, какъ утверждаютъ нѣкоторые, еще Саксонцами въ VII столѣтіи.

Всв почти короли Англійскіе принимали участіе въ его разспространеніи. "Мысль прекрасная", пишетъ Погодинъ, "воздать торжественную благодарность отечества достойнымъ сынамъ его въ первопрестольномъ храмѣ, соедипять въ одномъ мѣстѣ все, что ни есть великаго, славнаго въ государствѣ! Съ какимъ чувствомъ долженъ молодой англичанинъ пройти по этому святилищу его Исторіи. И здѣсь не одни полководцы

и министры; нётъ, здёсь граждане всёхъ сословій и званій,—
и поэты, и изобрётатели, и актеры. Сынъ какого-нибудь
ткача или мясника покоится рядомъ съ принцемъ крови или
первокласснымъ лордомъ. Ни одно государство въ Европё не
имёетъ ничего подобнаго". Между тёмъ въ аббатствё началось богослуженіе, и наши путешественники принуждены были
прекратить обозрёніе. Вмёстё съ прочими молящимися они
сёли на лавкё. Служба отправлялась съ удивительнымъ благоговёніемъ. "Ни одного движенія", пишетъ Погодинъ, "ни
одного звука не примётишь, который бы не согласенъ былъ
съ цёлымъ, ни въ священнослужителяхъ, ни въ богомольцахъ. Все чинно, степенно, важно". Изъ аббатства Погодинъ
отправился въ Британскій Музей и только взглядомъ окинулъ
богатёйшее собраніе сокровищъ науки, искусства и природы.

Возвратясь домой, Погодинъ получилъ записку отъ князя Д. В. Голицыпа, чтобы поспѣшили въ Нижній Парламентъ, куда объщался по его ходатайству провести ихъ какой-то лордъ. Погодинъ съ Шевыревымъ бросили объдать и "бъгомъ въ Парламентъ". Они отнеслись къ назначенному лицу и тотчась были посажены на мъста. Погодину указали входившаго Оконеля. "Человъкъ лътъ за пятьдесятъ", пишетъ Погодинъ, "съ полнымъ лицомъ, въ шляпъ на бокъ; сюртукъ едва застегивается; кажется, онъ только-что съ жирнаго объда. По наружности похожъ на пивовара, и никто не предположитъ въ немъ великаго агитатора". Погодинъ былъ очень радъ увидъть и услышать лорда Станлея, который говориль объ ученомъ преобразованіи. Члены его партін и противники выражали очень часто свое удовольствіе и неудовольствіе громкими криками и междометіями, "точно какъ", замъчаетъ Погодинъ, "у насъ слышатся иногда на улицахъ, въ рядахъ, или на охотъ, когда псари пускаются на зайцевъ". Ръчь Станлея продолжалась очень долго. "Хотя скучно стало слушать", однако Погодинъ прослушалъ до конца, какъ ни звалъ его Шевыревъ въ театръ смотръть Ричарда III. Изъ Парламента Погодинъ все-таки пошелъ въ театръ и замътилъ, что

характеръ націи "видѣнъ вездѣ—отъ ростбифа, портера, до роли, до рѣчи". На возвратномъ пути изъ театра на Погодина совершенно неожиданно "кинулась почти какая-то вакханка", и онъ "едва убѣжалъ отъ нея въ свой Leister street".

Слъдующій день Погодинъ началь обозръніемъ церкви св. Павла, которая считается второю въ Европъ. Войдя въ храмъ, онъ былъ пораженъ надписью, сдъланною огромными золотыми буквами на бъломъ мраморномъ фронтонъ во всю ширину алтаря: "Здъсь покоптся Христофоръ Уренъ, постропвшій эту церковь... Онъ жилъ болье девяноста лътъ! Прохожій, если ты хочешь видъть его памятникъ, осмотрись вокругъ!" Изъ церкви Погодинъ отправился въ Банкъ. "Вотъ гдъ", замъчаетъ онъ, "сердце Англіи, золотое... Золото сверкало, сыпалось и звенъло по столамъ... Народу толиилось множество, и ходило, а банкиры, ничъмъ не смущаемые, считали, считали".

По поводу этого посъщенія, Погодинъ писаль: "У насъ толкують много о торговль, не обращая вниманія на характерь народа. Никогда торговля наша не сравнится съ Англійскою, потому что она не въ духѣ народа; и слава Богу, не во гнѣвъ Политической Экономіи! Купецъ у насъ чуть наживеть капиталь, бросаеть торговлю и отказывается оть оборотовъ, а живеть себѣ покойно процентами. У Англичанъ напротивъ... Отъ торговли перейдите къ чему хотите, — вездѣ тѣ же явленія. Мы можемъ быть счастливы только дома, у себя, въ своемъ семействѣ, въ своей избѣ. И такъ было вездѣ у Словенъ".

Размышляя объ этомъ, Погодинъ прівхаль въ грозный и мрачный Товеръ. Товеръ расположенъ на берегу Темзы и принадлежить ко временамъ Нормановъ. Всего любопытнѣе было для Погодина зала съ вооруженіями Англійскихъ королей, начиная отъ Вильгельма Завоевателя. "Какъ я расхохотался", пишетъ Погодинъ, "когда привели насъ къ такъназываемымъ государственнымъ сокровищамъ. Вообразите крошечный чуланчикъ, какъ бы каменный шкафъ, заклепъ, темный

безъ окошекъ. За перилами расположены драгоцинности подъ стеклянными колпаками: короны, скипетры, сосуды, съ своими алмазами, изумрудами, яхонтами и золотомъ, а сторожемъ у нихъ сидитъ старушенка лътъ осьмидесяти, безъ зубовъ, тощая, вся изъ морщинъ, со впалыми щеками, кожа да кости, совершенная въдьма, кощеиха безсмертная, или сама смерть. Лишь только мы показались, какъ она начала, посредствомъ какого-то механизма, повертывать первую корону передъ яркой лампой, для игры свъта, и могильнымъ, мертвымъ голосомъ, безъ малъйшаго ударенія и остановки, описывать драгоциности, когда которыя изъ нихъ отдиланы, сколько какихъ гдъ камней, чего онъ стоятъ. Я расхохотался при первомъ взглядъ на старушенку, но въ ту же минуту меня обдало какимъ-то ужасомъ: эти скипетры и короны, которымъ цѣны не знаетъ человѣкъ, заключенные въ каменномъ гробѣ, подъ стражею в'єдьмы, эти милліонныя вычисленія голосомъ безчувственнымъ... Какъ будто гора упала мнѣ на сердце, и я радъ, радъ былъ, когда старуха кончила свою панихиду, и я вырвался на свъжій воздухъ, увидёль небо, отдохнуль..." Провожатые по Товеру разсказывали Погодину: вотъ этою съкирой срублена голова у Анны Боленъ, а этой у лорда Эссекса. Здёсь похороненъ послё казни Томасъ Муръ, Марія Стюарть, изъ этого окошка убъжали принцы, дъти Эдуарда. Здёсь задушень тоть, тамъ повёшень этоть. "Боже мой!", восклицаетъ Погодинъ, "изъ чего состоитъ Исторія!"

Наконець, наши путешественники оставили грозный и мрачный Товеръ и отправились осматривать купеческіе амбары, громадныя зданія въ нѣсколько ярусовъ, на ужасныхъ пространствахъ. Они зашли во внутренность магазиновъ и увидѣли тамъ, что товары навалены горами: тюки, бочки, ящики, глыбы, кучи, пласты. Это изъ Америки, это изъ Индіи, это изъ Египта... "Вотъ здѣсь-то вы", пишетъ Погодинъ, "поймете, что такое торговля, и обнимите вполнѣ ея значеніе. Корабли приходятъ и отходятъ, пароходы вертятся, мосты раздвигаются и поднимаются; нагрузка и выгрузка; работники

возять товары на телѣжкахъ, носять на спинахъ, катаютъ, тянутъ, тащатъ, двигаютъ; желѣзныя цѣпи спускаются изъ верхнихъ оконъ; опоясываютъ бочки, поднимаютъ на верхъ. Вездѣ машины, рычаги. Мароо! Мароо! печешися и молешии о мнозъ службъ!"

### XL.

Въ одно воскресенье, 16 іюля 1839 года, Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ напяли кабріолетку п повхали въ Гамитонъ-Куръ. Дорога отъ Лондона, замъчаетъ Погодинъ, "составляеть почти улицу": дома сперва загородные и увеселительные, потомъ сельскіе, не прерываются. Вездѣ чистота и порядокъ, радующіе сердце, и Погодинъ "задумался" объ Англійскихъ крестьянахъ, и потомъ, пишеть онъ, "разумъется, мысль обратилась къ Русскимъ: воображение перенесло меня въ тѣ селенія, казенныя и пом'єщичьи, которыя случилось мн'є узнать коротко въ продолжение моей жизни: я представилъ себъ Русскаго крестьянина-что у него есть и чего не достаеть, что онъ ъстъ и чего не ъстъ, что пьетъ, объ чемъ думаетъ и въ чемъ полагаетъ свое счастіе. Мысль за мыслью, и я задумался о тёхъ улучшеніяхъ, коихъ ожидаетъ ихъ участь. Съ горячею благодарностью пришло мнѣ на умъ имя того вельможи, который показаль свою заботливость объ этомъ важномъ сословіи государства. Потомъ вообразился мнѣ нашъ славный Царь, которому судьба предоставила сдёлать столько послѣ Петра, Екатерины и Александра, который неизгладимыми буквами записалъ имя свое въ Исторіи всл'єдствіе многихъ великихъ событій. Я вспомниль слово его въ высочайшемъ манифестъ на имя Министра Государственныхъ Имуществъ... Долго, долго мечталъ я, и слезы часто навертывались на глазахъ моихъ: многія мысли, которыхъ я позабыль даже въ половину, приходили мнъ въ голову, -- о происхожденіи всего Русскаго добра отъ Правительства, о Русскомъ Богѣ, о чудесной эпопеѣ, которая безпрестанио встрѣчается

въ Русской Исторіи, о мерахъ тихихъ, покойныхъ, безобидныхъ, коими можетъ быть многое приведено въ исполненіе, о Борисѣ Тодуновѣ, о Петрѣ I, о Екатеринѣ II, о царствующемъ нынѣ Государѣ Императорѣ. Часъ самый сладкій, самый упоительный во всемъ моемъ путешествіи! О, никогда, никогда не забуду я повздки изъ Лондона въ Гамитонъ... Господи! продли дни нашего великодушнаго Государя, и Духъ Твой Святый да наставляеть его во всёхъ путяхъ его, ко благу его, то-есть, нашей возлюбленной Россіи". По прівздв въ Гамитонъ наши путешественники отправились во дворецъ, въ которомъ хранятся картоны Рафаеля. Извъстно, что папа Левъ Х поручилъ сему великому живописцу изобразить жизнь . Інсуса Христа и Апостоловъ въ рисункахъ, по которымъ хотѣлъ заказать себѣ ковры. Рафаель исполнилъ порученіе, и приготовилъ двадцать иять картоновъ, отъ которыхъ Корреджіо, Микель Анджело были въ восхищеніи. Но онъ умеръ, папа умеръ, и никто не хватился о картонахъ, посланныхъ на фабрику въ Бельгію. Они переходили изъ рукъ въ руки, и Кромвелемъ были наконецъ куплены, уже только въ числъ семи. Первый картонъ изображаетъ чудо при рыбной ловлѣ, второй — паси овим Моя, третій — Петра и Іоанна, исцёляющихъ хромого въ храмъ, четвертый — смерть Ананіи, пятый — ослъпленіе Элимы, шестой — жертвоприношеніе Павлу и Варнавѣ, предложенное народомъ въ Листръ, седьмой — проповъдь Павла въ Аоинахъ.

Изъ Гамптона Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ отправились въ Ричмондъ, гдѣ ихъ поразила роскошная растительность, а вечеромъ того же дня возвратились въ Лондонъ, гдѣ объѣхали Гейдъ Паркъ, увидѣли издали королеву Викторію въ коляскѣ, взглянули на дворецъ, подаренный Англійской націей Веллингтону, "и разсмѣялись, посмотрѣвъ на его статую, подъ видомъ колоссальнаго нагаго Ахиллеса!!"

Однажды бродя по Лондонскимъ улицамъ, Погодинъ увидѣлъ, что у крыльца одной великолѣппой отели остановилась маленькая каретка, запряженная въ двѣ лошади, "такія", пишетъ Погодинъ, "что имъ върно поклонился бы всякій нашъ коннозаводчикъ. Отворяются дверцы, и изъ каретки выскакиваетъ пери, румяная, бѣлокурая. Но не объ красотѣ ея я говорить теперь хочу, -- она была не красавица собою, -- но столько гордости, независимости, спокойствія было изображено на ея лицъ, что я былъ невольно пораженъ! По всъмъ движеніямъ видно было, что она совершенно довольна собою, что она презираетъ, или пренебрегаетъ все; ничто не кажется ей важнымъ, значительнымъ; она ни чему не удивляется; богатству ея върно счету нътъ, и она не знаетъ цъны ему, не понимая даже, что значить быть богату, а еще менье, что такое нужда и бъдность. Она не зависить ни отъ кого, ни отъ чего. Читатели върно удивятся тому, сколько я прочиталь на лицъ у леди въ двъ минуты, какъ она вышла изъ каретки и пока не отворили ей двери; но иногда задается такое счастіе! Я стояль еще у крыльца, какь леди и сл'ядь простыль. Воть она, Англійская аристократія! Кому придется топыриться за нею! Я не люблю ее, а признаюсь, она величественна... Пріятно взглянуть на нее подчасъ челов'єку постороннему, какъ будто изъ партера. Разумбется, Англійскому или Ирландскому нищему, а ихъ десять милліоновъ, не до театральнаго эффекта! Да! въ одномъ Лондонъ содержится на общественномъ иждивеніи сто двадцать тысячъ человъкъ, да мірскимъ подаяніемъ около двадцати. Воля ваша-Капнинги и Брумы, Руссели и Пили, а что-нибудь да не такъ у васъ, и чего-нибудь, а не видите вы! Законное дворянство здёсь почти только личное, и всякій меньшой сынъ принадлежить уже къ среднему сословію, следовательно, казалось бы, что эти сословія близки между собою, а нигдъ нъть такого различія между ними, какъ здъсь, въ конституціонной Англіи! Вотъ что значить закопъ и что значить обычай!"

Свое путешествіе по Англіи Погодинъ заключилъ Виндзоромъ, мѣстопребываніемъ королевскимъ. Здѣсь, по замѣчанію Погодипа, "Средняя Исторія, казалось, встала изъ земли передо мною со своими зубчатыми стѣнами, подзорными башнями, массивными воротами, мостами, каменная, старая, угрюмая, подозрительная, мрачная, тяжелая..." Прощаясь съ Англією, Погодинъ восклицалъ: "Любопытна Англія! Какъ здѣсь все твердо, прочно, самобытно! Нельзя не отдать чести Англичанамъ, хоть бы кто и не любилъ ихъ... Но не такого состоянія желаю я моему Отечеству!"

19 іюня 1839 г. Погодинъ выбхалъ изъ Лондона обратно въ Парижъ, гдѣ находилась его жена... До Дувра онъ до-рогѣ въ Дувръ, Погодинъ, сидя "на своемъ имперіалѣ, любовался на страну воздѣланную, чистую, плодоносную". Въ числѣ спутниковъ его отъ Кале до Парижа находились французъ и англичанинъ, и онъ очень заинтересовался ихъ беседою. Французъ началь задевать Англію, где такъ много бѣдняковъ; потомъ хвалить свою революцію, которая распредълила земли и допустила до владънія большее количество гражданъ. Англичанинъ выслушалъ спокойно, а въ заключеніе спросиль: "какъ же вы сділали это?" Французь, запнулся, должень быль разсказать въ краткихъ словахъ исторію революціи. То-есть, прерваль Англичанинь, вы сказали: будемг справедливы, — и ограбимг богачей. Отъ политики разговоръ обратился къ религіи. "Я не знаю никакого Бога, сказалъ французъ преспокойно, -- и на что мнъ знать это! Дътей своихъ я даже не хотълъ крестить, но согласился окрестить перваго, чтобы не причинить огорченія молодой своей женъ. А послушали бы вы, какія сцены я дёлаю нашимъ аббатамъ, напримфръ, когда они не соглашаются давать моимъ дътямъ имена, кои я выдумываю для нихъ! А..." И онъ началъ разсказывать свои буйныя речи. "Церкви я разумется не знаю, жена теперь думаетъ по моему, дъти не смъютъ у меня и глазъ туда показывать". Погодинъ съ англичаниномъ слушали молча, а французь, "какъ будто возбуждаемый ихъ безмолвнымъ удивленіемъ, продолжалъ хвастаться своимъ смѣлымъ образомъ мыслей. Свой монологъ французъ заключилъ

вопросомъ: "На что мнѣ религія?" При семъ вопросѣ поглядѣлъ онъ на Погодина и англичанина "съ самодовольной улыбкой". Погодинъ, будучи изумленъ такимъ новымъ для него явленіемъ, вступилъ съ французомъ въ разговоръ.

Погодинт. И никогда не случилось вамъ усомниться въ своемъ образѣ мыслей? Никогда не слыхали вы въ вашемъ сердцѣ иного голоса? Не случалось съ вами никакихъ особенныхъ происшествій, напримѣръ, несчастій, которыя бы переворотили совершенно весь вашъ внутренній организмъ?

Французг. Нѣтъ, никакихъ. Однажды, прибавилъ онъ, нѣсколько смутясь, когда потерялъ я своего любимаго сына, мнѣ пришла въ голову мысль: неужели въ самомъ дѣлѣ я не увижу его никогда! Но эта мысль мелькнула и пропала.

Погодинг. Желаль бы я присутствовать при вашей кончинь, чтобы увидьть, такь ли вы будете думать, оставляя эту жизнь.

Французг. Напрасно вы желаете этого. Я буду тогда, можеть быть, другимъ человъкомъ, больнымъ, дряхлымъ, не въ полномъ умѣ, съ разстроенными способностями, пе въръте мнѣ тогда, что я буду говорить вамъ.

Погодинг. Прошу васъ, по крайней мѣрѣ дать мнѣ честное слово, что вы увѣдомите меня, если случится, почему бы то ни было, какой-нибудь переворотъ въ образѣ вашихъ мыслей.

Французг. Съ большимъ удовольствіемъ. (И опи пом'внялись адресами, изъ котораго Погодинъ увид'влъ, что его спутникъ былъ часовщикъ).

Погодинг. Скажите мнѣ, много есть людей между вашими знакомыми, которые раздѣляютъ вашъ образъ мыслей?

Французг. Что касается до моихъ знакомыхъ, и вообще у насъ въ городѣ, они всѣ такъ думаютъ.

Погодинг. А простой народъ?

Французг. Простой народъ здёсь еще глупъ, и паходится въ рукахъ у Духовенства.

И французъ началъ ругать Духовенство. "Не правда ли",

замѣчаетъ по этому случаю Погодинъ, "что для Франціи нужны апостолы или миссіонеры?"

Между тёмъ наши путешественники подъёзжали къ Парижу, и 21 іюня 1839 года, въ 3 часу были уже въ конторѣ дилижансовъ.

### XLI.

25 іюня 1839 года Погодинъ вмѣстѣ съ женою вы-27 іюня. Вниманіе Погодина обратиль на себя Брюссельскій Физическій Кабинеть, но особенно любопытень разговорь его съ смотрителемъ Кабинета объ отношеніяхъ Бельгіи къ Голландіи. "Одною изъ главныхъ причинъ", сказалъ смотритель, "отторженія, — было требованіе короля, чтобы мы въ судопроизводствъ употребляли языкъ Голландскій". "Движеніе языковъ", замъчаетъ съ своей стороны Погодинъ, "примъчательное явленіе нашего времени. И Фламандцы хотять говорить своимъ языкомъ, писать на своемъ языкъ! Послушайте, какъ неистовствуютъ Венгерцы за свой! Съ какимъ усиліемъ во всёхъ углахъ Европы Словене издають свои звуки изъ клещей, съ дыбы и въ пыткъ! Даже Болгары въ Турціи, даже Русины въ Галиціи заводять литературу... Одни мы", съ горестью замъчаетъ Погодинъ, "остаемся при Французцузскомъ языкъ въ нашихъ гостинныхъ и стыдимся больше не знать его, чемъ по Русски... Я былъ теперь во всёхъ странахъ Европы – и не слыхалъ ни одного англичанина, который говориль бы не по Англійски, ни одного итальянца, который говориль бы не по Итальянски, ни одного француза, который говориль бы не по Французски. Кровь приливала у меня къ головъ, когда я вспоминалъ о нашемъ обществъ съ его мастерскимъ Французскимъ языкомъ".

Погодинъ былъ пораженъ промышленностью и трудолюбіемъ Бельгійцевъ. Желѣзныя дороги уже пересѣкали Бельгію во всѣхъ направленіяхъ, отъ Брюсселя до Антверпена, Брюгге, Гента, Литтиха; въ нѣсколько часовъ можно объѣхать все Королевстьо. Изъ Брюсселя Погодинъ отправился въ Антверпенъ по желѣзной дорогѣ. Подъѣзжая къ нему, Погодинъ восклицалъ: "Вотъ онъ знаменитый Анверъ, страшилище Англіи, который Наполеонъ считалъ лучшимъ алмазомъ въ своей коронѣ". Вѣрный своему правилу, бросать прежде всего "высшій взглядъ на всякій городъ съ колокольни", Погодинъ взобрался, по камнямъ и бревнамъ, на самую высокую терассу и былъ прельщенъ "прекраснымъ общирнымъ видомъ".

Раннимъ утромъ, 29 іюня 1839 года, Погодипъ сѣлъ въ дилижансъ и отправился въ Амстердамъ. Подъ мелкимъ дождемъ на паромѣ переѣхали они Рейнъ. Чѣмъ ближе приближались къ Амстердаму, тѣмъ дорога становилась пріятнѣе. Путешественники наши ѣхали по одному длинному безпрерывному саду, между каналами, между цвѣтниками, по лугамъ, среди богатыхъ мызъ, которыя тянутся одна за другою вилоть до самаго Амстердама. "Это довольство", пишетъ Погодинъ, "это трудолюбіе, разпообразіе, эта чистота, изящная простота—обворожительны. Какая-то утопическая страна снаружи. Наслажденіе проѣхать по ней. Думалъ о впечатлѣніяхъ, какія Голландія должна была произвести въ умѣ Петра Великаго. Намъ надо изучать ее, чтобы выразумѣть яспѣе многія преобразованія Петровы.—Петербургъ есть сынъ... Голландіи".

Вечеромъ Погодинъ прівхаль въ Амстердамъ, пріютился въ гостипицѣ Лопдонскаго Герба. Ему прежде всего хотѣлось видѣть Саардамъ и на другой же день опъ отправился туда на баркѣ. Сердце сжалось, слезы навернулись у Погодина, когда проводникъ его воскликиулъ: "ну вотъ, домикъ вашего Петра Перваго!.."

Съ трепещущимъ сердцемъ перешагнулъ онъ черезъ порогъ, "долго не могъ опомниться". Долго переходилъ онъ изъ комнатки въ другую, останавливался на каждомъ шагу и наконецъ "поклонился въ землю Великому и оставилъ его святилище съ полнымъ сердцемъ". Въ Амстердамѣ Погодинъ

примътиль вездъ "богатство степенное и скромное, которое не ищетъ выказываться". Во время пребыванія его въ этомъ городъ тамъ происходило особенное движеніе, вслъдствіе ожиданія знаменитыхъ гостей, "покровителей и благодътелей Голландіи, открывшихъ ей одинъ изъ самыхъ главныхъ источниковъ богатства и даже славы". Это—сельдей. "Ныньче или завтра", пишетъ Погодинъ, "должны они прибыть къ Амстердаму не изъ моря, а съ моря свъжепросольные. Всъ събстныя и овощныя лавки украшены зеленью; на каждомъ шагу видишь прекрасную миртовую бесъдку; вездъ развъшаны фестоны и гирлянды, между которыми блистаютъ золотые листья и въ срединъ трепещетъ серебряный сельдь"...

1 іюля 1839 года Погодинъ отправился въ Лейденъ и на другой же день осмотрѣлъ здѣшнія университетскія зданія и "поклонился почтенной древности" Лейденскаго Университета. Въ залѣ по стѣнамъ въ пять или шесть рядовъ висятъ портреты Лейденскихъ профессоровъ. Погодинъ искалъ между ними знаменитыхъ Рункена, Эрнести, Гроновія, Гревія, къ которымъ такое уважение внушилъ въ него Кубаревъ во времена студенчества, и ему "горько было подумать о пашемъ равнодушіи: ни Поповскаго", пишеть онь "ни Барсова, ни Чеботарева, ни даже Тимковскаго, Страхова, Гейма, мы не сохранили себѣ на память въ Московскомъ Университетѣ. Бюсть Мерзлякова, первой славы нашей, вылъпленный по моему заказу Виталіемъ, валялся долго гдь-то въ подваль ". Погодину весьма понравилась зала для диспутовъ съ ложами для и партеромъ для студентовъ - возражателей. профессоровъ "Внѣшность, церемоніальность", справедливо замѣчаеть онъ, "весьма важна и производить особенное дъйствіе на молодыхъ людей. Напрасно у насъ въ некоторыхъ заведеніяхъ, по личному усмотрѣнію начальниковъ, вводять пресвитеріанское начало, противное Русскому народу. Пресвитеріанское, лютеранское начало въ ученіи, внутри и вну, противно намъ также, какъ и въ въроисповъдании безъ церемонии".

Изъ Лейдена Погодинъ отправился въ Гагу, въ которой

онъ пробыль часовъ пять, и въ это время пробъжался по Японскому музею. "Мы были", пишетъ онъ, "почти въ Китаъ и Японіи, изучивъ этотъ музей". Долго стояль онъ "передъ этими памятниками жизни не-Европейской". Между Азіатскими вещами Погодинъ увидёлъ модель богатой Русской избы, чуть ли не хоромъ, которую, по его предположенію, "върно доставиль какой-нибудь Голландскій агенть времень Романовскихъ". Въ Роттердамъ Погодинъ "поклонился" Эразму Роттердамскому, "знаменитому умнику, остряку, Вольтеру своего времени", коего статуя стоить на площади. Изъ Роттердама Погодинъ поплылъ по Рейну до Майнца, а оттуда на лошадяхъ во Франкфуртъ, куда прибылъ 6 іюля 1839 года. Здёсь всего болѣе поразила Погодина зала Римскихъ-Нѣмецкихъ Императоровъ, въ которой они по вънчаніи своемъ на царство въ соборъ принимали поздравленія чиновъ или объдали. Въ этой залѣ по четыремъ стѣнамъ писались ихъ портреты, каждаго тотчасъ по его вступленіи на престоль "И что же?", замічаеть онь, "послідній Римскій императорь Франць II заняль последнее место. На стенахъ после его портрета не осталось уже ни одного мъста для преемника, и оно не понадобилось, потому что онъ самъ при Наполеонъ долженъ быль отречься отъ священнаго престола и начать новый рядъ императоровъ Австрійскихъ, которымъ не для чего уже было короноваться во Франкфуртъ.—Скажутъ—случай! Однако замѣчательный". Во Франкфуртъ первое лице Ротшильдъ, котораго называють королемь Франкфуртскимь. Первая гостинница въ городѣ Hôtel de Russie, "видно", пишетъ Погодинъ, "въ честь Русскихъ расточителей. Вопреки своему патріотизму, я не останавливался въ ней, боясь и приступиться къ величественному швейцару". Во Франкфуртъ Погодину хотълось больше всего повидаться съ своею "любезной воспитанницей" княгинею Александрою Ивановною Мещерскою (рожд. княжна Трубецкая) и отправился искать ее; но она ужхала въ Берлинъ. "Судьба", съ грустью замѣчаетъ онъ, "мѣшаетъ намъ въ другой разъ увидъться".

7 іюля 1839 года Погодинъ выбхалъ изъ Франкфурта и къ ужину прівхаль въ Ашаффенбургъ, знакомый ему по Ламберту Ашаффенбургскому, сообщившему извъстія о послахъ Святослава въ Германіи и богатствѣ, которое привезли Нѣмецкіе послы къ императору Генриху IV, въ подтвержденіе извъстій Несторовыхъ. На другой день наши путешественники прівхали въ Вирцбургъ. Прежде всего Погодинъ отправился осматривать Епископскій дворець, который поразиль его своимъ великолъпіемъ. Наполеонъ, говорятъ, очень забавлялся этою пышностью, давалъ епископу Вирцбургскому какое-то смъщное прозвание и останавливался всегда въ его комнатахъ. Въ одной залъ собраны портреты всъхъ епископовъ. "Живописцы", замъчаетъ Погодинъ, "не польстили имъ. Такого собранія красныхъ носовъ не видалъ я нигдъ. Видно, что Рейнъ близко". Изъ сонма Вирцбургскихъ епископовъ знаменить одинъ только Юлій. "Имя его", пишеть Погодинь, "услышите на каждомъ шагу въ Вирцбургъ. Кто завелъ больницу? Епископъ Юлій. Кто учредиль Университеть? Епископъ Юлій. Кто основаль этоть домь страннопріимный? Епископъ Юлій. И я", продолжаеть Погодинь, "чужестранець, благословиль память добродътельнаго пастыря, котораго добро живетъ, свътитъ и грветь до сихъ поръ, и прошель съ презрвніемъ мимо прочихъ, красноносыхъ".

8 іюля въ канедральномъ соборѣ праздновался день св. Киліана, покровителя Вирцбурга, останки святого почиваютъ въ этомъ соборѣ. Погодину понравилось "пѣніе всего народа", приведшее его "въ умиленіе", и при этомъ онъ пожалѣлъ, что у насъ нѣтъ такого обыкновенія. "Я", пишетъ онъ, "помолился усердно съ добрыми католиками, которые здѣсь, по старой памяти, какъ у насъ экономическіе крестьяне, очень усердны и ревностны къ церкви".

При посъщении знаменитато во всей Европъ Julius-spital, Погодинъ замътилъ: "Въ самомъ дълъ прекрасное благотворительное учреждение! Господа Земляники не дурно бы сдълали, еслибы взглянули на оное, чтобы узнать, какъ съ ма-

лыми средствами дѣлается многое. Содержаніе казенныхъ заведеній вошло у насъ въ пословицу:

.... Пускай мнв воробья Дадуть кормить на счеть казенный,— Такъ вмъств съ нимъ, я лошадь прокормию,

говорить Загоскинь, и я увърень, что на наши средства всъ заведенія могли бы быть распространены вдвое или даже втрое: вмъсто ста вдовъ могли бы содержаться триста, вмъсто десяти сироть учиться тридцать. Конечно, надобно будеть отказаться отъ высокихъ палать, отъ паркетныхъ половъ, отъ серебряныхъ ложекъ; но ничего не можетъ быть противнъе цъли благотворительныхъ заведеній, какъ роскошь и щегольство!"

На разсвътъ, 9 іюля 1839 года, Погодинъ пустился въ дальнъйшій путь. Около Вирцбурга есть мъстечко Россбруннъ, и Погодинъ иронически замъчаетъ: "Не найдетъ ли здъсь Россіи нашъ Морошкинъ". Къ объду прівхали въ Бамбергъ, и Погодину не удалось взґлянуть на отысканный Колларомъ древній памятникъ Словенскаго язычества Чернобога. Около полуночи наши путешественники благополучно достигли Маріенбада.

# XLII.

Въ Маріенбадѣ Погодинъ прожилъ цѣлый мѣсяцъ и по совѣту врачей пользовался цѣлебными источниками. Къ довершенію удовольствія этотъ мѣсяцъ онъ провель въ обществѣ извѣстнаго откупщика Д. Е. Бенардаки, Иноземцова и Гоголя. Особенное вниманіе Погодина обратилъ на себя Бенардаки. "Оставивъ по непріятности", пишетъ Погодинъ, "военную службу, Бенардаки съ капиталомъ въ тридцать или сорокъ тысячъ пустился въ обороты, и въ короткое время хлѣбными операціями пріобрѣлъ большія деньги. Чѣмъ болѣе умножались его средства, тѣмъ шире распространялъ кругъ своего дѣйствія, принялъ участіе въ откупахъ, продолжая хлѣбную

торговлю, скупалъ земли, пріобрѣлъ заводы, и въ теченіи пятнадцати лътъ нажилъ такое состояніе, которое даеть ему полумилліонъ дохода. Вотъ что значить смѣтливость", замѣчаетъ Погодинъ, "дъятельность, честность, вотъ что значитъ умънье соединять свою пользу съ общею. Я давно уже слышалъ о дъйствіяхъ Бенардаки, открытыхъ и ръшительныхъ, коими пріобрель онь неограниченную доверенность оть всехъ лицъ, имъвшихъ съ нимъ дъло. Щедрыя награды людямъ, служившимъ усердно, доставили ему такихъ повъренныхъ, которые приносили и приносять ему выгоды несчетныя. Бывь въ сношеніи, въ теченіи двадцати літь, сълюдьми всёхъ состояній, отъ министровъ до какого-нибудь побродяги, приносящаго въ кабакъ посявдній свой грошъ, Бенардаки быль для меня профессоромъ, котораго лекціи о состояніи Россіи, о характерѣ, достоинствахъ и порокахъ тъхъ и другихъ дъйствующихъ лицъ, объ отношеніяхъ ихъ къ просителямъ и дёламъ, о состоянін судопроизводства, о пом'ящикахъ и ихъ хозяйств'я, о хозяйствъ крестьянскомъ, о положении городовъ и ихъ мъстныхъ выгодахъ, -- лекціи, оживленныя множествомъ анекдотовъ, слушаль я съ жадностью". Всякій день послѣ ванны ходили они втроемъ, Погодинъ, Бенардаки и Гоголь, "по горамъ и доламъ и разсуждали о любезномъ Отечествъ". Гоголь, по свидътельству Погодина, выспрашивалъ Бенардаки "о разныхъ искахъ, и върно дополнилъ свою галлерею оригинальными портретами". Слушая Бенардаки, Погодинъ замѣтилъ, что "книжныя и кабинетныя занятія ничего не значать или значать очень мало, въ сравненіи съ опытомъ". Какъ "человѣкъ книжный", Погодинъ предлагалъ Бенардаки писать свои записки "въ поучение потомкамъ". Бенардаки доставилъ и Погодину "сладкую минуту". Разговорясь съ нимъ о состояніи ученыхъ и литераторовъ въ разныхъ Словенскихъ странахъ, Погодинъ "какъ-то сказалъ ему нечаянно, что тысячъ на двадцать рублей ежегодно, при его теперешнихъ связяхъ и отношеніяхъ, можно бы сдёлать чудеса; оживотворить ихъ литературы, оказать такое действіе на просвещеніе целыхъ племенъ, какое въ другое время нельзя сдѣлать и милліонами, посѣять сѣмена, которыя дадутъ современемъ плоды, великіе, историческіе, вселенскіе. Можетъ быть", замѣчаетъ Погодинъ, "иные разсмѣются такимъ чудесамъ цѣною въ двадцать тысячъ: но чего стоили тѣ три корабля, съ которыми Колумбъ открылъ Америку. Въ наше время не тѣ чудеса, кои чудесами были во время оно, и не тамъ они зачинаются, гдѣ зачинались прежде. Всему чередъ".

Выслушавъ Погодина, Бонардаки сказалъ: "Это такая бездёлица, о коей не стоитъ труда и говорить много. Я даю вамъ честное слово, что эту сумму вы будете получать ежегодно для такой цёли. Мнё стоитъ предложить это человёкамъ тремъ—четыремъ изъ моихъ знакомыхъ, и мы устроимъ это дёло! Впрочемъ", замёчаетъ Погодинъ, "оказались послё препятствія".

Наблюдая одного нѣмецкаго чиновника, Погодинъ составилъ себѣ понятіе о различіи между чиновниками — Русскимъ и Нѣмецкимъ, о достоинствахъ того и другаго, равно какъ и недостаткахъ, и заключилъ, что "настоящій чиновникъ долженъ соединять въ себѣ обоихъ. Точность, исправность, добросовѣстность, трудолюбіе—на сторонѣ Нѣмцевъ; умъ, смѣтливость, предпріимчивость—на сторонѣ Русскихъ. Одинъ можетъ замыслить, а другой исполнить. Поэзія и проза, —но служить стихами нельзя. Объ исключеніяхъ говорить нѐчего".

Много любовался Погодинъ Иноземцовымъ, "котораго" пишетъ онъ, "слову вѣрятъ здѣсь какъ оракулу. Съ распростертыми объятіями встрѣтилъ его знаменитый Диффенбахъ въ Берлинѣ. Съ какимъ почтеніемъ отзывается Фрике! Какую справедливость отдаетъ Рустъ! Признаюсь, я заслушиваюсь Иноземцова, когда онъ анализируетъ какую-либо болѣзнь, изыскиваетъ ея мѣстопребываніе и настигаетъ ее въ самомъ центрѣ. Какая рѣшительность, увѣренность, ясность, обнаруживающія знатока, хозяина дѣла, по какой бы то ни было части,—врача, архитектора, юриста, историка". При этомъ Погодинъ вспоминаеть, какъ Иноземцовъ предложилъ пять вопросовъ академику Шегрену и потомъ разсказалъ ему исторію его глазной бользни, всь припадки и всь будущія возможности. "Вотъ настоящій медикъ", сказалъ Погодину Шегренъ, "много встръчалъ я свъдущихъ людей, но это первый мастеръ". Въ Маріенбадъ Погодинъ познакомился съ двумя генералами Слатвинскими. Въ первый день его прівзда сюда ему случилось сидъть съ ними рядомъ за столомъ. Погодинъ не зналь, кто такіе его сосъди, потому что разговорь шель, какъ обыкновенно, по-Французски или по-Нъмецки, какъ вдругъ одинъ изъ нихъ наливаетъ ему рюмку ренвейна изъ своей бутылки и подчуетъ. "Я", пишетъ Погодинъ, "тотчасъ подумаль, что это русскій; спрашиваю, — точно такъ. Этой рюмки, первой и последней, предложенной даромъ въ продолжение всего путешествія, я никогда не забуду. Въ этой рюмкѣ на ту минуту заключалось для меня все, и Отечество, и Исторія, и Русскій характеръ!".

О своемъ пребываніи въ Маріенбадѣ Погодинъ пишетъ: "Говорятъ, что здѣсь скучно. Что касается до меня, я провель этотъ мѣсяцъ очень пріятно. Не говорю уже о томъ, что я жилъ въ одной комнатѣ съ Гоголемъ и получалъ на нѣсколько времени посѣщенія отъ Шафарика и Мацѣевскаго,—и обыкновенное общество доставляло мнѣ много удовольствія, приносило мнѣ много пользы. Послѣ моей тревожной жизни", продолжаетъ Погодинъ, "съ трудами, хлопотами и неудовольствіями, мѣсяцъ спокойствія и праздности былъ для меня какимъ-то волшебнымъ временемъ, которое оказало благотворное дѣйствіе на мое здоровье. Очень немного непріятныхъ минутъ имѣлъ я—и это письма изъ Россіи…"

Передъ своимъ отъѣздомъ изъ Маріенбада, Погодинъ гуляль съ Гоголемъ, "благословилъ его" остаться долечиваться и пріѣхать въ Вѣну къ нему на встрѣчу.

"Съ искрепнимъ чувствомъ благодарности и удовольствія" оставляль Погодинъ Маріенбадъ, гдѣ провелъ время и "пріятно, и полезно, — и дешево!" "Напрасно шатуны", пишетъ онъ, "называютъ тебя скучнымъ мѣстомъ! Я былъ такъ веселъ,

какъ нельзя лучше, и готовъ рекомендовать тебя всёмъ больнымъ, съ твоей крестовой водой, съ твоимъ могучимъ Фердинандбрунномъ, любезнымъ Вальдбрунномъ, съ твоими скромными источниками Амвросія и Каролины..."

8 августа 1839 г., Погодинъ вы халъ изъ Маріенбада и направился въ Мюнхенъ. Изъ спутниковъ особенное вниманіе Погодина обратилъ на себя одинъ старый тулмейстеръ, представивтій ему "прототипъ" деревенскаго ткольнаго учителя, который, пишетъ Погодинъ, "отъ частаго повторенія грамматики сдёлался самъ глаголомъ отложительнымъ. Тупѣе, деревяннѣе отъ роду я не встрѣчалъ никого. Много матинъ въ Англіи, но машинальность царствуетъ въ Германіи: машинальность логическая, историческая, психологическая и всяческая".

Мелькнувшая Валгала на берегу Дуная, окруженная густымъ лѣсомъ, внушила Погодину слѣдующія строки: "Доживемъ ли мы, чтобъ воздвигся храмъ Русскимъ великимъ людямъ. Слышу, какъ говорятъ NN. и ММ.: да кто у насъесть" <sup>234</sup>).

# XLIII.

Разставшись съ Погодинымъ въ Лондонѣ, Шевыревъ отправился въ Мюнхенъ, гдѣ ему было поручено отъ Московскаго Университета отобрать изъ купленной библіотеки барона Моля книги, которыя могли быть полезны для Университета. Тамъ, въ деревушкѣ Дахау, въ двухъ часахъ ѣзды отъ Мюнхена, находилась библіотека Моля въ совершенпѣйшемъ безпорядкѣ. Съ свойственною Шевыреву настойчивостью или усидчивостью принялся онъ за работу, и четыре мѣсяца одинъ провелъ онъ въ этой пустынѣ, работая съ 8-го часа утра до захожденія солнца 235). 10 августа 1839 года пріѣхалъ Погодинъ въ Мюнхенъ и "бѣгомъ съ почты къ Золотому Пѣтуху", чтобы обнять Шевырева, который въ это время находился къ Мюнхенъ. Шевыревъ показывалъ Погодину кипы своихъ трудовъ!

Каталогъ книгъ по всѣмъ отраслямъ наукъ, который онъ составляетъ и потомъ переписываетъ, по замѣчанію Погодина, "для донесеній безотвѣтныхъ! Надо имѣть его терпѣніе, къ какому, признаюсь, я неспособенъ" <sup>235</sup> <sup>а</sup>).

Въ первый день своего пріъзда въ Мюнхенъ, Погодину удалось осмотръть только дворецъ. Онъ думалъ увидъть тамъ—

... плащи да шпаги, Да лица полныя воинственной отваги...

и къ своему удивленію увидёль въ одномъ отдёленіи нижняго этажа всю поэму Нибелунговь, а въ другомъ, въ комнатахъ короля, всего Гомера, Өеокрита, Аристофана въ лицахъ; у королевы же, во второмъ этажѣ,—сцены изъ сочиненій Шиллера, Гете, Бюргера, Виланда. Слѣдующій день Погодинъ началь обозрѣніемъ церкви Всѣхъ Святыхъ, построенной въ Византійскомъ вкусѣ. Шевыреву непремѣню хотѣлось разсказать всю Исторію Ветхаго и Новаго Завѣта по здѣшнимъ фрескамъ, но Погодину удалось "кое-какъ утащить его вонъ".

По указанію П. В. Кирѣевскаго, въ Натуральномъ Кабинеть Погодинь сталь отыскивать знаменитаго Несторовскаго урода 236), о которомъ сказано въ Лѣтописи: "Въ си же времена (1065 г.) бысть дѣтищь вверьженъ въ Сѣтомль, сего же дътища выволокоша рыболове въ неводъ, его же позоровахомъ до вечера, и пакы ввергоша и въ воду; бяшеть бо сиць: на лици ему срамніи удове, иного нелзѣ казати срама ради" 237). Погодинъ въ борьбъ своей съ Скептиками, указывая на это мѣсто Несторовой Лѣтописи, замѣтилъ: "Кто можетъ говорить такъ кромъ очевидца!" Но противникъ его С. М. Строевъ, въ своемъ сочиненіи О недостовърности древней Русской Исторіи и ложности мнъній касательно древности Русскихг Льтописей, возражая Погодину, писаль: "Но вникнете, г. Погодинъ... Говоритъ ли о такихъ дътищахъ исторія медицины? Возможно ли такое перемѣщеніе членовъ тѣла нашего? Словомъ, описанное дътище не есть ли плодъ воображенія льтописца? Но такого урода столь же легко могъ выдумать лъто-

тописецъ XIV стольтія, какъ и льтописецъ XI-го. И такъ, г. Погодинъ, можно ли доказывать, что летописи писаны въ XI стольтіи, —дътищемь, имъвшимь на лиць то, чего нельзя сказати срама ради" 238). И вотъ, въ Мюнхенскомъ кабинетѣ Натуральной Исторіи Погодинъ узнаетъ отъ смотрителя, что есть особенное собраніе при анатомическомъ театръ. Вмъстъ сь Шевыревымъ отправляется туда и обращается къ прозектору, который показаль ему тотчась урода въ спиртъ, точьвъ-точь какъ описанный въ нашей Лѣтописи. "Еслибъ", пишеть Погодинь, "описывать его теперь, такъ нельзя бы описать иначе... Къ счастію истины, природа оставила намъ удивительный образчикъ, -- и въ немъ доказательство подлинности льтописнаго извъстія, писаннаго съ натуры: льтопись не могла бъ выдумать такой несообразности съ общими законами, коей отказывается върить воображение, еслибъ не имъла ея передъ глазами. Мы не можемъ сказать только: его же позоровахоми до вечера, и паки ввергоша ѝ ви воду, потому, что онъ остался въ спиртъ. Что до меня", продолжаетъ Погодинъ, "я смотрълъ на этого урода съ такимъ удовольствіемъ, какъ на Кановина Купидона", и, воротясь домой, тотчасъ написалъ о своемъ открытін "торжественное донесеніе" Министру Народнаго Просвъщенія.

Погодинъ очень сожалѣлъ, что, будучи въ Мюнхенѣ, ему некогда было съѣздить въ Дахау "посмотрѣть на сцену подвиговъ Шевырева, поздравить съ добычею и надѣть лавровый вѣнокъ на побѣдителя".

13 августа 1839 года Погодинъ вы халъ изъ Мюнхена и направился въ Швейцарію. Судьба наградила Погодина очень любезными спутниками: образованный англичанинъ, молодой нѣмецъ, докторъ съ женою изъ Тріеста. Англичанинъ говорилъ объ Англіи sine ira et studio. "Къ такому безпристрастію", сознается Погодинъ, "я чувствую себя неспособнымъ. Ни одного дурпого слова о Россіи физически не могъ я произнести въ чужихъ краяхъ". Отъ доктора изъ Тріеста Погодинъ остался "просто въ восхищеніи". Открылось, что

докторъ "подъ Нѣмецкимъ именемъ былъ чистый словенинъ". Заговорили о Церковномъ нарѣчіи, которое, по словамъ доктора, "совершенно понятно и близко" всѣмъ Словенамъ. При этомъ Погодинъ выразилъ увѣренность, что гдѣ-нибудь "въ Турціи найдется именно оно въ устахъ простого народа и сдѣлаетъ всѣ наши изслѣдованія излишними и безполезными".

Въ день Успенія (1839 г.) Погодинъ уже плылъ по Констанцскому озеру и любовался прелестными, зелеными берегами его. Приплывъ къ Рорбаху, они сѣли въ дилижансъ и поѣхали въ Цюрихъ.

23 августа 1839 года Погодинъ прівхаль въ Бернъ и нашель пріють у священника при нашей Швейцарской миссіп. "Съ радушіемъ встрѣтила насъ", пишетъ Погодинъ, "жена его, обрадованная безъ памяти случаю поговорить по-Русски съ Русскою путешественницею. Сейчасъ самоваръ. "Марья, скоръе! "-закричала она по-Русски. - У васъ Русская служанка? спросилъ я хозяйку. -- "Нътъ, здъшняя, да выучила ее по-Русски". Послѣ чаю, замѣчаетъ Погодинъ, "откуда ни взялась Русская постель, съ Русскимъ одъяломъ и подушками, и намъ показалось, что мы на какомъ-то коврикъ-самолетъ, съ вершинъ Оберланда воротились ночевать на Святую Русь..." Чрезъ Лозанну, 25 августа 1839 года, Погодинъ прівхалъ въ Женеву и въ тотъ же день сълъ на пароходъ и поплылъ кругомъ озера. "Пріятное плаваніе", пишетъ Погодинъ: "солнце сіяло во всемъ своемъ блескъ и отражалось въ озеръ. Удивительная вода здёсь, то зеленая, то голубая, полосами, со всеми переливами. Вотъ Коппетъ — пребывание Неккера, столь прославленное госпожею Сталь. Воть Лозанна, съ воспоминаніемъ о Гиббонѣ; вотъ Кларанъ—царство Жанъ-Жака-Руссо, котораго тень носилась предо мною; вотъ Шильонъ, восивтый Байрономъ; вотъ Монтрель и Веве, гдв Жуковскій перевель намъ столько прекрасныхъ стихотвореній; вотъ Вильневъ... Сколько воспоминаній, принадлежащихъ къ вѣчно любезнымъ льтамъ молодости! Присоедините Альпійскія горы, которыя со всёхъ сторонъ возвышають гордые верхи свои, --

и вы согласитесь, что прогулка по Женевскому озеру принадлежить къ пріятнѣйшимъ прогулкамъ въ мірѣ. Самые люди, окружающіе васъ, которые въ эту минуту думаютъ только о наслажденіи природою, дополняють пріятное впечатленіе, подтверждають намъ драгоценную для нежнаго сердца истину, что человъкъ въ лучшія минуты все еще достоинъ своего небеснаго происхожденія". Въ Вильневъ Погодинъ высадился съ парохода и повхалъ въ Шамунь для "созерцанія" Монблана 239). "Вообрази себъ", писалъ Погодинъ Шевыреву, "что мы третій день живемъ въ Шамуни и не можемъ носу показать изъ комнаты: дождь льетъ, какъ изъ ведра, и мы ничего не видимъ изъ окошка, кромъ облаковъ" 240). Для разсъянія своего Погодинъ сталъ читать газеты. Прочитавъ, что Государь ъдеть въ Одессу, замътиль: "Можеть быть, благопріятная минута для несчастныхъ Болгаръ", и тотчасъ же написаль записку объ ихъ положеніи и отправиль ее "изъ долины Шамуни, отъ подошвы Монблана" съ письмомъ въ Одессу къ Д. М. Княжевичу. "Покойный Венелинъ", пишетъ Погодинъ, "въ лучшіе годы, а потомъ въ лучшія минуты своей жизни, ни объ комъ такъ не думалъ, какъ о Болгарахъ. Можеть быть, этому моему письму достанется жребій сділаться страницей въ Исторіи Болгаръ".

Но и этой мечтѣ Погодина, какъ и многимъ его мечтамъ, не удалось воплотиться. "Исполняя ваше желаніе", отвѣчалъ ему Княжевичъ изъ Одессы, "беру подъ свой покровъ Болгаръ; но, къ сожалѣнію, все, что вы вѣроятно вычитали въ иностранныхъ газетахъ объ Одесскомъ конгрессѣ, и пр., и пр. оказалось вздоръ, и потому необходимость заставляетъ остаться покуда при одномъ желаніи помочь имъ. А жаль! Страншка же вт Исторіи, о которой вы пишете, между пальцовт у васт проскочила".

Наконець, 29 августа 1839 года, Погодинь выёхаль изъ Шамуни въ Женеву. Пораженный бёднотою и болёзненнымъ видомъ здёшнихъ жителей, Погодинъ восклицаетъ: "Скажите, за что называется нашъ вёкъ просвещеннымъ? Въ какой ди-

кой и варварской землѣ подвержены люди большимъ несчастіямъ, нежели внутри Европы. Если климатъ нроизводитъ болѣзни, то зачѣмъ позволяетъ правительство здѣсь селиться?.. Правительство есть попечитель, наставникъ народа, и нынѣ обязанность его гораздо выше, чѣмъ была прежде, въ соразмѣрности съ развитіемъ образованія. Безопасности одной стало мало; нужно воспитаніе общее, возбужденіе высшихъ потребностей, ихъ направленіе, указаніе средствъ къ удовлетворенію".

Изъ Женевы Погодинъ посѣтилъ Ферней, и прогуливаясь тамъ по алеямъ, посаженнымъ Вольтеромъ, онъ думалъ: "Что сказать о Вольтерѣ? Объ немъ все сказано и пересказано. Никакъ не могу я понять его образа дѣйствій, со всѣми его прихожанами, такъ называемыми философами XVIII столѣтія! Какъ люди съ такимъ острымъ умомъ, какъ Вольтеръ, Гиббонъ, Юмъ, Дидеротъ, могли не видать дѣйствій Святой Христіанской Религіи ко благу человѣческаго рода и стараться изъ всѣхъ силъ объ ея уничтоженіи. Ослѣпленіе, при которомъ человѣкъ видяще — не видитъ, слышаще — не разумиетъ—вотъ одно объясненіе, которое принять можно".

Женева оставила въ Погодинѣ "странное впечатлѣніе: это нѣсколько улицъ, не составляющихъ цѣлаго, какъ будто не было города, а только озеро съ строеніями на берегу".

#### XLIV.

Объёхавъ Швейцарію, Погодинъ чрезъ Симплонъ направился въ Миланъ, потерявъ за ненастьемъ "безподобную картину внезапнаго, очаровательнаго перехода отъ дикой природы Швейцарской къ прелестямъ Итальянскаго Юга". Всё эти нивы, луга, сады, виноградники были тогда покрыты водою и туманомъ и не могли произвести никакого пріятнаго впечатлёнія.

2 сентября 1839 года, поздно вечеромъ наши путешественники пріѣхали въ Миланъ и на другой же день отправились въ Соборъ, который начатъ въ 1386 году и

строился до 1839 года! "Удивительное зданіе", зам'ячаетъ Погодинъ, "которое послѣ Римскаго Петра занимаетъ рѣшительно первое мѣсто въ Европѣ, хотя и въ другомъ родѣ. На крышѣ цѣлое царство статуй... Какіе блистательные великолъпные памятники основало Западное человъчество! " Въ галлерев палаццо Брера Погодину болве всего понравилась Гверчинова Агарь: "что за выражение на лицъ несчастной рабыни, торжествующей супруги, почтеннаго Патріарха". Въ Амвросіанской библіотек Погодинъ разсматриваль примъчательныя рукописи: Древности Іудейскія Іосифа Флавія, древнѣйшій Виргилій, съ собственными примѣчаніями Петрарка, рукопись Леонарда да Винчи, картины — Авинской школы Рафаелевы, и другихъ мастеровъ Италіи. Сидя въ театрѣ, смотря на кинучій балеть, Погодинь думаль о Средшихъ въкахъ Италіи сравнительно съ настоящимъ положеніемъ. "Какая жизнь тогда", замъчаеть онъ, "и какое оцъпепъніе теперь! Задача для будущихъ Европейскихъ конгрессовъ, которые будуть когда-нибудь собираться для разсужденія о системахъ управленія по разнымъ отраслямъ гражданской жизни, какъ теперь собираются педагоги толковать о методахъ преподаванія". Послѣ спектакля Погодинъ сѣлъ въ дилижансь и поёхаль въ Комо, куда прибыли на разсвёте 4 сентября 1839 года. Въ 8 утра пароходъ пустился по озеру. Проплывъ немпого, остановились, чтобъ осмотрёть замокъ Соммаривы, расположенный на берегу озера. Здёсь знаменитые барельефы Торвальдсена, представляющие тріумфальное шествіе Александра Македонскаго, несколько статуй Кановы, Марсъ, Венера, Адонисъ и пр. Изъ картинъ примъчательна голова Леонардо да Винчи, собственная копія Рубенса. Особенно понравился Погодину садъ съ лаврами, миртами, кипарисами, розами, съ видомъ на прелестное озеро. "Сколько мѣстъ", думалъ Погодинъ, гуляя по этому саду, "гдъ люди могли бы жить счастливо, а гдѣ они счастливы?" Поздно вернулся онъ въ Миланъ. Изъ всёхъ Итальянскихъ городовъ Миланъ, по замёчанію Погодина, "сохранилъ много прежняго значенія, величія и

жизни. И Миланцы чувствують свою силу. Походка у нихъ другая, взглядъ смълъе". На дорогъ изъ Милана во Флоренцію, Погодинъ встрътилъ знаменитаго философа Окена и сблизился съ нимъ. Эту достопамятную встречу Погодинъ подробно описаль въ своемъ Дорожномъ Дневникъ. Спутниками его изъ Милана были старикъ, старуха и молодая дъвушка. "Лишь только начало разсвътать", пишеть Погодинъ, "какъ старикъ бросился къ книгамъ, которыхъ насовано было у него по всемъ карманамъ, и началъ читать пристально". На вопросы старухи и девушки тоть отвечаль "отрывисто, жестко, даже съ сердцемъ". Изъ ихъ отрывистыхъ разговоровъ Погодинъ узналъ, что это Нѣмецкое семейство: отецъ, мать съ дочерью. Смотря на старика Погодинъ думалъ, "въ какой зависимости отъ книгъ бываетъ Немецкій ученый. Онъ взглянуть не можеть ни на что, не справясь съ книгою... и онъ не живетъ, а только читаетъ и пишетъ: что не напечатано, то какъ будто и не существуетъ для него". Воспользовавшись моментомъ, когда старикъ, оставивъ одну книгу, принимался за другую, Погодинъ обратился къ нему и сказалъ: "Сколько книгъ пишутъ Немцы обо всехъ предметахъ"!

Старикъ. Что же толку? Маранье бумаги.

Погодинг. Извините, мнѣ странно слышать отъ нѣмца такой отзывъ о книгахъ. Книга—это жизнь, это стихія Нѣмецкая.

Старикъ. Правда, но листы смѣняются листами, и гдѣ отыщешь настоящаго хозяина той или другой мысли. Произведенія искусства—вотъ что остается навсегда, вотъ что велико и безсмертно.

Погодинъ. Конечно въ Италіи позволительно говорить это. "Старику", пишеть Погодинъ, "было повидимому лѣтъ подъ шестьдесятъ, росту онъ былъ низкаго, худощавъ, лицо бѣлое, даже нѣжное, черты или лучше морщины рѣзкія, глаза нѣсколько косые, но быстрые, волосы темнорусые съ просъдью, взлизанные на одной сторонѣ лба. На немъ былъ про-

стой сюртукъ темно-коричневаго цвѣта, бѣлый платокъ на шеѣ завязанъ въ два узла".

Въ Лоди была остановка, и послѣ завтрака Погодинъ опять завязалъ разговоръ съ старикомъ и пожаловался, что ему въ Миланской библіотекѣ не хотѣли показать Словенскихъ рукописей.

Старикг. Вы отнеслись бы къ библіотекарю.

Погодинг. Относился и къ помощнику, и къ начальнику.

Старикт. Что же они сказали вамъ?

Погодинъ. У насъ нѣтъ Словенскихъ рукописей, кромѣ одной. Напрасно я возражалъ ему, что есть указанія на Миланскія рукописи въ предисловіи къ Словенской Грамматикѣ Добровскаго, и просилъ, чтобъ мнѣ указали другія коллекціи, въ кои могли попасть онѣ.

Старикт. О нѣтъ, со мною такъ онъ не раздѣлался бы. Вамъ надо бы погрозить жалобою. Эти господа боятся жалобъ.

*Погодин*г. Библіотекари монахи, можеть быть, іезуиты, и имъ непріятно показывать Греко-Словенскія церковныя рукописи.

Старикт. Нѣтъ, нѣтъ. Библіотекари получаютъ жалованье и должны показывать... Постойте, я справлюсь, кто библіотекарь въ Амвросіанской библіотекѣ... Нашелъ! Вотъ онъ такой-то"...

Разговорясь объ Австрійскомъ правительствѣ, старикъ замѣтилъ: "Насильственное не даетъ хорошихъ плодовъ. Гораздо было бы лучше, еслибъ Германскіе императоры не стремились на Югъ, не посягали на чужую собственность, не трогали Италіи, а устремили бы все свое вниманіе, направили всѣ свои силы къ Сѣверу, на Германію"...

Погодинъ завязалъ разговоръ о Словенахъ, и изъ разговора онъ увидѣлъ, что старикъ "раздѣляетъ общее мнѣніе Нѣмецкихъ ученыхъ объ этомъ предметѣ", а потому не почелъ нужнымъ съ нимъ спорить, но замѣтилъ только, что въ послѣднее время "Словенскіе ученые пролили много свѣта на этотъ предметъ; наконецъ пожалѣлъ, что Нѣмецкіе ученые,

знакомые со всёми источниками Исторіи, незнакомы до сихъ поръ съ этимъ и стоятъ совершенно неподвижные въ своихъ понятіяхъ относительно къ Словенской Исторіи".

Погодинг. Мнѣ говорили въ Швейцаріи, что въ Мейрингенѣ есть слѣды Словенскіе, слова, обычаи, отличія въ одеждѣ.

Старикт. Не върьте, это вздоръ.

Погодинг. А что вы скажете о походахъ Нормановъ внизъ по Рейну и поселеніяхъ въ Швейцаріи!

Старикт. Точно также никакихъ поселеній не было: Норманы не заходили такъ далеко во внутрь.

"Мы", пишеть Погодинь, "продолжали толковать такимъ образомъ о Средней Исторіи, какъ вдругь изъ разговора моей жены съ дочерью старика послышалося мнѣ Цюрихъ, и въ то же мгновеніе, Богъ знаетъ какъ и почему, мелькнула въ головѣ моей мысль—не Окенъ ли это. Безъ дальняго размышленія, взглянувъ пристально на старика, я передаю ему эту безотчетную догадку: "пе съ господиномъ ли Океномъ я имѣю честь говорить?" И что же? вообразите мое удивленіе это былъ точно онъ".

Погодинъ привсталъ съ своего мѣста "и торжественно" поклонился знаменитому натуралисту-философу нашего времени, "велѣлъ поклониться женѣ". Окенъ былъ очень доволенъ.

Погодинг. Объясните же мив... эту способность души, посредствомъ которой я угадаль васъ. Я зналъ, что Окенъ живетъ въ Цюрихв, но, судя по вашему разговору, я долженъ былъ почесть васъ какимъ - нибудь профессоромъ Исторіи... Кстати ли Окену... читать льтописцевъ, разбирать ихъ неопредъленныя показанія... и помнить столько маловажныхъ историческихъ мелочей. Я воображалъ васъ совсёмъ въ другой области—въ области природы.

Окент. Я делаю иногда такіе скачки.

Погодинг. У меня есть два портрета вашихъ, но вы рѣшительно ни одною чертою не напоминаете объ нихъ. Наконецъ мы привыкли воображать васъ человѣкомъ молодымъ,

рьянымъ, даже безпокойнымъ, -- извините, ваши соотечественники подали поводъ къ такой молвъ, —а я вижу предъ собою тихаго, спокойнаго Немецкаго ученаго, который едва ли можеть заботиться о чемъ-нибудь, кромъ своей науки, книги и канедры. Однимъ словомъ, я долженъ бы былъ спорить со всякимъ, что вы не Окенъ, а мнъ самому, вопреки всъмъ въроятностямъ и очевидностямъ, пришла эта мысль въ голову, и я не побоялся выговорить ее. Объясните же вы, великій натуралисть, какъ случилось это?" Но когда великій натуралисть не могь сказать ему ни слова въ объяснение, то Погоподумаль: "О Философія! Ты — великое діло, славное усиліе, необходимое развитіе, похвальное упражненіе; но сколько тайнъ для тебя, какіе первые вопросы можешь рёшить ты, какъ многаго ты не знаешь!.. Но тебъ принадлежить лишь почетный удёль знать лучше всёхь, что ты ничего не знаешь!.. Какой-то трепеть священный обнималь меня, и я никогда пе забуду этой торжественной минуты". И долго смотрѣлъ Погодинъ "со вниманіемъ на человѣка, который принесъ столько пользы наукъ и содъйствовалъ такому великому перевороту въ ея жизни, хотя и заплатилъ дань человъческой слабости своими гипотезами, парадоксами, особенно когда выступалъ изъ границъ своего въдънія трехъ царствъ природы".

Окенъ. А сколько времени думаете вы пробыть во Флоренціи?

Погодинг. Дней пять.

Окент. Помилуйте, да въ девять дней едва можно осмотръть ее.

Потомъ Окенъ началъ разспрашивать Погодина о Москвѣ, Московскомъ Университетѣ, Русскомъ просвѣщеніи, духѣ Министерства. "Хотя я", пишетъ Погодинъ, "очень любилъ хвастаться предъ иностранными учеными Русскимъ Уставомъ, которымъ обезпечивается наше состояніе и судьба нашихъ семействъ, множествомъ нашихъ ученыхъ путешественниковъ, и отъ частаго повторенія выучилъ почти наизусть эту апо-

строфу, но теперь отвѣчалъ отрывисто, спѣша скорѣе къ своимъ вопросамъ".

Прівхавъ въ Піаченцу, Окенъ вмёстё съ Погодинымъ отправились въ соборъ, гдё Окенъ началъ останавливаться на каждомъ шагу, разспрашивать о всякой дюжинной картине. Спутники его торопились идти обёдать; но на бёду ихъ въ соборъ явился "какой-то невёжа монахъ, съ которымъ Окенъ началъ спорить "Тедеско-Итальянскимъ языкомъ". Погодинъ потерялъ терпёніе и, подъ "благовиднымъ предлогомъ, откланялся ученой компаніи"...

Послѣ обѣда наши путешественники выѣхали изъ "незначительной, пустынной и скучной" Піаченцы. Окену было очень пріятно услышать отъ Погодина, что его сочиненія извъстны въ Россіи. Погодинъ разсказалъ ему, какъ двадцать лътъ тому назадъ, ученіе его о природъ привезено было въ Московскій Упиверситеть докторомъ М.Г. Павловымъ, который произвель тогда всеобщій восторгь между студентами; потомъ какъ одинъ изъ его товарищей, князь В. Ө. Одоевскій, "во снѣ и на яву" говорилъ объ его мысляхъ. Далѣе Погодинъ назваль ему Московскихъ же профессоровъ, Максимовича, который воспользовался многими его мыслями для Ботаники, и Щуровскаго, который сдёлаль то же для Зоологіи. Окень съ примътнымъ удовольствіемъ повторялъ за Погодинымъ имена, "а я", пишеть онь, "сь гордостью слушаль Maximovitsch, Tschurowsky": Погодинъ замѣтилъ ему наконецъ, что всѣ эти ученые не принимають его мнвній безусловно, но измвияють оныя, сообразно съ своими воззрѣніями.

"Задобривъ" Окена своимъ разсказомъ, Погодинъ приступилъ къ нему съ вопросами о Шеллингъ, объ отношеніяхъ его къ католицизму, къ іезуитамъ. Въ отвътъ Окенъ сказалъ: "О, нътъ такихъ нелъпостей, которыхъ не выдумаютъ люди злонамъренные... Шеллингъ", продолжалъ онъ, "занимается своими изслъдованіями независимо отъ ихъ результатовъ, независимо отъ окружныхъ толковъ, но молчитъ теперь, не издаетъ ничего въ свътъ, огорченный невниманіемъ, холодностію, неблагодаростію публики, грубостію своихъ противниковъ. Охота являться предъ людьми, которые не умфютъ уважать васъ, не умъють цънить вашихъ заслугъ"... На эти слова Погодинъ сказалъ Окену: "Позвольте вамъ замътить, что такіе люди, какъ Шеллингъ, какъ... должны быть выше всъхъ нелъпыхъ воплей, которые такъ обыкновенно раздаются въ нижнихъ слояхъ ученаго міра, и спокойно продолжать діланіе, на которое призваны свыше". Вмфстф съ тфмъ Погодинъ примфтиль, что Окень самь огорчался до глубины сердца, видя себя забываемымъ. Дочь его сказала женѣ Погодина, что ему всегда бываетъ досадно, если кто изъ путешественниковъ проъзжаетъ Цюрихъ, не посътивъ его. Погодину показалось даже, что Окену было непріятно услышать отъ него, что онъ былъ въ Цюрихъ. Замътивъ это, Погодинъ "старался оправдаться стороною" и объяснить, почему не быль у него. На это Окень ему сказалъ: "Впрочемъ, мы были тогда на Боденскомъ озерѣ. А зачёмъ вы не были у профессора Исторіи? Всегда бываетъ полезно встръчаться съ такими людьми, которые занимаются однимъ предметомъ съ вами".

Въ Пармѣ Погодинъ разстался съ своимъ знаменитымъ спутникомъ и въ заключеніе замѣтилъ, что, "смотря на него, я убѣдился вполнѣ, что никакой Нѣмецкій ученый не можетъ быть вреденъ, ни опасенъ своею особою; что еслибъ въ книгѣ его былъ даже ядъ, то онъ самъ всегда сдѣлался бы противоядіемъ" <sup>241</sup>).

Объ этой счастливой встрѣчѣ Погодинъ сообщалъ въ Кіевъ своему другу М. А. Максимовичу. "Я случайно познакомился съ Океномъ, проѣхавъ съ нимъ въ дилижансѣ изъ Милана до Пармы и узнавъ только на половинѣ дороги, что онъ— Окенъ. Возвѣстилъ ему твое имя и заставилъ выговорить оное" 242).

# XLV.

На смѣну знаменитаго Окена спутникомъ Погодина явился молодой ломбардецъ, изъ Милана, горячій патріотъ. "Въ два

часа онъ живо изобразилъ Погодину Италію, съ желаніями, надеждами ея жителей". Дорога отъ Пармы до Болоньи произвела на Погодина мрачное впечатлѣніе. "Эта страна", пишеть онь, "какъ будто только-что оставлена свиринымъ непріятелемъ въ среднихъ въкахъ, какъ будто видишь передъ собою слъды разоренія и опустошенія. Нищета еще ничего не значить. Я видъль ее и въ Швейцаріи-нъть, здъсь дикость, варварство представляются вамъ на всякомъ шагу. Дикость предъ картинами Рафаеля и Корреджіо, около храмовъ Микель Анджело, Палладіо!.. О, никогда не забуду я, какъ толпа молодыхъ дъвочекъ, оборванная, растрепанная, полунагая, обступила насъ въ Реджіо, гдв остановились мы завтракать, и дерзко требовала милостыни. Подите работать, сказаль я имъ. — "А гдѣ намъ взять работы?" отвѣчали онѣ мнъ въ одинъ голосъ, и побъжали прочь, припрыгивая и испуская со смъхомъ дикіе вопли". Ломбардцу совъстно было за свое Отечество, и онъ разразился следующимъ монологомъ: "Богачи и вельможи! сибаритствуя въ мраморныхъ и позлащенныхъ своихъ палатахъ, обжираясь отборными явствами, упиваясь драгоцівными винами, нізжа свой слухъ и зрівніе въ великолъпныхъ спектакляхъ, слыша себъ лесть отъ подобострастной челяди, вы не знаете, какъ живутъ люди въ хижинахъ, какія горькія слезы тамъ проливаются, какіе пороки тамъ гнъздятся, какъ образъ Божій изглаждается отъ вашего тлътворнаго дыханія! О, страшно и думать!.. Дорога въ Тоскану показалось Погодину гораздо пріятніе; "деревья", пишетъ онъ, "увиты и опутаны гирляндами винограда; маслины растуть въ обиліи; грецкихъ оріховь безь счету; прекрасныя виллы; везд'в виденъ порядокъ и заботливость; земля лучше и воздълана прекрасно". Погодину нетерпъливо хотълось поскоръе добраться до Флоренціи, "крайней точкъ путешествія, съ которой начнется возвращеніе" въ Отечество.

Наконецъ, 9 сентября 1839 года, онъ въёхалъ во Флоренцію и прежде всего отправился въ церковь Св Креста. Тамъ Погодинъ поклонился праху Галилея, Макіавели, Аль-

фіери, Микель-Анджело. "Какіе люди!" восклицаеть онъ, "недостаетъ только Данта". Соборъ принадлежитъ къ одному изъ огромнъйшихъ въ Европъ. Болъе всъхъ украшенъ онъ при Козмѣ Медичи. Куполъ его былъ предметомъ удивленія и изученія Микель Анджело, который, убзжая въ Римъ къ Св. Петру, сказаль: "Прощай, мой другь. Можеть быть, я построю подобный тебѣ, но не равный". Крестильница славится своими чудными дверями. Самъ Микель Анджело воскликнулъ внъ себя отъ удивленія, смотря на нихъ: "вотъ райскія двери!" Ходя по площади, Погодинъ припоминалъ Исторію Флоренціп и смотрълъ на толпившійся народъ, который, кажется, и не помнить, оть кого онь происходить и чёмь обладаеть". Обходя Флорентійскую галлерею, безпристрастный путешественникъ воздалъ хвалу Медичисамъ: "Вѣчная вамъ слава за собраніе сокровищь искусства, которымь со всёхь сторонь приходять люди покланяться и блаженствовать-хоть на нъсколько минуть, въ созерцанін вічной красоты. Потомки прощаютъ вамъ ваши пороки, недостатки, опибки — вы умъли подкупить ихъ, вы поняли, что переживаетъ силу, власть и лесть. Цари и вельможи! покровительствуйте Музамъ: онъ благодарны".

Вся исторія новой живописи представилась глазамъ Погодина, начиная отъ образовъ Византійскихъ и первыхъ опытовъ Чимабуе и Джіотто, до великихъ представителей ея въ въкъ Медичисовъ, собранныхъ въ Трибунъ. У Погодина закружилась голова, когда онъ вошелъ въ Трибуну и взглянулъ на мадонны Рафаеля, на его же Іоанна Крестителя, гласъ вопіющато въ пустыню, Форнарина, на Тиціановы Венеры, на Сибиллу—Гверчина, на Святое Семейство—Корреджіо, на Венеру Медицисскую... Для отдохновенія онъ поспѣшилъ за городъ. По удивительной, единственной въ Европъ, аллет изъ высокихъ кипарисовъ и дубовъ таль онъ въ обширномъ омнибусъ въ виллу Роддіо ітрегіаlе. Тамъ пасладился онъ захожденіемъ солнца и взглянулъ издали на домъ Галилея... На другой день для освѣженія своей утомленной головы По-

годинъ опять поѣхалъ за городъ въ Фіезоле, "колыбель Флоренціи, временъ Этрусскихъ". Тамъ, подъ тѣнью кипарисовъ, среди полнаго безмолвія, гулялъ онъ по рощѣ, "нѣжился на солнцѣ, смотрѣлъ на удивительную панораму". Возвратясь во Флоренцію, онъ осмотрѣлъ старый дворецъ и посѣтилъ домъ Микель Анджело. Обѣжалъ библіотеку, взглянувъ на рукописи Виргилія и Тацита, автографы Галилея, Боккачіо, Петрарки.

12 сентября 1839 года Погодинъ простился съ Флоренцією и въ коляскѣ "мчался" по Болонской дорогѣ. "И вотъ", пишетъ онъ, "мы ѣдемъ назадъ, домой, въ Отечество! О, какое удовольствіе доставилъ намъ первый шагъ! Одна мысль, что путешествіе кончено и мы возвращаемся, восхитила насъ. Съ горячимъ чувствомъ мы перекрестились! Всѣ видѣнные образы исчезли въ головѣ — и Флоренція, и Римъ, и Св. Петръ, и Альпы, и Палаты, и Палерояль, и Рафаель, и спектакли — какъ будто пичего и не бывало. Москва, Москва, Иванъ Великій, полосатый шлагбаумъ, кто идетъ, —вотъ, что намъ мерещилось во спѣ и на яву. Вечеръ былъ удивительный: солице закатывалось въ заревѣ, горы вдали казались голубыми, а передъ глазами разстилалась зелень. Италія прощалась съ нами восхитительно".

# XLVI.

Чрезъ Болонію, Мантую, Верону, Боценъ, Инспрукъ, старинную резиденцію епископовъ Зальцбургъ, Линцъ, 19 сентября 1839 года Погодинъ прівхалъ въ Ввну. Въ Мантувопъ вспомниль о Мерзляковъ, который, посвящая Императору Александру I свой переводъ Вирипіевых Георинг, писаль: "Пастухъ Мантуанскій имълъ высокое счастіе заслужить одобреніе Римскаго Августа миротворца. Переводчикъ Виргилія не Виргилій, но Россійскій Августъ миротворецъ несравненно великодушнъе Римскаго". Эти строки, знакомыя и любезныя Погодину со временъ его студенчества, возобновились въ его памяти во время пребыванія его въ Мантуъ, родинъ Виргилія.

Въ Веронъ, проходя мимо новой кръпости, Погодинъ услышаль говорь Польскій, Италіанскій, Словацкій, Русскій и взглянуль на несчастныхъ труженниковъ, собранныхъ съ такихъ разныхъ сторонъ строить крѣпость Австрійцамъ на землѣ Италіанской! Въ Вѣнѣ счастливый случай привелъ Погодина въ ту гостинницу, гдъ ожидалъ его Гоголь 243), который отсюда съ отчаяніемъ писалъ Шевыреву: "Неужели я ѣду въ Россію? Я этому почти не върю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совствы отвыкъ отъ холодовъ 244). Замтательно, что съ подобнымъ же чувствомъ писалъ къ Погодину землякъ и другъ Гоголя, Данилевскій, возвратившись изъ Парижа въ свою родную Малороссію. "Еслибъ вы знали, какъ я скучаю здёсь и какъ желаю вырваться изъ омута, называемаго Малороссіею. Какая перем'єна вдругъ! Парижъ и дальній заброшенный уголокъ Полтавской губерніи, гдѣ я осужденъ на лѣнь, на скуку, на Московскія Въдомости. Я часто припоминаю зам'вчанія ваши, что мы живемъ за границей на щетъ будущаго нашего щастія и чувствую всю справедливость его " 245).

Во время своего трехдневнаго пребыванія въ Вѣнѣ, Погодинъ повидался съ Копитаромъ и разсмотрълъ его библіотеку; заглянуль въ галлереи Бельведера и Лихтенштейнскую, а по вечерамъ ходилъ въ театръ и 22 сентября 1839 года въ ночь выбхаль изъ Вены. Тали они въ двухъ экипажахъ, въ одномъ Погодинъ съ Гоголемъ, а въ другомъ жена Погодина. Въ Краковъ, подъ руководствомъ ректора Матакевича, Погодинъ осмотрѣлъ Университетъ, основанный въ 1343 году. На ствнахъ онъ разсматривалъ изображенія важнвишихъ происшествій изъ Исторіи Университета, начиная съ основанія. Въ университетской библіотек' профессоръ Мучковскій показываль ему важнъйшія рукописи. "Къ Польскимъ рукописнымъ памятникамъ", замъчаетъ Погодинъ, "столь же мало принялась критика, какъ и къ Русскимъ". Съ грустью обощелъ "пустыные, необитаемые покои дворца, кои занимаются солдатами. Все ободрано, обнажено, загажено! Австрійцы", сви-

дътельствуетъ Погодинъ, "во время своего владънія Краковымъ, замазали стѣны, на коихъ были изображены происшествія изъ Польской Исторіи". На улицахъ Погодинъ примътилъ грязь и нечистоту. "Жиды", замъчаетъ онъ, "положили на Краковъ печать свою". Проъхавъ Варшаву, Погодинъ съ своими спутниками, прівхаль наконець на Русскую границу. "Слава Богу!", воскликнулъ онъ. "Съ какою радостью услышали мы знакомый окликъ! "Однако жъ, "не смотря на патріотизмъ", насилу ихъ пропустили чрезъ границу. Больше всего Погодину было жаль "растревоженныхъ его Словенскихъ книгъ!" Въ Бълостокъ ожидалъ его "служитель, высланный на встръчу изъ Москвы, безъ котораго", замъчаетъ Погодинъ, "ъхать по Русскимъ дорогамъ невозможно". Въ Бѣлостокѣ онъ осмотрёль гимназію, которую нашель въ отличномъ состояніи. Одинъ учитель показывалъ ему собраніе всёхъ естественныхъ произведеній здішней страны. 19 сентября 1839 г. Погодинъ добрался до Гродно, гдв онъ свидвлся съ своимъ Московскимъ товарищемъ Ястребцовымъ, занимавшимъ должность директора Гродненской гимназіи, и на постояломъ дворѣ "въ толпъ Жидовъ и ямщиковъ, потолковалъ съ нимъ о состояніи Русской Литературы". Достопамятности Вильно Погодинъ осмотрълъ подъ руководствомъ профессора Лобойки. Поздно вечеромъ выбхали наши путешественники изъ знаменитато въ Исторін Литовской и Русской города. Дальнъйшее путешествіе ихъ было "безъ всякихъ приключеній, только", замічаетъ Погодинъ, "карета наша на первой станціи была опрокинута въ канаву, впрочемъ, благополучно". Въ Лидъ Погодинъ встрътился съ Александромъ Бълецкимъ, который внослъдствіи сообщиль ему любопытныя свёдёнія объ историке Литвы Өедорѣ Нарбутѣ.

 у него силъ". Онъ "полюбовался только на толпы народа, который спѣшилъ съ противоположной стороны къ Днѣпру, по случаю торга или праздника, и вспомнилъ старое время". Вязьму наши путешественники проѣхали рано поутру, Дорогобужъ ночью. Здѣсь насмѣшилъ Погодина старикъ, станціонный смотритель, который, разбуженный, сказалъ ему: "Хоть къ самому Суворову ступайте жаловаться—нѣтъ лошадей".

Непріятная исторія съ лошадьми была у Погодина и въ Можайскѣ; "но", пишеть онъ, "холерная моя слава оказала мнѣ услугу и доставила приказаніе почтмейстера стацціонному смотрителю дать намъ лошадей немедленно, что плутъ старался отклонить со всѣми уловками Русскаго ума и досады".

Въ Можайскъ Погодинъ взглянулъ на новый соборъ "и", пишетъ онъ, "пожалълъ о старомъ, назначенномъ уже къ сломкъ, хоть онъ и оставался послъднимъ памятникомъ древняго Можайскаго княженія".

Наконецъ, 26 сентября 1839 года, по утру, наши путешественники остановились на Поклопной горѣ, увидѣли Ивана Великаго, златоглавыя церкви, и "сердце ихъ" отдохнуло... Вотъ направо отъ лѣса показался Дѣвичій монастырь, вотъ и Дорогомиловская застава... Пріѣхали...

Въ своихъ Отрывках изг Заключенія Погодинъ представляєть слѣдующіе афоризмы: "Добро и зло продолжають расти на одномъ деревѣ: гдѣ развилось одно, тамъ развилось и другое, и чуть ли не въ одинаковой степени. Народъ столицъ, городовъ, и народъ деревень—вездѣ совершенно различные народы. О простомъ народѣ, его жизни, воспитаніи, нравственности попеченія большого нѣтъ нигдѣ. Политической Исторіи Европы предлежитъ много проблемъ, и въ этой драмѣ далеко еще до нятаго дѣйствія, а переломъ близокъ. Нѣтъ такого учрежденія, закона, изъ коего нельзя бы было сдѣлать злочиотребленія, которое вездѣ тотчасъ и дѣлается: слѣдовательно, не столько важны учрежденія и законы, сколько люди, отъ которыхъ зависитъ исполненіе. У всякаго парода есть свои добродѣтели и свои пороки, и всего менѣе можно судить о

народахъ по выходцамъ. Во Франціи жить можно всего веселье, въ Англіи свободнье, въ Италіи пріятнье и дешевле, въ Германіи спокойнье; вообще же в постях хорошо, а дома все-таки луше" 246).

# XLVII.

28 сентября 1839 года, М. С. Щепкинъ писалъ С. Т. Аксакову: "Спѣшу увъдомить васъ, что М. П. Погодинъ прівхаль, и не одинь; ожиданія наши исполнились: съ нимъ прівхаль Н. В. Гоголь. Последній просиль никому не сказывать, что онъ здёсь; онъ очень похорошёль, хотя сомнёніе о здоровь у него безпрестанно проглядываеть, и я до того обрадовался его прівзду, что совершенно обезумвль, даже до того, что едва ли не сухо его встрътиль; вчера просидълъ цёлый вечеръ у нихъ и, кажется, путнаго слова не сказалъ; такое волненіе его прівздъ во мнв произвель, что я нынвшнюю ночь почти не спалъ. Не утерпълъ, чтобы не извъстить васъ о такомъ для насъ сюрпризъ: ибо, помнится, мы совсъмъ уже его не ожидали. Прощайте; сегодня, къ несчастію, играю и нотому не увижу его". Въ это время С. Т. Аксаковъ съ семействомъ жилъ на дачѣ въ Аксиньинѣ, въ десяти верстахъ отъ Москвы.

Все семейство Аксаковых обрадовалось прівзду Гоголя. Константинъ же Аксаковъ, прочитавъ записку Щепкина, "подняль отъ радости такой крикъ, что всёхъ перепугалъ" и вътотъ же день уёхалъ въ Москву для свиданія съ Гоголемъ, который остановился у Погодина на Дівичьемъ полів. Гоголь встрівтилъ Константина Аксакова "весело и ласково". Но вопросъ Константина: "Что вы намъ привезли, Николай Васильевичъ?", смутилъ Гоголя и онъ сухо и съ неудовольствіемъ отвівчаль: "Ничего".

Вскорѣ все семейство Аксаковыхъ переѣхало въ городъ, и на другой же день Гоголь у нихъ обѣдалъ. Въ это время, по свидѣтельству С. Т. Аксакова, "наружность Гоголя такъ

перемѣнилась, что его можно было не узнать: слѣдовъ не было прежняго, гладко выбритаго и обстриженнаго, кромѣ хохла, франтика въ модномъ фракѣ!.. Сюртукъ, въ родѣ пальто, замѣнилъ фракъ. Самая фигура Гоголя въ сюртукѣ сдѣлалась благообразнѣе. Шутки Гоголя, которыхъ передать нѣтъ никакой возможности, были такъ оригинальны и забавны, что неудержимый смѣхъ одолѣвалъ всѣхъ, кто его слушалъ, самъ же онъ всегда шутилъ не улыбаясь 247. Однимъ словомъ, въ это время Гоголь уже былъ авторомъ Мертвыхъ Душъ, и Великопольскій, затѣвая какое-то литературное предпріятіе, писалъ Погодину: "Не могу ли я черезъ васъ достать отъ Гоголя отрывокъ изъ его Мертвыхъ Душъ?".

Извъстіе о возвращенін Гоголя въ Россію было принято всеобщимъ восторгомъ. "Ты говоришь", писалъ Максимовичъ изъ Кіева, "привезъ Гоголя. Спасибо великое тебѣ за это всв говорять здвсь". Изъ Петербурга юный правовъдъ Николай Калайдовичъ писалъ Погодину: "Вы привезли съ собою въ подарокъ Русской литературѣ бѣглеца Пасичника, знаете ли, что извъстіе объ этомъ возбудило у насъ энтузіазмъ. Теперь только разговоровъ, что о Гоголъ... Только и слышимъ, что цитаты изъ Вечеровг на Хуторъ, изъ Миргорода, изъ Арабесковъ. Даже вздумали разыгрывать Ревизора. Любители Петербургской жизни и Петербургскаго общества завидуютъ теперь Москвичамъ, которые, по всей въроятности, прежде ихъ будутъ наслаждаться новыми твореніями Гоголя. Вотъ что значить побыть нъсколько времени за границею, возбудивъ передъ тѣмъ всеобщее вниманіе. Петербургъ жалѣетъ, что потеряль одного изъ достойнъшихъ литераторовъ, и возвышаеть цёну произведеній Гоголя. Ревизора едва можно достать, и то не меньше какъ за пятнадцать руб. Потрудитесь предостеречь Гоголя, чтобы онъ не медлилъ изданіемъ своихъ твореній, если не хочеть возбудить противъ себя ярости почитателей его таланта. Будущіе титулярные сов'ятники (т.-е. правов'єды) ждуть съ петерп'єшіємь диплома и сочиненій Гоголя" 248).

Гоголь однако не долго оставался въ Москвъ и вскоръ онъ объявилъ С. Т. Аксакову, что ему надобно ъхать въ Петербургъ, чтобы взять сестеръ своихъ изъ Патріотическаго Института, а мать Гоголя должна была весною пріъхать въ Москву за дочерьми. С. Т. Аксакову тоже нужно было ъхать въ Петербургъ, для опредъленія сына Михаила въ Пажескій Корпусъ, и онъ предложилъ Гоголю туда вмъстъ, на что конечно онъ съ радостью согласился.

26 октября 1839 г., они выёхали изъ Москвы и пробыли въ Петербургѣ почти до Рождества <sup>249</sup>). Оттуда Гоголь писалъ Погодину: "Какъ пошла моя жизнь въ Петербургѣ!.. А все виною Аксаковъ. Онъ меня выкупилъ изъ бѣды, онъ же меня и посадилъ. Мнѣ ужасно хотѣлось возвратиться съ нимъ вмѣстѣ въ Москву. Я же такъ полюбилъ его истинно душою. При томъ для мо-ихъ сестеръ компанія и вся нужная прислуга... Ахъ тоска!.. Какъ здѣсь холодно! И привѣтъ, и пожатія, часто, можетъ быть, искреннія, но мнѣ отвсюду несетъ морозомъ. Я здѣсь не на мѣстѣ" <sup>250</sup>).

Самъ же Погодинъ, вернувшись въ Москву, писалъ Максимовичу: "Я только что воротился изъ дальнихъ краевъ. Былъ въ Римъ и Неаполъ, Парижъ и Лондонъ, Брюсселъ и Амстердамъ, на Монбланъ и Везувіи, и проч., и проч. Все видълъ, высмотрълъ-плоды цивилизаціи не безъ горечи, скажи преосвященному Иннокентію, или еще болье: плодовъ сладкихъ безъ горькихъ нётъ нигдё, —въ одинаковой степени зрѣютъ и поспѣваютъ. Ну, да это мимоходомъ. А главное дѣло—здравствуй!" <sup>251</sup>). Привѣтствуя возвращеніе Погодина въ Москву, правов'ядъ Калайдовичъ писалъ ему: "А. А. Краевскій наговориль миж столько ужасовь, которымь вы будто бы подвергались въ Парижъ, что я началь опасаться за васъ... Но слава Богу вы возвратились, и сколько я могу заключить изъ писемъ Аксаковыхъ, благополучно". "Что, братъ", писалъ Погодину Надеждинъ изъ Одессы, "причалилъ ли ты опять къ Святой Руси? Помыкался же довольно, нечего сказать! Душевно желаю, чтобы это скитаніе не было для тебя вотще— по всѣмъ отношеніямъ" <sup>252</sup>).

Между тъмъ самъ Погодинъ по возвращении въ Москву впалъ въ какую-то апатію. "Вообрази", писалъ онъ Максимовичу: "что цѣлый мѣсяцъ по возвращении я хожу какъ деревянный,—ни мысли, ни чувства! Двухъ понятій связать не могу и двухъ словъ выговорить безъ запинки. Только вчера какъ будто начало яснѣть въ головѣ, и то чуть-чуть, я испугался было совершенно. Но что угодно Богу, то и будетъ. Ныньче чувствую себя еще лучше, начинаю писать " 253). Д. М. Княжевичъ, узнавъ объ этомъ настроеніи Погодина, писалъ ему: "Вы извините мое сомнѣніе... Возводите на себя небылицу, будто бы на васъ по возвращеніи изъ путешествія нашель столбнякъ. Развѣ—не просто ли лѣнь обуяла? Такъ сбросьте ее поскорѣе " 254).

Мы уже знаемъ, что Погодинъ въ бытность свою въ Мюнхенъ не успълъ заъхать къ Шевыреву въ Дахау и это огорчило его; тогда какъ графъ С. Г. Строгановъ, въ одно время путешествовавшій съ Погодинымъ, былъ у Шевырева въ Дахау и видѣлъ его "за Египетской работой" <sup>255</sup>). Еще до пріѣзда Погодина въ Москву, Шевыревъписалъ ему: "Я все жилъ въ Дахау и не вытажаль изъ своей норы. Вдругъ получаю письмо отъ графа Строганова, что онъ въ Мюнхенв и будетъ ко мив. Я къ нему на другое утро. Онъ меня спачала привель было въ отчаяніе: не брать ни одной книги и бхать въ Москву. Но послѣ разсмотрѣлъ дѣло и рѣшилъ другое. Онъ только имъетъ въ виду курсъ и студентовъ, а насъ считаетъ средствами къ тому: ему и книгъ не надо. Вашъ курсъ для студентовг дороже всъхг библіотекг Моля. Но пор'вшили на томъ, чтобы мнѣ остаться на годъ... Ужасное восклицаніе и отчаянную гримасу сдёлаль онь, когда я ему сказаль, что ты не въ Москвъ, а на дорогъ въ Въну. "Да вы сами ему позволили опоздать. -- Да я думаль, что онъ опоздаеть десятью днями, а не мѣсяцами. Послѣ того въ разговорахъ нѣсколько разъ отражалось у него это противъ тебя, но я, однако, улучивъ минуту, парировалъ за тебя. — Я сказалъ ему, что ты имѣешь полное право быть недовольнымъ. Сдѣлавши столько для Университета, ты не получилъ ничего. Тутъ началъ онъ оправдываться, что два раза тебя представлялъ къ кресту, два раза и министръ отказывалъ. Я говорилъ ему, что у васъ въ рукахъ другія средства награждать насъ. Погодинъ никогда не былъ ободренъ и поддержанъ.

*Графт Строгановт*. Но ему дали Русскую Исторію, отнявши ее у Каченовскаго.

Шевырев. Да это вы развѣ сдѣлали для него? Это для Университета и студентовъ. Погодинъ Русскою Исторією можетъ лучше заниматься въ своемъ кабинетѣ, нежели на канедрѣ, такъ какъ и всякій изъ насъ своею наукою. Мы всѣ жертвуемъ для студентовъ собою. Да еслибы оставили Русскую Исторію въ рукахъ у Каченовскаго, что-то бы было съ нею?

Графъ Строгановъ. Да, это правда, Погодинъ поддержалъ Русскую Исторію и спасъ ее.

Представь себь, онъ увъряль, что Каченовскій превосходный Ректоръ. Ну, туть ужь я пустился... Въ другомъ письмѣ Шевыревъ писалъ Погодину: "Ты бранишь Строганова, но я все-таки ему благодаренъ за то, что онъ былъ у меня въ Дахау и взглянулъ своими глазами на трудъ мой. У меня былъ душевный другъ въ Мюнхенъ, да и тотъ въ торопяхъ не захотълъ пожертвовать утромъ и съъздить въ библіотеку Моля. Что онъ теперь скажетъ за меня въ Совътѣ Университета?"

Эти строки очень огорчили Погодина и онъ писалъ Шевыреву: "Сравненіемъ меня съ Строгановымъ обижаюсь. Я былъ всегда готовъ и теперь готовъ не въ Дахау съёздить, а въ Иркутскъ сходить для моихъ друзей, еслибы то было полезно, не только необходимо для нихъ. Изъ твоихъ словъ и тетрадей я познакомился довольно съ Дахау, чтобы описать оное кому надо. Такъ и сдёлалъ. Не могъ бы говорить больше, еслибы и десять разъ былъ тамъ... Голохвастовъ по-

лучилъ всѣ донесенія и знаетъ о твоемъ отпускѣ. Но вотъ въ чемъ штука: встрѣчаюсь я съ Е. Ө. Коршемъ:

*Погодинг.* Что скажете о трудахъ Шевырева? Каковы кпиги онъ выбираетъ намъ?

Корииз. Да онъ у насъ есть.

Погодинг. Какъ есть?

Кориг. Самъ Моль прислалъ ихъ, и я вижу, что онъ былъ честный человѣкъ, потому что онъ присылалъ все лучшее.

Погодина. Помилуйте, что же вы не дали знать Шевыреву тотчась послѣ перваго донесенія и оставили его ворочать каменья?

*Коршъ*. Я далъ отъ себя знать; но не знаю, почему это не дошло до него.

Погодина. Неужели всѣ книги есть?

*Кории*. Всѣ кромѣ немногихъ и неважныхъ, для коихъ не стоило труда хлопотать столько.

Я взбёсился, ну, чорть ихъ разбереть при этомъ отсутствін челов'вческаго смысла. Д'вло главное въ томъ, что ты, счастливець, живешь лишній годь вь чужихь краяхь со своимь семействомъ и дёлаешь что хочешь, избавленный отъ всёхъ мелочей нашей университетской жизни". Въ томъ же письмъ Погодинъ спрашиваетъ Шевырева: "На который чортъ тебъ Еврейская азбука? Зачёмъ оставилъ Данте?" Въ отвётъ на первый вопросъ Шевыревъ отвѣчалъ: "Какъ же не прочесть въ оригиналѣ Псалмовъ, Книги Бытія, Іова. Ужъ прочель одинъ псаломъ и читалъ книгу Бытія". По поводу же разговора Погодина съ Коршемъ, Шевыревъ отвѣчалъ: "Что касается до меня, я доволень трудомъ своимъ. Это скучное занятіе миж было полезно. Поучительно было миж виджть эти допотопные слои западной учености. Сколько людей легло, чтобы приготовить науки, а мы пренебрегаемъ этими скелетами. Строгановъ говоритъ, что все это старо, намъ никуда не годится. Мы должны лишь довольствоваться современностью, темъ, что намъ Немцы скажутъ... При такяхъ мысляхъ, можемъ ли мы надъяться подать Европъ когда-нибудь свой голосъ, свое мивніе? Хорошо и мое положеніе. Я долженъ доказывать пользу пріобрѣтенія библіотеки въ Россіи".

Эти строки не были фразой, онъ подкръплялись громаднымъ трудомъ Шевырева, съ которымъ познакомившись, Погодинъ со свойственною ему доброжелательностью, писалъ почтенному труженнику и своему другу: "Сію минуту получиль письмо твое, мой милый Степань Петровичь! Нъть, не со скукою прочель я его, а съ сердечнымъ удовольствіемъ, въ умиленіи, какъ оду, какъ элегію, какого-нибудь Жанъ-Жака, Пушкина, изъ выстраданныхъ стиховъ. Да, да, твои разноязычныя заглавія звучали мнѣ богатыми риемами и масломъ по сердцу разливалися: я видълъ человъка, преданнаго наукъ, Отечеству, за священнымъ трудомъ, въ потъ лица, при всёхъ возможныхъ лишеніяхъ, предъ судьями скотами, невъжами, подлецами, которые съ важностію произносять ему приговорь, въ грошь не ставять его работы и плюють на золото для нихъ непонятное. Повъришь ли, со слезами на глазахъ я началъ писать къ тебъ. Да, я все тотъ же, хотя мнъ уже сороковой. И признаюсь, я самъ люблю и уважаю эти слезы; они служать мив порукою, что сердце у меня доброе, что оно принимаетъ горячо, съ любовію, все челов'вческое. Другъ мой, утвшимся! Довольно съ насъ! Прочь чернь непосвященная! Въ святилищѣ души, вотъ гдѣ я покоенъ, вотъ гдѣ моя награда"... По поводу же занятій Шевырева Еврейскимъ языкомъ Погодинъ писалъ ему: "Ну, братъ, ты видно хочешь быть профессоромъ Русской Словесности и Исторіи Литературы такимъ, какихъ не бывало и върно не будетъ. Помогай тебѣ Богъ! " 256).

Письмо это очень расчувствовало Шевырева. "Пошли тебѣ Богъ", писалъ онъ Погодину, "всякое благо—и все, чего ты достоинъ за твою добрую душу, за твою любовь къ наукѣ, къ Руси и къ Словенщинѣ."

# XLVIII.

Исполняя приказаніе Уварова, Погодинъ, во время своего путешествія особенное вниманіе обращалъ на Словенъ, живущихъ въ Австрійской имперіи. Онъ старался вникать въ ихъ гражданское состояніе, литературу, образъ мыслей; разспрашивалъ о нихъ изустно и письменно св'єдущихъ людей, съ которыми встр'єтиться и познакомиться ему случалось и на основаніи собранныхъ такимъ образомъ св'єд'єній, Погодинъ, по возвращеніи въ Москву, занялся составленіемъ Отчета о своемъ путешествіи для представленія онаго Министру Народнаго Просв'єщенія.

Принявнись за этотъ трудъ, Погодинъ писалъ Максимовичу: "Словенскій міръ—мой. Азъ есмь альфа и омега" <sup>257</sup>). Болѣе мѣсяца Погодинъ трудился надъ этимъ отчетомъ и, окончивши его, писалъ Уварову: "Отчетъ мой о путешествіи въ отношеніи къ Словенамъ сообразно наставленіямъ, даннымъ мнѣ вашимъ высокопревосходительствомъ, я окончилъ и желалъ бы представить оный лично вамъ, тѣмъ болѣе, что при нѣкоторыхъ статьяхъ необходимы изустныя объясненія. Я прошу покорнѣйше ваше высокопревосходительство о приказаніи вызвать меня для сей цѣли на предстоящую вакацію въ С.-Петербургъ". Вслѣдъ за симъ Погодинъ получилъ бумагу, за подписью Каченовскаго, въ которой читаемъ: "Господинъ помощникъ попечителя проситъ меня объявить вамъ, чтобы вы отправились въ С.-Петербургъ по дѣламъ службы, для объяснекія по отчету о путешествіи вашемъ за границу"...

11 января 1840 Погодинъ выбхалъ изъ Москвы и по прібздів въ Петербургъ представиль Уварову свой отчетъ или донесеніе. Въ этомъ донесеніи Погодинъ прежде всего излагаетъ общія замічанія о мібрахъ Австрійскаго правительства относительно Словенъ и рисуетъ положеніе ихъ самыми мрачными красками: "Всі сіи мібры", пишетъ Погодинъ, "и дібствія, хотя и облеченныя искусственнымъ, хитросплетеннымъ покровомъ, слишкомъ явны для того народа, къ коему отно-

сятся, и возбуждають ненависть противъ Австрійскаго правительства... И можетъ ли быть иначе?.. Всъ ученые и литераторы, кром' немногихъ подкупленныхъ, заклятые враги Австрійцамь, которые однакожь тщательно скрывають свои чувствованія впредь до благопріятнійшихъ обстоятельствъ. Народъ раздъляетъ ихъ чувствованія, хотя и безсознательно, по одному наслъдственному инстинкту, страдая въ бъдности, между тъмъ какъ плоды трудовъ его расточаются иноплеменниками. Одно только дворянство, особенно въ Богеміи, держится Австрійцевъ, переродясь совершенно въ Нѣмецкое, забывая и презирая свой языкъ, принимая Нѣмецкія имена. Словенское же дворянство въ Венгріи еще хуже и присоединилось вполнъ къ Венгерцамъ, чтобъ воспользоваться ихъ правами". Погодинъ удивляется, "какъ при разнообразныхъ сатанинскихъ усиліяхъ всѣ Словене не подверглись до сихъ поръ Нъмецкому вліянію, не упали духомъ, не потеряли своей 📝 національности, подобно крайнимъ своимъ братьямъ, въ Каринтін, Стейермаркъ, Краинъ между Австрійцами, въ Померанін и Силезін между Пруссаками. Словене видять здісь особенную Божію помощь и вмѣстѣ залогь великаго своего предназначенія. Это чувство никогда не волновало ихъ такъ сильно, какъ нынъ. Нынъшнему движенію въ умахъ ничего подобнаго не представляетъ Словенская Исторія. Началь оное своими сочиненіями Добровскій, хотя и быль болъе Нъмецъ, и занимался Словенской Исторіей и языкомъ, какъ предметомъ мертвымъ. Преемники его, дѣйствующіе въ наше время, хотя и въ строгихъ предълахъ Австрійской цензуры — Қоляръ и Шафарикъ. Коляръ, какъ поэтъ, Шафарикъ, какъ историкъ и филологъ. Молодое поколение во всехъ Словенскихъ странахъ боготворитъ сихъ двухъ писателей, и вліяніе ихъ безконечное. Всѣ Словенскіе языки и литературы какъ будто ожили, проснулись отъ долговременнаго тяжкаго сна прикосновеніемъ ихъ волшебнаго жезла. Не говорю уже о Богемцахъ и Иллирійцахъ, которыхъ литература процвътала въ древности; самые Русины, которые

до сихъ поръ какъ будто не существовали, которыхъ имени не было слышно (особенно у насъ), Русины, угнетенные болѣе всёхъ, потому что ближе всёхъ къ нимъ, подъ тройнымъ игомъ Австрійцевъ, Поляковъ, католицизма, провозглашаютъ теперь свое имя, занимаются своей Исторіей, т.-е. Русской Исторіей, записывають свои преданія, печатають памятники, собирають пѣсни, изслѣдують нарѣчіе, словомь, начинають свою собственную особенную литературу. Нельзя безъ умиленія смотрѣть на Пражскихъ ученыхъ, которые подобно древпимъ христіанамъ, сохранившимъ святое преданіе въ катакомбахъ, стараются поддержать, воспитать національное чувство въ своемъ народъ и приносять для того всъ возможныя жертвы, подвергаются всякимъ лишеніямъ, не щадять никакихъ трудовъ, не останавливаются никакими препятствіями. Сербы и Словаки въ Иллиріи и Венгріи пылають тѣмъ же огнемъ. Вездъ заводятся у нихъ частныя общества для чтенія, учреждаются Словенскія библіотеки, начинаются газеты, открываются публичные безденежные курсы. Во всёхъ главныхъ Словенскихъ городахъ есть корифеи. Кто внимательно изучалъ Исторію, тотъ знаетъ, безъ сомнинія, что такое движеніе бываетъ только предъ великими явленіями въ Исторіи гражданскихъ обществъ, и Словенамъ, кажется, настаетъ эпоха возрожденія, и Австрійская имперія, еще болье Турецкой, должна трепетать за свое существованіе". По мненію Погодина, "положенія Австріи въ Европъ не знають, потому что не знають Словенскихъ нарфчій... Европейскіе политики думають только объ Италіи и Венгерцахъ... Сама Богемія считается, даже въ Русскихъ учебныхъ книгахъ, Нѣмецкимъ владѣніемъ Австрійскаго императора!.. Да, Австрія похожа на гробъ повапленный, на старое дерево, гніющее внутри... Меттернихъ понимаеть это состояніе... И въ самомъ дёлё, при такой пламенной ненависти двадцати-пяти милліоновъ противъ пяти, можеть ли это искусственное, мозаическое цёлое удержаться долго? О Меттерних в между Словенами господствуетъ мнфніе: онъ знаменитый политикъ, отрицательный, который

дъйствуетъ посредствомъ тьмы, а не свъта, слъдовательно, непрочно, не надолго, что его политики достаточно на время мирное, но что первая война обнаружить ея существенные недостатки. Въ такомъ критическомъ положении Австрія, говорять, боится болье всего Россіи, которой, безь ея въдома, симпатизирують всв Словене вплоть до Адріатическаго моря. Словене смотрятъ на Россію, какъ волхвы смотрѣли на звѣзду съ Востока. Туда лежатъ ихъ сердца. Туда устремлены ихъ мысли и желанія. Тамъ витають ихъ надежды. Оть нея чають они себъ спасенія, подобно Евреямъ отъ Мессіи, и ждутъ съ нетеривніемъ, когда ударить желанный часъ. Всв образованные люди негодують на Поляковь, которые не понимають, говорять они, счастія и славы быть въ соединеніи съ Россіей. Вивсто того, чтобъ дружно идти впередъ, двиствовать соедипенными силами и показывать Европъ, что могутъ Словене, они послушались насл'ядственныхъ, закоренфлыхъ враговъ Словенскихъ, и можетъ быть насъ самихъ отдалили отъ нашей цёли. Словене увърены, что Русское Правительство вполнъ имъ благопріятствуеть, и что только политическія обстоятельства мъщали ему до сихъ поръ обнаружить яснъе свои мысли. Они думають, что и Австрійское правительство это знаеть, называя Словенскій духъ Русскимъ духомъ, и потому старается заранъе всъми силами, всъми средствами, посъявать раздоръ, отвращать Словенъ отъ Россіи и Россію отъ Словенъ"...

Представивъ вышеизложенное, Погодинъ спѣшитъ оговориться и пишетъ Уварову: "Я, представляя здѣсь Вашему Высокопревосходительству то, что я слышалъ, нисколько не ручаюсь за истину. Можетъ быть, угнетеннымъ Словенамъ кажется многое въ воображеніи, чего нѣтъ въ самомъ дѣлѣ". Но вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ утверждаетъ, что у Словенъ "господствуетъ общее мнѣніе, что Австрійская имперія должна скоро уничтожиться, и что они отдѣлятся отъ нея при нервомъ благопріятномъ случаѣ".

Собравъ такимъ образомъ всѣ политическія мнѣнія, которыя обращаются въ Австрійскихъ владѣніяхъ, Погодинъ предо-

ставляеть Уварову "судить объ нихъ со стороны политической или государственной, и разбирать, что есть въ нихъ мечтательнаго и что действительнаго, что можеть быть обращено въ пользу Россіи теперь или для нашего потомства, и что должно оставить безъ вниманія". Не довольствуясь одною скромною ролью передатчика, Погодинъ представляетъ на судъ Уварова и свое замъчаніе. "Я, какъ историкъ", пишеть онъ, "сдѣлаю только мимоходомъ одно замѣчаніе: бывають счастливыя минуты для государствъ, когда всѣ обстоятельства стекаются въ ихъ пользу, и когда имъ стоитъ только пожелать, чтобъ распространить свою власть какъ угодно. Такая минута была у Польши при Сигизмунд В III, которому досталась вся восточная Европа вмѣстѣ съ Россіею. Послѣ Польши чередъ доходилъ до Швецін, начиная отъ Густава Адольфа до Карла XII, которому оставался, казалось, одинъ шагъ до исполненія мысли Густава о сѣверной монархіи, но онъ встрѣтился на этомъ шагу съ Петромъ Великимъ! Не такая ли минута представляется теперь императору Николаю, которому объ имперіи, Турецкая и Австрійская, какъ будто на перерывъ просятся въ руку?"

# XLIX.

Путешествуя по Австрійской имперіи, Погодинъ изучаль живущихъ тамъ Словенъ и тѣ отношенія къ Россіи "только со стороны ученой и литературной" и результаты своихъ личныхъ наблюденій и размышленій представлялъ на благоусмотрѣніе Уварова.

"Изъ всёхъ Словенскихъ племенъ", пишетъ Погодинъ, "Богъ благословилъ Русское, — всё прочія порабощены, угнетены, несчастливы. Слёдовательно, священная обязанность, христіанскій долгъ повелёваетъ Русскимъ пособить своимъ злополучнымъ единоплеменникамъ, пособить, сколько позволяютъ то политическія отношенія, пособить для религіи, для науки, для просвёщенія, съ мирной цёлью. Такъ младшій разбога-

тѣвшій брать обязань помогать старшимь разореннымь братьямь, быть покровителемь и главою цѣлаго семейства, какъ бы по опредѣленію Божію".

Затемъ Погодинъ обращается къ обозренію всёхъ главныхъ Словенскихъ племенъ и, переступая границы Австріи, начинаеть съ Болгаръ. "Первое мѣсто", пишеть онъ, "между тъми, которые имъютъ нужду въ помощи и которымъ всего легче подать ее, которые, прибавлю, имфютъ на то даже священное право, суть Турецкіе Болгаре, давшіе намъ во время оно, грамоту, богослужебныя книги и первое образованіеблагодівнія великія, достойныя вічной благодарности! Не говорю уже о томъ, что Болгаре единоплеменники и единовърцы наши, во всёхъ войнахъ съ Турціей держали нашу сторону и за то подвергались особеннымъ притесненіямъ Турокъ. Болгаре стонутъ подъ игомъ Турецкимъ и Греческимъ, погруженные въ невъжество, во многихъ мъстахъ почти одичалые варвары. Горькая участь народа, некогда сильнаго, образованнаго! Для нихъ необходимо учредить училища въ Одессъ, Кишиневъ и можетъ быть другихъ пограничныхъ городахъ, гдъ бываеть ихъ много по торговымъ надобностямъ. Предметы преподаванія: законъ Божій, языки Болгарскій, Церковный, Сербскій, Русскій, и общія понятія о нікоторыхъ наукахъ, напримъръ: Исторіи, Географіи и проч., какъ то предполагается въ нашихъ реальныхъ увздныхъ училищахъ, применяясь къ потребностямъ края. Несколько человекъ въ сихъ училищахъ должно содержать на казенномъ иждивеніи. Возвращаясь въ отечество, они разнесутъ полученное образование вмъстъ съ Русскимъ духомъ. Для Болгаръ необходимо исходатайствовать пъкоторыя гражданскія преимущества Въры, о чемъ можно собрать сведенія обстоятельнее и вернее отъ самихъ Болгаръ Одесскихъ". Изложивъ это, Погодинъ взываетъ къ Уварову: "Будьте ихъ заступникомъ и ходатаемъ предъ Престоломъ Государя Императора. Отъ вашего высокопревосходительства зависить правственное возрождение цёлаго племени древнихъ просвѣтителой Руси. Нѣсколько Болгаръ можетъ быть восиитано въ нашихъ университетахъ и духовныхъ академіяхъ. Инспекторовъ для Болгарскихъ училищъ можно найти между образованными Австрійскими Сербами".

Отъ Болгаръ Погодинъ переходитъ къ Сербамъ. "Скажу здъсь", пишеть онъ, "кстати иъсколько словъ и о Сербахъ, также единоплеменныхъ и единовърныхъ намъ и Болгарамъ. Сербовъ должно принимать вм'єсть съ Болгарами въвыше предположенныя училища, кои послужать вмёстё образцами и для ихъ собственныхъ въ Сербін, потомъ воспитывать нѣкоторыхъ также въ нашихъ университетахъ и духовныхъ академіяхъ. Необходимо содъйствовать распространенію Русскаго языка въ Сербін и всеми силами препятствовать тамъ чуждому вліянію, т.-е. Австрійскому, подарить правительству избранную библіотеку Русскую, надълить Русскими церковными книгами и пускать оныя по самой дешевой цѣнѣ въ нарочно основанной гдѣнибудь между ними Русской книжной лавкъ, въ Бухарестъ или Кишиневъ, такъ, чтобы Сербы могли передавать сіи книги прочимъ своимъ собратіямъ, составляющимъ важную народонаселенія въ Венгріи и распространеннымъ по всімъ Австрійскимъ владініямъ до Адріатическаго моря".

"Второе или лучше другое первое право на Русскую помощь", по мнѣнію Погодина, "принадлежить Русинамъ. Другое первое, говорю я, ибо эти Русины, жители Галиціи и сѣверовосточной Венгріи, нашего древняго знаменитѣйшаго Галицкаго княжества, суть чистые Русскіе, какихъ мы видимъ въ Полтавѣ или Черниговѣ, наши родные братья, которые посятъ наше имя, говорятъ нашимъ языкомъ, исповѣдуютъ нашу вѣру, имѣютъ одну Исторію съ нами—чистые Русскіе, которые стонутъ подлѣ насъ подъ тройнымъ, четвернымъ игомъ Нѣмцевъ, Поляковъ, Жидовъ, католицизма и горько жалуются на наше невниманіе. Въ ожиданіи благопріятныхъ случаевъ необходимо поддерживать ихъ возникающую литературу, частнымъ образомъ, чрезъ вторыя, третьи руки доставлять пособіе авторамъ, печатать книги, назначать преміи на заданныя темы объ Исторіи, языкѣ, посылать въ библіотеки Русскія

книги, содъйствовать сочиненію лексикона, грамматики, собранію преданій, пъсевъ".

Затемъ Погодинъ переходить къ Полякамъ. "Поляки", пишеть онь, "самое эксцентрическое племя, и не оскорбляя ихъ самолюбія, еще болье лаская оное можно ужиться съ ними отлично". Для примиренія ихъ съ нами Погодинъ находитъ необходимымъ покровительство ихъ языку, литературъ, исторіи... "Языку Польскому, По мнѣнію Погодина", въ учебныхъ заведеніяхъ Царства Польскаго надо учить наравнъ съ Русскимъ. Если мы будемъ учить ему недостаточно, то Поляки будуть доучиваться ему дома, гораздо съ большимъ рвеньемъ и успъхомъ... Скажу вообще: мысль уничтожить какой-нибудь языкъ есть мысль физически невозможная... Тёмъ болёе должно сказать это объ языкё развитомъ, историческомъ, литературномъ. Австрійцы подають въ этомъ случав убъдительный примъръ: чего достигли они, уничтожая систематически въ теченіе вѣковъ Словенскія нарѣчія?.. Съ другой стороны, Русскій языкъ, по моему мижнію, такъ могуществень и заключаеть въ себъ столько свойствъ, принадлежащихъ всёмъ Словенскимъ нарёчіямъ порознь, что можетъ почитаться ихъ естественнымъ представителемъ... Я говорилъ объ языкъ. Теперь обращаюсь къ Исторіи. Польской Исторіи не преподають въ училищахъ особо, а вмъстъ съ Всеобщею. Напрасно!.. Ничто не можетъ примирить такъ новое поколъніе Поляковъ... какъ основательное изученіе Польской Исторіи. О старыхъ говорить нечего: вспомнимъ, что и Моисей привель къ Земль Обътованной только тъхъ Евреевъ, которые родились уже на дорогъ... Польша пала не отъ сосъдей, а первоначально отъ своего безначалія... Вотъ содержаніе Польской Исторіи... Вм'єст'є съ Польскою и Русскою Исторією должно преподавать Исторію прочихъ Словенскихъ государствъ и показывать, какъ искони раздоръ и несогласіе губили и подвергали ихъ жестокому игу иноплеменниковъ... Литература въ Польшъ... почти не существуетъ: она вся между эмигрантами и въ Познани... Необходимо должно оказать покрови-

тельство оставшимся литераторамъ въ Варшавъ... Наконецъ осуждають Русское Правительство, даже самые Словене, за то, что въ Польшѣ нѣтъ университета... Этотъ вопросъ можеть быть решень... не ученымь, который стоить внизу... но мужемъ государственнымъ... Почитаю долгомъ упомянуть еще о томъ, что Поляки вообще ропщуть за взятіе университетской библіотеки. Мятежники не читали оттуда старыхъ книгъ, говорятъ они"... "Покровительство просвъщению въ Польшъ", продолжаетъ Погодинъ, "впрочемъ въ предълахъ благоразумія и осторожности безъ ущерба Русскому началу, можетъ имъть благодътельное вліяніе и на прочія Словенскія племена, которыя смотрять на Польшу какь на образеиз Русскаго управленія. Оно весьма важно для будущихъ возможныхъ отношеній Россіи къ Словенскому міру. Нѣмцы, указывая Словенамъ на Польшу, при нѣкоторыхъ случаяхъ, разумѣется, говорять имъ: лучше ли Полякамъ у Русскихъ, чѣмъ вамъ у насъ? Впрочемъ Словене считаютъ вообще Поляковъ племенемъ легкомысленнымъ, накликавшимъ и накликающимъ на себя бъды, многія Русскія мъры приписывають коварнымъ совътамъ Австрійцевъ, а болѣе всего считаютъ оныя временнымъ последствіемъ безпрестанно открываемыхъ Польскихъ заговоровъ и увърены, что, при исправлении Поляковъ, Русское управленіе приметь другой характерь. Воть мой отчеть о Польшъ. Мнъ кажется, я опоздалъ съ нимъ. Вы сами были въ Варшавъ послъ меня и безъ всякаго сомнънія увидъли все яснъе, дальше, върнъе. Я почелъ бы себъ великою честью, еслибы въ какихъ-нибудь мысляхъ мнв удалось сойтись съ вашимъ высокопревосходительствомъ". Любопытны также замъчанія Погодина о Краковъ: "Жители его", пишетъ онъ, "находятся въ самомъ стъсненномъ положении и невинные терпять на-равнъ съ виноватыми, подавшими поводъ къ разнымъ тяжелымъ для города мърамъ. Ничего не желаютъ они столько, какъ имъть одного Государя вмъсто трехъ покровителей. Котораго -- разумвется -- они не смвють выговорить ".

Въ заключение Погодинъ говоритъ о Чехахъ, Слова-

кахъ, Австрійскихъ Сербахъ и Иллирійцахъ. "Чехи", пишетъ онъ, "это самое образованное Словенское племя вмѣстѣ съ Моравами и Словаками. Они указывають съ гордостью на многихъ своихъ знаменитыхъ ученыхъ и литераторовъ, достойныхъ наследниковъ древняго образованія, хранителей Словенской національности, распространителей Словенскаго духа. Прага есть главное ихъ мъстопребывание. Многие изъ нихъ или, лучше сказать, всё почти имёють нужду въ Русской помощи для успѣшнѣйшаго занятія своими всесловенскими трудами. Таковъ Шафарикъ, создатель древней Словенской Исторіи, общей Исторіи Словенскихъ литературъ, собравшій драгоцънные матеріалы для многихъ не менъе важныхъ сочиненій, издающій теперь, получивъ благод втельное пособіе, карту населеній Словенскихъ въ Европъ-въ древности и нынъ. Аммерлингъ, неутомимый словенофилъ, который учитъ, издаетъ, пишеть, сообщаеть, словомь сказать дёйствуеть изъ всёхъ силь и всѣми средствами для распространенія Словенскаго образованія между Словенами преимущественно по части естественныхъ наукъ. Челаховскій, отличный стихотворецъ, который занимается теперь этимологическимъ словаремъ. Ганка объяснитель древнихъ памятниковъ, до безразсудства приверженный къ Россіи. Прешль славный естествоиспытатель, Палацкій исторіографъ не им'єють нужду въ помощи. Юнгманъ лексикографъ, хотя не бъденъ, но и не слишкомъ богатъ и на старости своихъ лътъ имълъ бы право на лучшее успокоение за исполинскіе труды свои.

Въ Прагѣ при національномъ музеѣ есть такъ-называемая Матица Чешская, комитетъ, учрежденный для усовершенствованія Чешскаго языка, который владѣетъ небольшимъ капиталомъ (около 50 т. р.), на проценты съ коего издаетъ журналъ Часописъ, вспомоществуетъ отличнымъ авторамъ при изданіи ихъ трудовъ и печатаетъ нѣкоторыя полезныя сочиненія сообразно съ своею цѣлью. Капиталъ этотъ полезно увеличить.

У Словаковъ энтузіазмъ Словенскій восшелъ до высочайшей степени. Дикая грубость и жестокость ихъ непосредственныхъ угнетателей Венгерцевъ вмѣстѣ съ стихотвореніями ихъ барда Коляра—возбудили новое поколѣніе до невѣроятности. Словенскій Институтъ въ Пресбургѣ, гдѣ въ чистомъ Словенскомъ духѣ воспитываются до семидесяти человѣкъ юношества и обучаются преимущественно Словенскимъ нарѣчіямъ и Исторіи, достоинъ вниманія всѣхъ друзей добра, не только Словенъ, и имѣетъ полное право на пособіе, въ коемъ терпитъ крайнюю нужду, не имѣя возможности платить даже учителю. Этотъ институтъ сдѣлалъ въ прошломъ году воззваніе ко всѣмъ Словенскимъ собратіямъ, впрочемъ съ дозволенія Австрійскаго правительства, о доставленіи ему пособія деньгами и книгами. Слѣдовательно оно можетъ быть доставлено въ Пресбургъ публично, отъ имени какихъ-нибудь Русскихъ ученыхъ или меценатовъ.

У Австрійских Сербовт центральный тракть Песть, въ которомь Восточные Словени сходятся съ Западными по торговымъ и другимъ дѣламъ. Нужно денежное пособіе для тамошней Словенской школы, которое доставить очень удобно изъ Вѣны. Тамошній протестантскій проповѣдникъ Коляръ, первый двигатель Словенскій, приверженный къ Россіп, имѣетъ также полное право на содѣйствіе его ученымъ трудамъ.

Сербы Треческаго исповъданія имѣютъ также Пестъ своимъ центромъ въ литературномъ отношеніи, а въ религіозномъ Карловецъ. Такъ называемая Матица Сербская, основанная частными людьми, преимущественно купцами, завѣдываетъ такъ сказать ходомъ Сербской Кирилловской литературы, издаетъ газету, печатаетъ Сербскія книги, заводитъ теперь обще-Словенскую библіотеку книгъ на всѣхъ Словенскихъ нарѣчіяхъ, воспитываетъ на своемъ иждивеніи нѣсколько молодыхъ людей, посвящающихъ себя Сербской литературѣ. Это заведеніе должно быть поддержано. Нужно посылать туда и въ Карловецъ избранныя Русскія сочиненія по части Исторіи и Филологіи и особенно Богословія, чтобы предохранять Сербовъ отъ Уніи и іезуитскаго вліянія.

Католические Иллирійцы имфють главное мфстопребываніе

въ Аграмъ, гдъ теперь одушевленіе является также, какъ и въ Пресбургъ, въ высочайшей степени, и оттуда электрически сообщается во всъ стороны, особенно на Словено-Кроатскую военную границу, которая можетъ во всякую минуту выставить отъ восьмидесяти до ста тысячъ войска. Душою этого движенія есть Гай, который въ короткое время произвелъ, говорять, чудеса своею типографіею.

Изъ прочихъ Словенскихъ ученыхъ, какъ о Копитарѣ, библіотекарѣ Вѣнской библіотеки, не могу сказать ничего рѣшительнаго. Общее мнѣніе между Словенами есть то, что онъ тайный агентъ Австрійскаго Правительства, гонитель Словенскаго начала и врагъ Русскимъ. Не знаю, сколько здѣсь есть правды. Собственная библіотека Копитара, единственная въ Европѣ по богатству Словенскихъ рѣдкихъ книгъ и рукописей. Пріобрѣсти ее для Московскаго Университета было бы великимъ обогащеніемъ".

#### L.

Сдёлавъ краткое обозрѣніе нуждъ, претерпѣваемыхъ Словенами, Погодинъ переходитъ къ разсмотрѣнію общихъ дѣйствій, кои могутъ принести "равную пользу Россіи, ея языку, литературѣ п Исторіи, равную съ прочими племенами Словенскими.

1) Сочиненіе сравнительной грамматики всёхъ Словенскихъ нарізій, которою облегчится безмірно ихъ изученіе, покажется всего ясніве ихъ сродство и объяснятся многія свойства, принадлежащія тому или другому нарізію порознь и остающіяся безъ нея непонятными загадками. Пусть Россійская Академія объявить премію въ пятьсотъ—тысячу черв. за сочиненіе лучшее. (Всёмъ нарізіямъ можно выучиться въ годъ). 2) Для сравнительной грамматики нужна частная, должно назначить меньше преміи за сочиненіе грамматикъ для тіхъ нарізій, кои не иміють еще оныхъ, какъ-то на-шего Малороссійскаго, Галицкаго и еще кажется одного или

двухъ. 3) Нуженъ общій словарь всёхъ Словенскихъ нарѣчій, для котораго заключается уже много драгоцённыхъ матеріаловъ въ словарѣ Польскомъ Линде и Чешскомъ Юнгмана, въ рукописномъ словарѣ Русскомъ и Польскомъ Линде. 4) Нѣкоторыя нарѣчія не имѣютъ еще словарей; должно задать оныя съ преміями, и также наше Малороссійское, Галицкое, Болгарское, наши областныя, церковное. 5) Планъ для грамматики можно поручить Шафарику, для словаря Юнгману, Линде и Востокову. 6) Нужно собранія пѣсенъ, пословицъ у всѣхъ племенъ. 7) Словенская Христоматія одна Русскими буквами, другая Латинскими.

Всѣ сіи литературныя предпріятія, необходимыя для успѣховъ Русской литературы, въ наше время принадлежать по праву и, прибавлю, по обязанности Россійской Академіи, слишкомъ богатой средствами для ихъ совершенія.

Слѣдующія задачи могутъ предлагать, раздѣля между собою, Общества Исторіи и Древностей въ Москвѣ и Одессѣ и Археографическая Комиссія: 8) Исторія Словенскихъ Государствъ. 9) Географическія и статистическія описанія. 10) Собранія слѣдовъ минологическихъ, преданій, повѣрій, обычаевъ, обрядовъ и тому подобн. 11) Собранія актовъ, грамотъ и прочихъ историческихъ памятниковъ. 12) Біографіи великихъ людей Словенскихъ — Словенскій пантеонъ.

Означенныя общества могуть объявить умфренныя преміи оть пятисоть до тысячи р. за сочиненія по предметамь, относящимся къ симъ темамъ".

Наконецъ, Погодинъ находитъ необходимымъ учрежденіе всесловенскаго журнала, "гдѣ: 1) въ скорыхъ и вѣрныхъ извѣстіяхъ и описаніяхъ изображалась бы ученая и литературная дѣятельность всѣхъ Словенскихъ племенъ; 2) помѣщались бы статьи на всѣхъ Словенскихъ нарѣчіяхъ съ краткими поясненіями для уразумѣнія общаго. Въ такомъ журналѣ обозначилось бы осязательнымъ, такъ сказать, образомъ близкое родство всѣхъ племенъ, и племена начали бы сближаться и знакомиться между собою всего удобнѣе. Словене

думають, что такой журналь лучше всего издавать въ Москвѣ,—мнѣ кажется, сообразнѣе съ цѣлью—въ Варшавѣ, дабы сей журналь приносиль и частную пользу, дѣйствуя въ особенности на Поляковъ. Редакторомъ долженъ быть только не полякъ.

Чтобы облегчить для Словенскихъ племенъ пріобрѣтеніе Русскихъ книгъ, должно учредить Русскую книжную лавку въ Лейпцигъ, откуда легко получить ихъ чрезъ Нъмецкихъ книгопродавцевъ, разсъянныхъ по всъмъ Словенскимъ городамъ. Книги должно продавать какъ можно дешевле. Книги на другихъ Словенскихъ наръчіяхъ могутъ также присылаться туда, какъ въ центральное депо". При этомъ Погодинъ, заявляеть, что онь ведеть "уже два года переписку объ этомъ предметь съ книгопродавцемъ Фоссомъ". За тъмъ Погодинъ продолжаеть: "Снабдить избранными Русскими книгами, особенно по части Филологіи и Исторіи, главныя Німецкія библіотеки въ Австріи, въ Вѣнѣ, Прагѣ, Пестѣ, Прейсбургѣ, Аграм'в, Брюнн'в, Львов'в. Для благовидности можно послать сін книги въ то же время и въ Берлинъ, Боннъ, Геттингенъ, Мюнхенъ. Пригласить нѣсколько ученыхъ и педагоговъ изъ Словенскихъ странъ, которые съ большою пользою могуть занять у насъ мъста надзирателей, инспекторовъ, директоровъ, учителей Нъмецкаго и Латинскаго языковъ и проч.".

Въ заключение своего отчета Погодинъ сообщаетъ и такія свѣдѣнія, которыя случилось ему собрать въ продолжение путешествія "въ дилижансахъ, на пароходахъ, въ гостинницахъ и на улицахъ".

"Императоръ Николай", пишетъ онъ, "имѣетъ нынѣ гораздо болѣе почитателей по всѣмъ странамъ Европейскимъ, и самые непріязненные ему люди, напримѣръ, во Франціи, говорятъ съ почтеніемъ объ его характерѣ, твердой политикѣ, и отдаютъ преимущество предъ всѣми Европейскими государями.

Россія рѣшительно не имѣетъ доброжелателей между Евро-

пейскими государствами. Словене говорять, что больше всѣхъ не любить ее Австрія, потомъ Пруссія, на Западѣ думають, что Англичане. Столько случалось мнѣ слышать о козняхъ Англичанъ, съ такихъ неожиданныхъ сторонъ, что первою моею мыслію, по возвращеніи въ Отечество, при слухѣ о пожарахъ въ низовыхъ губерніяхъ, мелькнуло, не Англичане ли это... Никогда не забуду я, какъ одинъ житель Антверпена, приверженный однакожъ къ Голландіи, говорилъ мнѣ какимъто торжественнымъ тономъ: О, Императоръ Николай не воображаетъ еще, откуда грозитъ ему настоящая опасность. Поляки народъ не страшный. Англичанъ, Англичанъ долженъ онъ опасаться и бояться тамъ, гдѣ и не предполагаетъ.

Ненависть частныхъ лицъ къ Россіи происходитъ преимущественно отъ незнанія, отъ легковърія, съ коими принимаются ими самыя нелёпыя извёстія, распускаемыя злонамёренными людьми. Еслибы пом'єщать въ иностранныхъ хорошихъ газетахъ върныя извъстія, умно-написанныя статьи о Россіи, объ ея Исторіи, о гражданскихъ учрежденіяхъ, особенно новыхъ, въ нынъшнее царствованіе, какими мы можемъ смёло похвалиться предъ Европою, напримёръ, о законахъ, объ ученыхъ уставахъ, о выборахъ, потомъ разсужденія объ историческихъ отношеніяхъ нашихъ къ Польшѣ, правахъ собственности на Волынь, Подолію, Б'єлоруссію, самую Литву, Галицію, то я увъренъ, что половина враговъ перейдуть на нашу сторону. Статьи другого рода, напримъръ о волшебномъ построеніи въ одинъ годъ Зимняго Дворца, надъ которымъ работало столько-то тысячъ народа, о маневрахъ Бородинскихъ, гдѣ столько-то тысячъ войска было собрано во столько-то времени изъ такихъ-то отдаленныхъ мъстъ, или прежде о маневрахъ Вознесенскихъ, гдѣ по степямъ скакала конница, не уступавшая числомъ Ксерксовой, — извъстія о количествъ добываемаго золота, и проч. оказали бы великое дъйствіе на воображеніе, особенно Нъмецкое " 258).

Отчетомъ этимъ Уваровъ остался очень доволенъ и выписку изъ него представилъ на благоусмотрѣніе Императора

Николая I, который призналь отчеть "очень любопытнымь" и Всемилостивъйше пожаловаль путешественнику нашему "единовременно двъ тысячи рублей".

"Поздравляю васъ", писалъ Уваровъ Погодину, "съ царскимъ одобреніемъ и наградою... Милостивое слово Государя представляетъ новое ручательство его любви ко всему Словенскому" 259). Отчетомъ Погодина очень заинтересовался и князь Д. В. Голицынъ. "Князь", пишетъ Погодинъ, "принялъ очень ласково, выслушалъ внимательно мой отчетъ. Словенское дѣло онъ принимаетъ къ сердцу и за литературою видитъ самъ политику. Европа слишкомъ посредственна, сказалъ онъ, и никакъ не смъетъ обнажить шпагу" 260).

Самъ Погодинъ, возвратившись изъ Петербурга, писалъ Максимовичу: "Я только что воротился изъ Петербурга, гдѣ былъ, между нами, по дѣлу Словенъ, и кажется сдѣлалъ коечто для нихъ" <sup>261</sup>).

Все это писано въ концѣ 1839 и въ началѣ 1840 г., а въ 1874 г., за годъ до своей кончины, Погодинъ къ написанному имъ тогда начерталъ: Ни одного изъ вышеприведенныхъ предложеній не было тогда исполнено 262). Многое ли—прибавимъ мы отъ себя—было исполнено и потомъ, да и могло ли быть исполнено—по нашей или не по нашей волѣ? Даже и въ то время, когда Погодинъ съ великимъ одушевленіемъ излагалъ предъ Уваровымъ свои ріа desideria о Словенахъ, Шевыревъ писалъ ему изъ Мюнхена: "Чешскіе Словене въ Allgemeine Zeitung все кланяются въ ноги Австріи и становятся задомъ къ Россіи. Гадко читатъ".

#### LI.

Въ то самое время, когда Погодинъ имѣлъ счастіе получить Высочайшую награду за свой Отчетъ о путешествіи по Словенскимъ землямъ, графъ А. Х. Бенкендорфъ получилъ изъ Москвы отъ камеръ-юнкера Николая Андреевича Кашинцова сообщеніе о томъ, что въ городѣ ходитъ слухъ, будто

бы Погодинъ назначается въ наставники къ великому князю Константину Николаевичу. Въ нашихъ рукахъ имѣется этотъ доносъ Кашинцова. Но предварительно ознакомимся съ личностью доносителя.

Изъ писемъ Н. А. Полевого къ его брату Ксенофонту явствуеть, что Кашинцовь быль другь Полевыхъ. Описывая свои драматическіе успѣхи, Николай Полевой писалъ своему брату (24 ноября 1838): "Прошу тебя сообщить всѣ эти новости моему доброму Льву Михайловичу Цынскому \*) и Николаю Андреевичу Кашинцову, — они не оставляли меня въ горъ и порадуются моей радости. Скажи еще Н. А. Кашинцову, что одинъ изъ тъхъ, кто болъе всякаго теперь радуется за меня, есть Л. В. Дубельть — человъкъ, какихъ немного". Въ другомъ письмѣ (20 марта 1841) Николай Полевой, описывая свои успъхи у князя А. Н. Голицына, писалъ Ксенофонту: "Пріфхаль изъ Москвы добрякъ нашъ Н. А. Кашинцовъ, съ своимъ гладенькимъ паричкомъ, общирными видами на добро при маленькихъ средствахъ, съ решимостью говорить смѣло, и трепещущій, если Марка въ передней Л. В. Дубельта скажеть ему: Николай Андреичг! Не хорошо-сг. Воть, среди другихъ предпріятій, онъ съ жаромъ принялся за мое діло. Бездълицу ръшался онъ исполнить: испросить мнъ позволение осмотръть архивы, дать мнъ въ пособіе пятьдесять тысячь и достать званіе исторіографа съ жалованьемь. Я расхохотался, но, сообразивъ пособіе князя Голицына, недавнюю милость добраго и славнаго Царя нашего ко мнъ, и проч., и проч., просиль начать дёло". Но успёхъ не увёнчаль хлопоты Кашинцова, который только утёшаль Николая Полевого "добрымъ расположеніемъ и милостью къ нему графа А. Х. Бенкендорфа... Нътъ сомнънія", замъчаетъ Полевой по поводу этихъ неудачныхъ хлопотъ Кашинцова, "что тутъ дъйствовала чья-нибудь интрига. Не Уварова ли п..... тутъ опять штуки? Не Жуковскаго ли съ братіею подмазки? Съ Н. А. Кашинцовымъ разстались мы дружески; я еще болье увъ-

<sup>\*)</sup> Московскій Оберь-Полиціймейстеръ.

рился, что онъ *доброе*, *неопытное дитя*, и искренно желаетъ намъ добра, но что ничего сдѣлать онъ не можетъ" <sup>263</sup>).

Въ литературѣ нашей Кашинцовъ извѣстенъ брошюркою: Записка о посъщении Государемъ Императоромъ Нижегородской ярмарки \*)

Брошюрка эта была весьма расхвалена въ Библіотекть для Чтенія. "Безъ благогов'єйнаго умиленія душевнаго", читаємъ тамъ, "невозможно прочесть этихъ немногихъ страницъ, гдіб почтенный авторъ, очевидецъ событія, незабвеннаго въ лібтописяхъ Русской торговли и Русскаго купечества, разсказываетъ его подробности. Онъ посвящаетъ разсказъ свой Русскимъ купцамъ "что видібли мы", говоритъ онъ, "старался я разсказать; что мы чувствовали, то выше описаній и выраженій. Говорю отъ души и сердца, и тотъ пойметъ меня, кто живетъ душою и сердцемъ!" Онъ совершенно правъ. Мы ув'єрены, что эта брошюрка будетъ читана съ жадностью" 264).

Вотъ это-то, по выраженію Николая Полеваго, "доброе и неопытное дитя" сдълало на Погодина графу А. Х. Бенкендорфу доносъ, въ которомъ нътъ ни одного слова правды. "Здесь всёхъ", читаемъ мы въ этомъ доносе, "благонамеренныхъ людей чрезмфрно изумляетъ слухъ, будто Михаилъ Погодинъ берется въ наставники Исторіи къ великому князю Константину Николаевичу. Отъ него (слуха) плодятся слъдующіе толки: Какъ мало въ С.-Петербургѣ знають людей, къ чему же послъ этого жандармы, когда не охраняютъ Домъ Царскій отъ входа въ него, а еще дають входить въ него такимъ..... Кто его не знаетъ? Спросите объ немъ встръчнаго и поперечнаго это-просто.... \*\*) О Погодинъ долженъ много знать подробностей Полевой, теперь у васъ живущій. Пригласите его къ себъ... Здъсь приписываютъ рекомендацію Погодина Жуковскому и крѣпко бранять последняго и что онъ самъ обманывается по чистой душе своей делаемыми ему въ Москве угощеніями. У Погодина же

<sup>\*)</sup> С.-Пб. Въ типографіи ІІІ Отделенія 1837.

<sup>\*\*)</sup> Мъста, означенныя точками, мы нашли неприличнымъ печатать.

есть хитрая манера даже и тъхъ, кто до смерти своей презиралъ его, послѣ смерти ихъ показывать себя приверженцемъ ихъ. Такъ напримъръ онъ вмъшивался въ похороны покойнаго извъстнаго профессора Мерзлякова \*). Сдълайте милость, я вполнъ увъренъ, что вы, извлекши изъ сей несвязной писульки что найдете дёльнымъ, ее изорвете, чтобъ этого какъ-нибудь не узналъ Жуковскій". Вслідствіе этого донесенія графъ А. Х. Бенкендорфъ писаль Ө. П. Литке: "Получивъ изъ Москвы свъдънія, что Погодинъ вытхаль въ Петербургъ съ тъмъ, чтобы поступить въ наставники къ великому князю Константину Николаевичу, я обращаюсь къ вашему превосходительству съ покорнъйшею просьбою почтить меня увъдомленіемъ: основательны ли означенныя свъдънія, ибо я, имъя поводъ сомнъваться въ избраніи Погодина въ столь важное званіе, полагаю, что онъ самъ могъ распустить о семъ слухъ". На это Ө. П. Литке отвъчалъ: "Слухъ о назначеніи Погодина въ наставники къ Ихъ Императорскимъ Высочествамъ, сколько мнѣ извѣстно, ни малѣйшаго основанія не имъетъ. По крайней мъръ относительно Его Высочества Генералъ-Адмирала слухъ сей совершенно ложенъ". Получивъ этотъ отвътъ, графъ Бенкендорфъ писалъ Кашинцову: "Собравъ по сообщеннымъ мнѣ вами слухамъ на счетъ назначенія Погодина, я удостов рился, что о таковомъ назначении не было предположенія. Покорнвише прошу узнать и сообщить мнъ, изъ какого источника разнеслись означенные слухи". Но на этотъ вопросъ "доброе и неопытное дитя" не нашлося что отвѣчать <sup>265</sup>).

Между тъмъ ни въ чемъ неповинный Погодинъ въ то время, когда шла вышеизложенная о немъ переписка, преснокойно занимался розысканіемъ слъдовъ глаголическихъ буквъ въ Новгородской церковной письменности начала XI въка и пребывалъ въ Лавръ преподобнаго Сергія, куда уединился на Страстную седмицу. Тамъ онъ еще болъе сблизился съ почтенными Троицкими учеными. Ректоромъ Академіи въ то

<sup>\*)</sup> Сличи: Жизнь и Труды М. П. Погодина. Сиб. 1890. III, 168—175.

время быль, какъ мы уже знаемъ, знаменитый историкъ Русской Церкви архимандрить Филареть, впоследствии архіепископъ Черниговскій и Нѣжинскій, который, узнавъ о намъреніи Погодина посьтить Лавру, писаль ему: "Прівзжайте сюда. Если угодно вамъ: у меня есть для вась особая комната, въ которой ни вамъ я, ни вы мнѣ не будете мѣшать. Помолитесь и это будеть сдѣлано лучшее дѣло, какое только можно сдёлать въ жизни земной... Пріёзжайте какъ словенинъ къ словенину, а еще лучше какъ христіанинъ къ христіанину. У послѣдняго еще больше найдете " 266). Чрезъ Филарета Погодинъ сблизился съ другомъ его Александромъ Васильевичемъ Горскимъ, занимавшемъ въ Академіи канедру Церковной Исторіи. Этотъ "подвижникъ нравственности и просвъщенія" родился въ Костромъ, 16 августа 1812 г. Отецъ его, Василій Сергѣевичъ, получилъ образованіе въ Троицкой Семинаріи и кончиль жизнь въ санъ протоіерея Костромскаго канедральнаго Собора. Сынъ его Александръ, по окончаніи курса въ Костромской Семинаріи, поступиль въ Троицкую Академію. Въ 1832 году онъ окончилъ курсъ Академіи третьимъ студентомъ и выпущенъ магистромъ съ назначеніемъ преподавателемъ Церковной Исторіи въ Московскую Семинарію; а черезъ годъ онъ былъ переведенъ въ Академію для преподаванія того же предмета. Историческія науки были въ то время предметомъ новымъ въ духовныхъ академіяхъ. Горскій предался ему "съ пылкостію юноши и съ выдержкою мужа". Въ любви своей къ наукъ онъ нашелъ энергическаго товарища въ лицъ бакалавра Академіи Филарета, который быль старше его только однимь курсомь. Оба одаренные самыми счастливыми дарованіями, проникнутые искреннимъ благочестіемъ, одушевленные горячею любовію къ наукъ они скоро сблизились, и между ними основалась самая тёсная дружба. Они начали знакомиться съ рукописями Академіи и Лавры и выписывать изъ-за границы замфчательнъйшія произведенія Западной науки. Вскор'ь, и именно въ декабр'ь 1835 года, Филаретъ былъ назначенъ ректоромъ Академіи.

Это предоставило друзьямъ более средствъ къ ихъ ученымъ трудамъ и дало возможность свободнъе работать на пользу науки. Въ сочиненіяхъ студентовъ, носившихъ дотолѣ почти исключительно философско-теологическій характерь, сдёлалось замътнымъ направление историческое. Въ это время подъ руководствомъ этихъ наставниковъ изданы Академіею замѣчательныя сочиненія Мухина — О праздниках богородичныхъ, и Руднева-О ересяхъ и расколахъ въ Россіи. "Хотя Горскій", свид'ятельствуеть графъ Д. Н. Толстой, "не носилъ иноческой мантіи, но образъ жизни велъ монашескій, и глубокое, искреннее благочестіе сохранило его во всей чистотъ Православія, не смотря на обширное знакомство его съ сочиненіями всякихъ отрицательныхъ направленій. Горскій до конца пребыль върнымъ Православной Церкви <sup>267</sup>). По счастливому выраженію Т. И. Филиппова, А. В. Горскій "всѣ силы своего необыкновеннаго ума и всѣ сокровища своихъ знаній обращаль на служение Церкви, съ судьбами которой Промыслу-по недоступнымъ для насъ Его намфреніямъ-угодно было такъ тъсно связать судьбы нашей родной земли и въ этомъ таинственномъ и священномъ ихъ союзъ предуказать намъ наше всемірное и историческое призваніе".

Въ это время Погодинъ мечталъ объ изданіи Москвитянина и, пользуясь знакомствомъ съ Горскимъ, онъ просилъ его принимать участіе въ его будущемъ изданіи. Горскій не отказался, но предложилъ будущему издателю Москвитянина условія, которыя вполнѣ характеризуютъ достопочтеннаго Александра Васильевича Горскаго. "Что касается до приглашенія вашего", писалъ онъ Погодину, "къ участію въ журналѣ, то позвольте, достопочтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, прежде всего устранить всѣ комплименты, которыми вамъ угодно было почтить меня. Ей, ей! Это не ведетъ ни къ чему. Если же вамъ не угодно признать это за комплименты, то, мнѣ кажется, вы очень ошибаетесь на счетъ меня. Слишкомъ еще мало я имѣю того, что вы мнѣ приписываете. Но это слово искренности—болѣе для будущаго времени. Искренность и

прямодушіе всего дороже. Послѣ этого искренно благодарю за вашъ вызовъ и постараюсь не быть безъотвѣтнымъ на него. Указанныя вами занятія и по моему мнѣнію могли бы быть полезны для науки. Но и здѣсь та же просьба, какая и выше (т.-е. не дѣлать извѣстнымъ моего имени). Одна изъ причинъ та, что мы, духовные, обязываемся прежде печатанія своихъ сочиненій, просить на то благословенія епархіальныхъ преосвященныхъ. Есть и другія. Между тѣмъ для истины, которой Господь призваль служить, все равно, какая бы ни была подписана литера подъ статьею, писанною для объясненія ея: А. В. С. D. Я говориль о вашемъ предложеніи о. ректору Филарету, который одинъ и знаетъ здѣсь обо всемъ, что я пишу къ вамъ. Онъ также не отказывается, при случаѣ, сообщить что-нибудь для вашего журнала, но съ тѣмъ же условіемъ, чтобы его имя не было объявленнымъ " 268).

Изъ Лавры, какъ и подобаетъ изъ святаго мѣста, Погодинъ вынесъ самое благодатное впечатлѣніе, "миръ душевный и спокойствіе". Возвратясь въ Москву "заперся" <sup>269</sup>).

Во время пребыванія своего въ Лаврѣ, Погодинъ, подъ руководствомъ А. В. Горскаго, разсматривалъ рукописи библіотекъ Академической и Лаврской. Горскій сообщиль ему, что въ последней есть Пророки съ примечательнымъ послесловіемъ. Между тімь Погодинь, во время послідняго своего пребыванія въ Петербургъ, узналь отъ Востокова, что въ Новгородъ въ 1830 году были уже извъстны книги Пророческія на церковномъ языкъ. Знаменитому нашему Филологу попалась рукопись Пророковъ XV или XVI вѣка, въ коей писецъ повторилъ и послъсловіе своего подлинника. Изъ этого переписаннаго имъ послъсловія видно, что подлинникъ его быль писань въ Новегороде въ 1030 году попомъ Упиремъ Лихимъ для Новгородскаго князя Владиміра Ярославича. "Драгоцинье открытіе", замичаеть Погодинь, "коимъ подтверждается болье и болье нашь почтенный Несторь, доказываеть болье и болье древность нашей грамотности: Пророческія книги въ Нов тород въ 1030 году, и переписанныя

Русскимъ священникомъ! "Погодинъ сообщилъ объ этомъ открытіи Горскому. Они стали сличать послѣсловіе его съ послѣсловіемъ Лаврской рукописи Пророковъ, и оказалось то же самое, что и въ Петербургскомъ кодексъ. "По своей благосклонности", пишетъ Погодинъ, "Горскій сообщилъ мив выписки изъ этой рукописи, кои препроводилъ я къ Востокову, и одно открытіе повело къ другому, еще болве важному. Сообщаю выписку изъписьма Востокова ко мнф: Всего любопытнъе для меня въ этой рукописи глаголитскія буквы, какими написано имя Амбакоумъ, и при томъ древнъйшею формою глаголитского письма, ближайшаго къ той, Парижской рукописи, по Копитанаходится въ ровой таблицѣ при Glagolita Clocianus, № 2. Писецъ скопироваль в роятно эту глаголитскую надпись изъ древняго своего подлинника XI или XII вѣка. Если лаврскій списокъ сдѣланъ и въ XVI вѣкѣ (а новѣе оно быть не можетъ), то уже тогда форма глаголитскихъ буквъ перемѣнилась на позднъйшую, какая употреблена въ печатныхъ книгахъ, и писцу не откуда было взять древнъйшія начертанія сихъ буквъ, какъ не прямо изъ рукописи, современной употребленію таковыхъ письменъ; приписанное на концъ рукописи 648 лътъ, я не могу принять за время протекшее отъ подписи Упиря до времени, когда писанъ настоящій списокъ. Въ такомъ случав этотъ списокъ принадлежалъ бы къ 1695 году? Но могъ ли писецъ конца XVII вѣка сохранить такъ вѣрно правописаніе древнее съ М-сами, съ окончаніями ааго, аами, и пр., съ полугласными вмёсто гласныхъ: връхъ, стлънома? и пр. Списокъ долженъ быть по крайней мфрф цфлымъ вфкомъ старъе 1695 г., а можетъ быть и двумя въками. По почерку рукописи можно было бы судить в рнве о времени ея". Это ясно и неопровержимо. Писецъ XVI вѣка не могъ написать буквы такъ, какъ въ его время онъ не писались, следовательно онъ срисоваль ихъ, следовательно онъ были въ подлинникъ 1030 года? Итакъ мнъніе Добровскаго и другихъ,

что Глаголическая азбука появилась въ XI вѣкѣ, уничтожается документально: Глаголическая азбука гораздо древнѣе.

Венелинъ также приписывалъ ей глубокую древность. Карамзинъ говорилъ о ней (I,110): "Словене Далматскіе имѣютъ другую, извѣстную подъ именемъ Глагольской или Буквицы, которая считается изобрѣтеніемъ св. Іеронима, но ложно: ибо въ IV и въ V вѣкѣ, когда жилъ Іеронимъ, еще не было Словенъ въ Римскихъ владѣніяхъ!"

Объ этомъ возраженіи, которое Карамзинъ предлагалъ, слѣдуя большинству писателей своего времени, говорить теперь нечего. Словене искони жили въ такъ-называемыхъ Римскихъ владѣніяхъ, что ясно и очевидно оказывается изъ изслѣдованій Шафарика и другихъ.

"Сія глагольская азбука", продолжаетъ Карамзинъ, "явно составлена по нашей; отличается кудрявостію знаковъ и весьма неудобна для употребленія. Моравскіе христіане, приставъ къ Римскому испов'єданію, вм'єстѣ съ Поляками начали писать Латинскими буквами, отвергнувъ Кирилловы, торжественно запрещенныя папою Іоанномъ XIII. Епископы Солунскіе, въ XI вѣкѣ, объявили даже Меоодія еретикомъ, а письмена Словенскія изобр'єтеніемъ Аріянскихъ Готоовъ. Вѣроятно, что сіе самое гоненіе побудило какого-нибудь Далматскаго монаха выдумать новыя, то-есть Глагольскія буквы, и защищать ихъ отъ нападенія Римскихъ суевѣровъ именемъ св. Іеронима".

Если она извѣстна была въ Новѣгородѣ, въ началѣ этого столѣтія (1030 г.), то безъ всякаго сомнѣнія изображена была *гораздо прежде!* 

Счастливымъ себя почитаю, что мое посредничество подало поводъ къ такимъ важнымъ заключеніямъ".

Это важное открытіе не ускользнуло отъ проницательнаго Копитара, и Вукъ Караджичь писалъ Погодину: "Копитаръ сожалѣетъ о томъ, что вашего увѣдомленія о глаголическихъ слѣдахъ въ Новѣгородѣ 1030 года онъ не получилъ. Знать объ этомъ подробнѣе онъ очень бы желалъ".

#### LII.

Во время пребыванія Гоголя въ Петербургъ, 26 ноября 1839 года, скончался товарищъ по Арзамасу Жуковскаго, В. Л. Пушкина, князя П. А. Вяземскаго, Уварова и др. Министръ Юстиціи Дмитрій Васильевичь Дашковъ. Узнавъ объ этой горестной для государства утрать, Погодинъ писаль Шевыреву: "Дашковъ умеръ: вотъ вамъ печальная новость. Онъ хоть былъ очень лѣнивъ, но правдивъ, мужественъ и толковить " 270). Сынъ извъстнаго К. Ө. Калайдовича, тогда юный питомецъ Императорского Училища Правовъдънія, Николай Калайдовичъ, писалъ другу своего отца Погодину: "Вы знаете уже о кончинъ Министра Юстиціи Д. В. Дашкова, можеть быть знаете и о томъ, что любимая собака его шла за его гробомъ, не смотря на всѣ усилія отогнать ее" 271). Племянникъ И. И. Дмитріева, къ которому Дашковъ, по Карамзину, питалъ родственныя чувства, М. А. Дмитріевъ свидътельствуетъ: "Говорить ли о Д. В. Дашковъ, какъ о министръ? Спросите всъхъ служившихъ подъ его начальствомъ: вы услышите общій отзывъ любви, смію сказать, благоговѣнія къ его памяти! Это быль именно министръ юстиціи, то-есть, исполнитель правосудія. Онъ былъ непоколебимъ въ правдъ... Требовалъ дъла и не любилъ поклоненія... Требовалъ отъ подчиненныхъ труда, точности, но не мелочности. Болъе всего онъ требовалъ ума, просвъщенія и правды. Не забывая въ чиновникъ человъка, онъ строго различалъ вину отъ ошибки... Честному человѣку всегда можно было надѣяться на его покровительство и защиту. Никого онъ не гналъ и не преследоваль, никого не отличаль по рекомендаціи сильнаго!.. Никто не могъ упрекнуть его въ забвеніи труда, или заслуги. Вѣчная ему память! Говорять, что онъ не любиль труда. Нътъ! Онъ работалъ много: не любилъ только выказывать въ себъ озабоченнаго и дълового человъка. Я зналъ его хорошо. Онъ, лежа на диванъ, работалъ болъе, чъмъ другой, сидя сиднемъ и заставляя хлопотать другихъ съ утра до ночи. Говорять, что онь быль недоступень. Нѣть! Онь не любиль только офиціальныхь и пустыхь посѣщеній, отнимающихь драгоцѣнное время; не любиль окружать себя поклонниками, искателями... Въ его характерѣ было что-то такое, чему мы удивляемся въ мужахъ Древности: какая-то полнота и цѣльность ": 272).

Другъ и товарищъ Дашкова по Арзамасу, князь П. А. Вяземскій, по поводу своего назначенія въ 1855 году товарищемъ министра Народнаго Просвѣщенія, вотъ что написалъ племяннику его В. П. Титову: "Теперь что я? До шестидесяти трехъ лётъ дожиль нулемъ, который въ счетъ не шелъ, странно ми сдълаться цифрою, которая всетаки имъетъ нъкоторое значение и принимается въ разсчетъ другими при общемъ итогъ требованій и ожиданій. Туть я не признаю своего цифирнаго достоинства и не надъюсь обогатить этого итога. Помню примъръ Дашкова и Блудова. При вступленіи ихъ въ кругъ государственныхъ дёлъ можно было надёяться, что ихъ числительная важность произведеть значительный оборотъ въ положеніи дёль, или по крайней мёрё, что каждый изъ нихъ сохранитъ свою внутреннюю цѣнность и внесетъ ее въ свою отдёльную часть; что же мы видёли?.. Вся ихъ цённость размінялась на гомеопатическія дроби. Изъ чего же мнъ думать, что я буду ихъ искуснъе, самостоятельнъе или счастливъе? Видно, тутъ не цифры виноваты, а виновата аринметика " 273).

Оплакавши кончину нашего знаменитаго государственнаго мужа, перейдемъ къ Гоголю, томящемуся въ Петербургѣ.

Въ Петербургѣ Гоголь быль озабоченъ участью своихъ сестеръ. Въ это время онѣ кончали курсъ въ Патріотическомъ Институтѣ. Хотя Гоголь и писалъ Погодину: "Мои сестры очень милы и добры, и я радъ очень, что беру ихъ теперь... Какъ я радъ буду, если ты помѣстишь сестеръ возлѣ меня въ комнаткѣ на верху! Онѣ будутъ покамѣстъ переводить и работать для будущаго журнала и для меня" 274). Но позна-комившійся съ ними С. Т. Аксаковъ свидѣтельствуетъ: "Онѣ

стали несравненно хуже, чѣмъ были въ Институтѣ: въ новыхъ длинныхъ платьяхъ совершенно не умѣли себя держать, путались въ нихъ, безпрестанно спотыкались и падали, отъ чего приходили въ такую конфузію, что ни на одинъ вопросъ ни слова не отвѣчали. Жалко было смотрѣть на бѣднаго Гоголя 275).

И на Погодина эти дѣвицы произвели неблагопріятное впечатлѣніе. "Какія деревяшки сестры Гоголя", записалъ онъ въ своемъ Дневникъ <sup>276</sup>):

По возвращеніи въ Москву, въ концѣ декабря 1839 года, Гоголь вмѣстѣ съ своими сестрами поселился у Погодина. Признательный послѣднему за гостепріимство, Гоголь писалъ Жуковскому: "Бѣдный мой Погодинъ! Добрая душа! Сколько онъ хлопоталъ и старался обо мнѣ! Никогда, братъ... О, если бы ему все удалось въ жизни! Но этому человѣку много борьбы было и будетъ. Онъ потерялъ теперь все состояніе свое, весь капиталъ, который замошенничали у него подлѣйшимъ образомъ. И хоть бы упрекъ, хоть бы что-нибудь похожее на печаль показалось у него" 277).

Не смотря на это, кратковременное пребываніе Гоголя въ Москвѣ не было для него усладительно, и онъ страстно желаль возвратиться поскорѣе въ Римъ.

Въ это время его особенно безпокоили семейныя дѣла. "Я не буду въ Малороссіи", писалъ Гоголь А. С. Данилевскому (29 декабря 1839 г.), "и не имѣю никакой возможности это сдѣлать, но я, желая исполнить сыновній долгъ, т.-е. доставить случай маменькѣ меня видѣть, приглашаю ее въ Москву на двѣ недѣли. Мнѣ же предстоитъ, какъ самъ знаешь, путь не малый, въ мой любезный Римъ: тамъ только найду успокоеніе". Матери же своей Гоголь писалъ: "Я трудился, бился, писалъ и здоровья моего не хватило. Въ теперешнія времена трудно и тяжело добывать состояніе и возможность жить безбѣдно. Но теперь-то болѣе нежели когдалибо, мы должны предаться Богу и не упасть духомъ... Намъ грозитъ крайность. Это значитъ насъ Богъ вызываетъ на битву" 278). Между тѣмъ Данилевскій писалъ Погодину: Не пу-

скайте отъ себя Гоголя \*) и упросите его прівхать въ Малороссію повидаться съ матерью хоть на нѣсколько недѣль. Еслибы онъ зналъ, какъ она его любитъ... Я многаго не разобралъ въ вашемъ письмѣ, почеркъ вашъ потруднѣе почерка Несторовой Лѣтописи. Экономическія дѣла Гоголевой матери не такъ плохи, какъ онъ себѣ воображаетъ... Теперешній годъ труденъ для всѣхъ, недостаетъ хлѣба и бѣдность даетъ себя чувствовать жестоко, крестьяне не имѣютъ ничего, помѣщики почти тоже, и вся отвѣтственность лежитъ на послѣднихъ \*\* 279).

Не смотря на это, Гоголь всетаки рвался въ Римъ; но финансы его были крайне скудны. Толкуя однажды съ Погодинымъ о своихъ "запутанныхъ" дѣлахъ, послѣдній посовѣтоваль ему обратиться къ Жуковскому. Совѣтъ Погодина былъ удачный, что явствуетъ изъ слѣдующихъ строкъ Гоголя Жуковскому: "Я получилъ ваше письмо, въ немъ же радостная вѣсть моего освобожденія. Римъ мой! Употреблю всѣ силы, все, что въ состояніи еще подвигнуться моею волею. А о благодарности нечего и говорить... Обнимаю васъ несчетно, мой избавитель!" Жуковскій досталъ Гоголю четыре тысячи, и это дало ему возможность вскорѣ оставить Москву и уѣхать въ Римъ 280).

Передъ Святой недѣлей (1840 г.) пріѣхала въ Москву мать Гоголя. "Взглянувъ на нее", пишетъ Аксаковъ, "и поговоря съ ней нѣсколько минутъ отъ души, можно было понять, что у такой женщины могъ родиться такой сынъ. Это было доброе, нѣжное, любящее существо, полное эстетическаго чувства, съ легкимъ оттѣнкомъ самаго кроткаго юмора. Она была такъ моложава, такъ хороша собой, что ее рѣшительно можно было назвать старшею сестрою Гоголя". Марія Ивановна Гоголь, пріѣхавъ въ Москву, остановилась также у Погодина.

По показанію С. Т. Аксакова, Гоголь, "проживъ нѣсколько времени съ матерью и сестрами въ домѣ Погодина, увѣрилъ себя, что его сестры, *патріотки*, которыя по-ребячьи были

<sup>\*)</sup> т.-е. въ Римъ.

очень не согласны между собою, не могуть ѣхать вмѣстѣ съ матерью въ деревню, потому что онѣ постоянно будутъ огорчать мать своими ссорами. И такъ онъ рѣшился пристроить какъ-нибудь въ Москвѣ сестру Лизавету, которая была умнѣе, живѣе и болѣе расположена къ жизни въ обществѣ. Приведеніе въ исполненіе этой мысли стоило много хлопотъ и огорченій Гоголю. Е. Г. Черткова, съ которой онъ былъ очень друженъ, не взяла его сестры къ себѣ, хотя очень могла это сдѣлать; у другихъ знакомыхъ помѣстить было невозможно.

Наконецъ, черезъ Надежду Николаевну Шереметеву, почтенную и благодътельную старушку, которая впослъдствіи любила Гоголя, какъ сына, помъстиль онъ сестру свою Лизавету къ П. Н. Раевской, женщинъ благочестивой, богатой, не имъвшей своихъ дътей"! <sup>281</sup>).

Въ концѣ апрѣля 1840 года, М. И. Гоголь вмѣстѣ съ своею дочерью выѣхали изъ Москвы обратно въ деревню. "Провожали Гоголюху", записалъ Погодинъ въ своемъ Дневникъ. "Заплакали и деревяшки" 282).

Мы уже знаемъ, что Гоголь, живя въ Москвъ, томился о Римъ. "О, выгони меня", писалъ онъ Погодину, "ради Бога и всего святаго, вонъ въ Римъ, да отдохнетъ душа моя! Скорве, скорве! Я погибну. Еще можеть быть возможно для меня освѣженіе. Не можеть быть, чтобы я совсѣмъ умеръ, чтобы все возвышенное застыло въ груди моей безъ вызова. Спаси меня и выгони вонъ скорѣе". О нравственномъ состояніи Гоголя во время пребыванія его въ Москвъ лучше всего свидътельствуютъ его письма, полученныя нъкоторыми лицами уже на вывздв его изъ Москвы. "У васъ въ вашихъ глазахъ", писалъ онъ А. П. Елагиной, "я остался съ черствой физіономіей, съ скучиымъ выраженіемъ лица". Е. В. Погодиной онъ писалъ: "Вы себъ, върно, не можете представить, какъ меня мучитъ мысль, что я былъ такъ деревяненъ, такъ оболваненъ, такъ скученъ въ Москвъ, такъ мало показалъ моихъ истинныхъ расположеній и такъ невольно скрытенъ и

неоткровененъ, и черствъ, и сухъ... Я былъ просто несносенъ" <sup>283</sup>).

Само собою разумѣется, что Погодину, постоянно удрученному своими собственными заботами, не всегда было пріятно имѣть такого сожителя. "Чудакъ онъ превеликій" <sup>284</sup>), писаль про него Погодинъ Максимовичу. Но тѣмъ не менѣе Максимовичъ, получивъ отъ Гоголя письмецо, поручалъ Погодину "его поцѣловать непремѣнно". Въ томъ же письмѣ Максимовичъ писалъ Погодину: "Вѣроятно, Гоголь прочелъ уже каракули своего больного пріятеля, который вотъ уже двѣ недѣли лежитъ себѣ безъ дѣла и труда, перебирая только Украинскія пѣсни и наслаждаясь ими до упоенія. Фу, братецъ, какъ это хорошо, неописанно хорошо! Сколько души и жизни отозвалось въ этихъ звукахъ... И что же теперь эта душа, и что теперь эта жизнь? Только одно еще — чувство материнской любви живетъ и дышетъ еще нерастлѣнно" <sup>285</sup>).

Не смотря на мрачное расположение духа, удручавшее Гоголя во время пребыванія его въ Москвъ, нѣкоторымъ въ то время онъ доставилъ высокое наслаждение своимъ чтениемъ Мертвых Душг. Первыя главы этого произведенія онъ читаль у И. В. Кирфевскаго. Пятую главу онъ прочель у С. Т. Аксакова, а 17 апръля 1840 года, въ Великую Субботу, предъ заутреней Свътлаго Воскресенія онъ прочель у него же седьмую главу. Въ числѣ слушателей былъ только что прівхавшій изъ своей Симбирской деревни, родственникъ Д. А. Валуева, Василій Алексвевичь Пановъ, который пришель въ такое "упоеніе", что "туть же ръшился пожертвовать всёми своими разсчетами" и ёхать вмёстё съ Гоголемъ въ Италію. Посл'я чтенія, Аксаковъ вм'яст'я съ Гоголемъ и другими своими гостями отправился въ Кремль, "чтобъ услышать на площади первый звукъ Ивана Великаго". Похристосовавшись послѣ заутрени съ Гоголемъ, Пановъ сказалъ ему, что вдеть съ нимъ въ Италію, "чему Гоголь чрезвычайно обрадовался".

Не смотря на восторгъ, производимый чтеніемъ Гоголя

Мертвых Душг, по свидътельству С. Т. Аксакова, "были люди, которые возненавидъли Гоголя съ самаго появленія Ревизора. Мертвыя Души только усилили эту ненависть. Такъ напримъръ, я самъ слышалъ, какъ извъстный графъ Ө. И. Толстой-Американецъ говорилъ въ многолюдномъ собраніи въ домѣ Перфильевыхъ, которые были горячими по-клонниками Гоголя, что онъ враг Россіи и что его слюдуетт въ кандалахъ отправить въ Сибиръ. Въ Петербургѣ было гораздо болѣе такихъ особъ, которыя раздъляли мнѣніе графа Толстаго".

Между темь приближался день именинь Гоголя, 9 мая 1840 года, и онъ захотёль угостить обёдомъ всёхъ своихъ пріятелей и знакомыхъ въ саду у Погодина. По ходатайству К. С. Аксакова, на этотъ объдъ былъ приглашенъ его молодой пріятель Ю. О. Самаринъ, съ которымъ Гоголь былъ знакомъ еще мало. На этомъ объдъ между прочими были: И. С. Тургеневъ, князь П. А. Вяземскій, Лермонтовъ, М. Ө. Орловъ, М. А. Дмитріевъ, Загоскинъ, профессора Армфельдъ и Ръдкинъ, и многіе другіе. По свидътельству С. Т. Аксакова, объдъ былъ веселый и шумный. Послъ объда, всъ разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтовъ читалъ наизусть Гоголю и другимъ отрывокъ изъ Миыри и читалъ, говорять, прекрасно. Потомъ всё собрались въ бесёдку, гдё Гоголь, собственноручно, съ особеннымъ стараніемъ, приготовляль жженку. Вечеромь прівхали кь имениннику пить чай уже въ домъ нѣсколько дамъ: А. П. Елагина, Е. А. Свербеева, Е. М. Хомякова и Е. Г. Черткова".

# LIII.

Наконецъ желаніе Гоголя исполнилось, и онъ вмѣстѣ съ В. А. Пановымъ, 18 мая 1840 г., выѣхалъ изъ Москвы въ Римъ. Въ книгѣ С. Т. Аксакова Исторія моего знакомства съ Гоголемъ сохранилось любопытное описаніе этого выѣзда Гоголя изъ Москвы: "Послѣ завтрака, Гоголь, простившись

очень дружески и нѣжно съ нами, сѣлъ съ Пановымъ въ тарантасъ, я съ Константиномъ и Щепкинъ съ сыномъ Димитріемъ пом'єстились въ коляскі, а Погодинь съ зятемъ своимъ Мессингомъ-на дрожкахъ, и выбхали изъ Москвы. Въ такомъ порядкъ вхали мы съ Поклонной горы по Смоленской дорогъ. На Поклонной горъ мы вышли изъ экипажей, полюбовались на Москву, Гоголь и Пановъ, уфзжая на чужбину, простились съ ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодинъ и Щепкинъ съли въ коляску, а молодежь помъстилась въ тарантаст и на дрожкахъ. Такъ дотхали мы до Перхушкова. Дорогой быль Гоголь весель и разговорчивь... Намъ очень не нравился его отъёздъ въ чужіе края, въ Италію, которую, какъ намъ казалось, онъ любилъ слишкомъ много... Въ Нерхушковъ мы объдали, выпили здоровье отъъзжающихъ; Гоголь сдёлалъ жженку... Вскор'в послё об'ёда, мы сёли, по Русскому обычаю, потомъ помолились. Гоголь прощался съ нами нъжно. Онъ сълъ въ тарантасъ съ нашимъ добрымъ Пановымъ, и мы стояли на улицъ до тъхъ поръ, пока экипажъ не пропалъ изъ глазъ. Погодинъ былъ искренно разстроенъ, а Щепкинъ заливался слезами. Я, Щепкинъ, Погодинъ и Константинъ съли въ коляску... На половинъ дороги, вдругъ откуда ни взялись, потянулись съ съверо-востока черныя страшныя тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба и весь край западнаго горизонта; сделалось очень темно, и какое-то зловъщее чувство налегло на насъ. Мы грустно разговаривали... Но не болье какъ черезъ пол-часа мы были поражены внезапною перемѣною горизонта: сильный сверо-западный вътеръ реалъ въ клочки и разгонялъ черныя тучи, въ четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось... и великолепно склонялось къ западу. Радостное чувство наполнило наши сердца. Не трудно было составить благопріятное толкованіе небеснаго знаменія" 286).

Уфзжая изъ Москвы, Гоголь забылъ проститься съ А. П. Елагиной. Оъб этомъ онъ вспомнилъ только въ Вязьмѣ и изъ Вѣны писалъ ей: "Мнѣ сдѣлалось такъ досадно (что не

простился ст нею), что я готовъ быль тогда вытереть рожу свою самою гадкою тряпкою и публично при всъхъ поднести себъ кукишъ, промолвивъ: Вотг на тебп, дуракъ! Но всей публики (въ Вязьмъ) былъ на ту пору станціонный смотритель, который бы, въроятно, приняль это на свой счеть, да котъ, который сидълъ въ его шапкъ и который, безъ всякаго сомнънія, не обратиль бы на это никакого вниманія" 287). Когда Гоголь быль уже въ Римъ, Погодинъ получилъ М. Ө. Орлова следующую записку: "Орловъ свидетельствуетъ свое почтеніе Михайл'в Петровичу Погодину и изв'ящаеть его, что онъ имфетъ оказію переслать что-либо Гоголю чрезъ Павла Ивановича Кривцова. Ежели Михайлѣ Петровичу угодно воспользоваться симъ случаемъ, то онъ можетъ это сдёлать на следующихъ условіяхъ: 1) Чтобы посылка не была очень громоздка. 2) Чтобы она доставлена была къ Орлову, но не позже завтрашняго числа. Въ этомъ случав усердствуетъ наипаче жена моя и просить напомнить объ ней и обо мнъ пашему Гоголю<sup>и 288</sup>).

Эти строки Погодинъ получилъ отъ почтеннаго М. Ө. Орлова наканунѣ встрѣчи съ нимъ въ пріемной Московскаго генералъ-губернатора, и объ этой встрѣчѣ мы находимъ въ Дневникъ слѣдующую любопытную запись: "Пріѣхалъ Орловъ, съострилъ указывая картины: Прежде пылъ, а теперъ пылъ. Ермоловъ прежде впереди, а теперъ назади. Совѣстно было, когда Князь выслалъ сказать, что не можетъ принятъ тенерала Орлова, который двадцать пять лѣтъ тому назадъ бралъ Парижъ на капитуляцію, и приглашалъ меня въ кабинетъ. Такъ переходчивы времена" 289).

Но не радостно было это путешествіе Гоголя. Въ Вѣнѣ онъ тяжко заболѣлъ и еле живымъ дотащился до Рима. "Я", писалъ онъ Погодину, "выѣхалъ изъ Москвы хорошо, и дорога до Вѣны по нашимъ открытымъ степямъ тотчасъ сдѣлала надо мною чудо. Свѣжесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовалъ. Я, чтобы освободить еще, между прочимъ, свой желудокъ отъ разныхъ старыхъ неудобствъ и кое-

гдъ засъвшихъ остатковъ Московскихъ объдовъ, началъ пить въ Вѣнѣ Маріенбадскую воду. Она на этотъ разъ помогла ми удивительно: я началь чувствовать какую-то бодрость юности, а самое главное я почувствоваль, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу изъ того летаргическаго умственнаго бездъйствія, въ которомъ я находился въ послъдніе годы и чему причиною было нервическое усыпленіе... Я почувствоваль, что въ головъ моей шевелятся мысли, какъ разбуженный рой пчель; воображение мое становится чутко. О, какова была эта радость, еслибы ты зналь! Сюжеть, который въ последнее время лениво держаль я въ голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною въ величіи такомъ, что все во мн почувствовало сладкій трепетъ, и я, позабывши все, переселился вдругъ въ тотъ міръ, въ которомъ давно не бывалъ, и въ ту же минуту засълъ за работу, позабывъ, что это вовсе негодилось во время питія водъ, и именно тутъ-то требовалось спокойствіе головы и мыслей. Но впрочемъ какъ же мнѣ было воздержаться? Развѣ тому, кто просидёль въ темницё безъ свёту солнечнаго нёсколько лѣтъ, придетъ въ умъ, по выходѣ изъ нея, жмуриться изъ опасенія ослівнуть и не глядіть на то, что радость и для него? Притомъ я думалъ: "Можетъ быть, это днеиж опять скроется отъ меня, и я буду потомъ въчно жалъть, что не воспользовался временемъ пробужденія силъ моихъ... Нервическое мое пробуждение обратилось вдругъ въ раздраженье нервическое. Все мнъ бросилось разомъ на грудь. Я испугался; я самъ не понималъ своего положенія; я бросилъ занятія, думаль, что это оть недостатка движенія при водахь и сидячей жизни, пустился ходить и двигаться до усталости, и сдёлаль еще хуже... Къ этому присоединилась болъзненная тоска, которой нъть описанія. Я быль приведень въ такое состояніе, что не зналъ рѣшительно, куда дѣть себя, къ чему прислониться. Ни двухъ минутъ я не могъ остаться въ спокойномъ положеніи ни на постель, ни на стуль, ни на ногахь. О, это было ужасно, это была та самая тоска, то ужасное безпо-

койство, въ какомъ я видель беднаго Віельгорскаго въ последнія минуты жизни!.. При мне быль одинь Николай Петровичь Боткинъ, очень добрый малый, которому я всегда останусь за это благодаренъ, который меня утѣшалъ скольконибудь, но который самъ потомъ мнѣ сказалъ, что онъ никакъ не думалъ, чтобы я могъ выздоровъть. Но умереть среди Нъмцевъ мнъ показалось страшно. Я велълъ себя посадить въ дилижансъ и везти въ Италію. Добравшись до Тріэста, я себя почувствовалъ лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этотъ разъ свое дъйствіе. Я могъ уже двигаться. Воздухъ, хотя въ это время онъ былъ еще непріятенъ и жарокъ, освѣжилъ меня. О, какъ бы мнѣ въ это время хотълось сдълать какую-нибудь дальнюю дорогу! Я чувствоваль, я зналь и знаю, что я бы возстановлень быль тогда совершенно. Но я не имълъ никакихъ средствъ ъхать куда-либо. Съ какою бы радостью я сделался фельдъегеремъ, курьеромъ даже на Русскую перекладную, и отважился бы даже въ Камчатку, -- чъмъ дальше, тъмъ лучше. Клянусь, я быль бы здоровъ! Но мий всего дороги до Рима три дня только. Тутъ мало было перемънъ воздуха. Все, однакожъ, и это сдёлало на меня дёйствіе, и я въ Рим'я почувствоваль себя лучше въ первые дни. По крайней мѣрѣ я уже могъ сдёлать даже небольшую прогулку, хотя послё этого я уставалъ такъ, какъ будто-бъ я сдёлалъ десять верстъ. Я до сихъ поръ не могу понять, какъ я остался живъ, и здоровье мое въ такомъ сомнительномъ положении, въ какомъ я еще никогда не бываль. Чёмъ далёе, какъ будто опять становится хуже, и леченіе, и медикаменты только растравляють. Ни Римъ, ни небо, ни что не имъютъ теперь на меня вліянія. Я ихъ не вижу, не чувствую. Мнѣ бы дорога теперь, дорога въ дождь, слякоть, черезъ лъса, черезъ степи, на край свъта! Вчера и сегодня было скверное время--и въ это скверное время я какъ будто бы ожилъ. Такъ вотъ все мнѣ хотьлось или броситься въ дилижансь, или хоть на перекладную. Двухъ минуть я не могь посидеть въ комнате... Другъ! воть тебе

мое положение. Не хотълось миъ, страшно не хотълось открывать его. Долго я писаль это письмо, и останавливался, и вновь принимался писать, и уже хотьль изодрать его, и скрыть все отъ тебя; но грѣхъ былъ бы на моей душѣ. Со страхомъ я гляжу самъ на себя. Я вхалъ бодрый, сввжий, на трудъ, на работу. Теперь... Боже! столько пожертвованій сдълано для меня моими друзьями... когда я ихъ выплачу! А я думаль, что въ этомъ году уже будеть готова у меня вещь, которая за однимъ разомъ меня выкупптъ, сниметъ тяжести, которыя лежать на моей безсовъстной совъсти. Что предо мною впереди? Боже! я не боюсь малаго срока жизни, но я быль увърень по такому свъжему, доброму началу, что мнъ два года будетъ дано плодотворной жизни-и теперь отъ меня скрылась эта сладкая увъренность. Безъ надежды, безъ средствъ возстановить здоровье! Никакихъ извѣстій изъ Петербурга: надъяться ли мнъ на мъсто при Кривцовъ? По намфреніямъ Кривцова, о которыхъ я зналъ здёсь, мнё нечего надъяться, потому что Кривцовъ искалъ на это мъсто Европейской знаменитости по части художествъ. Онъ хотель иметь нѣмца Шадова, директора Дюссельдорфской академіи художествъ, которому тоже хотълось, а потомъ даже хотълъ предложить Обервеку... Но Богъ съ нимъ со всёмъ этимъ! Я равнодушенъ теперь къ этому. Къ чему мнъ это послужить? На квартиру да на лекарство развъ? на двъ вещи, равныя ничтожностью и безполезностью. Если къ нимъ не присоединится наконецъ третья, в нающая все, что влачиться на свѣтѣ?

Часто, въ теперешнемъ моемъ положеніи, мнѣ приходитъ вопросъ: зачѣмъ я ѣздилъ въ Россію? по крайней мѣрѣ меньше лежало бы на моей совѣсти. Но какъ только я вспомню о моихъ сестрахъ, — нѣтъ, мой пріѣздъ не безполезенъ былъ. Клянусь, я сдѣлалъ много для моихъ сестеръ! Онѣ послѣ увидятъ это. Безумный, я думалъ, ѣхавши въ Россію: ну, хорошо, что я ѣду въ Россію: у меня уже начинаетъ простывать маленькая злость, такъ необходимая автору, противъ

того-сего, всякаго рода родныхъ плевелъ; теперь я обновленъ, и все это живъе предстанетъ моимъ глазамъ, —и вмъсто этого что я вывезъ? Все дурное изгладилось изъ моей памяти, даже прежнее, и вмъсто этого одно только прекрасное и чистое со мною, все, что удалось мнъ еще болъе узнать въ друзьяхъ моихъ, —и я въ моемъ болъзненномъ состоянии поминутно дълалъ упрекъ себъ: "И зачъмъ я ъздилъ въ Россію!" Теперь не могу глядъть ни на Колизей, ни на безсмертный куполъ, ни на воздухъ, ни на все. Глаза мои видятъ другое, мысль моя развлечена! она съ вами. Боже! какъ тяжело мнъ писать эти строки! Я не въ силахъ болъе.

Прощай. Боже, благослови тебя во всёхъ предпріятіяхъ и предоставь наконецъ тебё поле широкое, великое, безъ препятствій! Ты рожденъ и опредёленъ на большое плаванье. Я хотёль было наскоро переписать куски изъ Ревизора, исключенные прежде, и другіе передёланные, чтобы поскорёй хотя его издать и заплатить великодушному, какъ и ты, Сергёю Тимовеевичу Аксакову,—и этого не могъ сдёлать. Впрочемъ я соберу всё силы и, можетъ быть, на той же недёлё управлюсь съ этимъ. Я не имёю никакихъ извёстій изъ Петербурга. Напиши. Правда ли, что будто бы Жуковскій женится? Я не могу никакъ этому вёрить" 290)...

Письмо это разстрогало Погодина до глубины души, и онъ писалъ Гоголю: "Какъ я плачу! Виноватъ, прости меня! Признаюсь—я былъ огорченъ, я негодовалъ на тебя! Прости меня. Твоя несчастная наружность! О сердце человъческое! Ни Шекспиръ, ни Коцебу не знаютъ тебя! И знаютъ иногда, но чужое, а не свое. И теперь вообрази, я раскаяваюсь, скорблю о тебъ, негодую на себя, а все еще могу съ Петромъ воскликнуть: Впрую, Господи, помози моему невпрію! Человъкъ есть ложсь—какъ глубоко сказалъ это Павелъ. При такихъ явленіяхъ я убъждаюсь, что онъ искупленъ, убъждаюсь въ первородномъ гръхъ. Ну какъ объяснить иначе такія чужія, противныя впечатльнія! И это въ сторону! Успокойся, успокойся! О еслибъ ты мнъ предсталъ, сложа руки крестомъ!

Твои испытанія кончатся, только молись объ успокоеніи. Я вижу, тебъ надо путешествовать, чтобы привести въ ровность твой организмъ. Ъзди изъ конца въ конецъ и останавливайся по дорогъ въ городахъ на недълю-на двъ, и работай. Надъюсь прислать тебъ скоро на дорогу. У меня надежды много на журналъ. Теперь я успокою Лизу. Я послалъ къ тебѣ черезъ Кривцова ея подушку. Мы всѣ здоровы и больны только твоей бользнію. Больше писать теперь не могу. Цьлую, обнимаю тебя. Успокойся, ради Бога, успокойся. Все будеть хорошо. Богъ посылаеть испытанія " 291). Въ свою очередь сопутникъ Гоголя В. А. Пановъ писалъ С. Т. Аксакову: "Долженъ сказать вамъ, что знаю о состояніи, въ которомъ Гоголь находится съ выбзда своего изъ Россіи до сихъ поръ. Вообще мнѣ қажется, что онъ ошибался, если думаль, что ему стоить только вывхать за границу, чтобы возвратить деятельность и силы, которыя онъ боялся уже потерять. Хорошо, еслибы такъ. Но, къ несчастію, его разстройство не зависить отъ климата и мъста и не такъ легко поправляется. Теперь онъ тешить себя другою мыслію: онъ убъжденъ, что для поправленія своего здоровья ему необходимо сдёлать огромное путетествіе, жалбеть, что слишкомъ скоро прівхаль въ Римъ, и хотвль бы, чтобъ его теперь курьеромъ отправили въ Камчатку, разумфется, съ возвратомъ. Можетъ быть, цёлыя десять лётъ его жизни постепенно разстраивали его организацію, которая теперь въ ужасномъ разладъ. Его физическое состояніе действуеть конечно на силы душевныя; поэтому онъ имъ чрезвычайно дорожитъ, и поэтому онъ ужасно мнителенъ. Всѣ эти причины, дѣйствуя совокупно, приводять его иногда въ такое состояніе, въ которомъ онъ истинно несчастнъйшій человъкъ, и эти тяжкія минуты, въ которыя вы его видъли, мнъ кажется, были здъсь съ нимъ чаще, продолжительнъе, сильнъе, нежели въ Россіи. Когда мы съ нимъ въ Москвъ собирались въ дорогу, онъ говорилъ, что, какъ скоро мы переъдемъ за границу, онъ станетъ мнъ полезенъ, пріучая меня къ бережливости, разсчету, порядку.

Вышло совсёмъ наобороть: онъ быль точно также разсёянь, какъ и въ Москвъ. Однакожъ онъ чувствовалъ себя довольно хорошо. Въ Вънт его безпокоила только какая-то боль въ ногъ. Въ продолжение почти четырехъ недёль, которыя я тутъ съ нимъ пробылъ, я видълъ ясно, что онъ чъмъ-то занятъ. Хотя онъ и въ это время лечилъ себя, пилъ воды, прогуливался, но все еще ему оставалось свободное время, и онъ тогда перечитывалъ и переписывалъ свое огромное собраніе Малороссійскихъ пісенъ, собираль лоскутки, на которыхъ у него были записаны поговорки, замъчанія и проч. Разставаясь около половины іюня, мы назначили съёхаться въ Венеціи. Онъ хотель прівхать туда изъ Вены въ половине августа, а мнъ назначилъ послъднимъ срокомъ 1 сентября. Въъзжая въ Венецію 2 сентября, я дрожаль, боялся его уже не застать въ ней. Вмѣсто этого встрѣчаю его на площади св. Марка и узнаю, что мы съ противоположныхъ сторонъ въбхали въ одинъ и тотъ же часъ. Болѣзнь, отъ которой онъ думалъ умереть, задержала его въ Вѣнѣ. Къ счастію, съ нимъ былъ Боткинъ, братъ того, котораго знаетъ Константинъ Сергвевичь Аксаковъ \*). Этотъ истинно добрый человѣкъ ухаживаль за нимъ, какъ нянька. Онъ съ нимъ прівхаль сюда и живеть теперь со мной въ одномъ домѣ. Болѣзнь эта на долго разстроила Николая Васильевича, безъ того уже разстроеннаго. Она отвлекла его вниманіе отъ всего, и только въ Венеціи иногда проглядывали у него минуты спокойныя, въ которыя духъ его сколько-нибудь просвътляль ужасную мрачность его состоянія, большею частію по необходимости матеріальнаго. Какія мысли свётлыя онъ тогда высказываль, какое сознаніе самого себя! Но, прівхавши сюда, онъ уже, казалось, ничьмъ не быль занять, какъ только своимъ желудкомъ, поправленіемъ своего здоровья, а между тімь никто изъ насъ не могь събсть столько макаронь, сколько онь отпускаль иной разъ. Скучалъ, безпрестанно жаловался, что даже ничего не можетъ читать. Хотя я въ душт никогда не переставалъ быть

<sup>\*)</sup> Василія Петровича Боткина.

убъжденнымъ, что Гоголь непремънно пробудится съ новыми силами, но, признаюсь, миъ кажется я уже забываль видъть въ немъ Гоголя, какъ вдругъ въ одно утро, дней десять тому назадъ, онъ меня угостилъ началомъ новаго произведенія! Это будеть, какъ онъ мнѣ сказаль, трагедія. Планъ ея онъ задумаль еще въ Вѣнѣ, началь писать здѣсь. Дѣйствіе въ Малороссіи. Въ нѣсколькихъ сценахъ, которыя онъ уже написалъ и прочелъ мнъ, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько въ дъйствіи, сколько въ словахъ, теперь уже совершенство. О прочихъ судить нельзя: они должны еще обрисоваться въ самомъ дъйствіи. Главное лицо еще не обозначилось. Не повърите, съ какимъ торжествомъ я возвращался домой. Первою мыслію было писать къ вамъ " 292). Извѣстія о бользненномъ состояніи Гоголя крайне тревожили О. С. Аксакову, и она писала Погодину: "Письмо Гоголя меня такъ и покрыло туманомъ. Его надобно вытащить изъ Рима. Онъ самъ не понимаетъ, ему нуженъ родной воздухъ--Русскихъ, Московскихъ друзей, и онъ оживетъ, а тамъ онъ погибнетъ какъ Віельгорскій, какъ Станкевичъ 293).

Но вскорѣ Погодинъ получилъ успокоительное письмо отъ Гоголя: "Утѣшься!" писалъ онъ, "чудно милостивъ и великъ Богъ: я здоровъ, чувствую даже свѣжесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолженіемъ Мертвых душт... Многое совершилось во мнѣ въ немногое время; но я не въ силахъ теперь писать о томъ, не знаю по чему,—можетъ быть, по тому самому, по чему не въ силахъ былъ въ Москвѣ сказатъ тебѣ ничего такого, что бы оправдало меня передъ тобою во многомъ... О, ты долженъ знать, что тотъ, кто созданъ сколько-нибудъ творить въ глубинъ души, жить и дышать своими твореніями, тотъ долженъ быть страненъ во многомъ!.. Письмо твое утѣтительно. Благодарю тебя за него, растроганно, душевно благодарю! Я покоенъ. Свѣжій воздухъ и пріятный холодъ здѣшней зимы дѣйствуютъ на меня животворительно. Я такъ покоенъ, что даже не думаю вовсе о

томъ, что у меня ни конейки денегъ... Миѣ теперь все трынътрава " <sup>294</sup>).

## LIV.

По возвращении изъ чужихъ краевъ Погодинъ въ Москвѣ нашелъ своего преемника по каоедрѣ Всеобщей Исторіи—Тимооея Николаевича Грановскаго:

12 сентября 1839 года Грановскій началъ чтеніе своего псторическаго курса въ Московскомъ Университетъ. По свидътельству его біографа, "время, когда Грановскій вступилъ на каоедру, было во многомъ не похоже на теперешнее... Отсутствіе общественныхъ интересовъ сильнье сосредоточивало вниманіе образованнаго меньшинства на умственныхъ, литературныхъ и эстетическихъ интересахъ. Слово науки, умная или умълая статья въ журналь, удачная повъсть, поэтическое стихотвореніе были важнымъ, серьезнымъ явленіемъ для этой части Русскаго общества. При строгости цензуры, мысль, углубляясь въ самое себя, искала и находила себъ скромное, но достойное выраженіе, сильное собственной силой, безъ громкихъ фразъ, безъ задорнаго крика, безъ легкомысленной болтовни. Не всегда досказанная, затаенная, она влекла къ себъ не дерзостью, а искренностію". Тотъ же біографъ сообщаеть намь о впечатленіи, которое произвель Грановскій на своихъ слушателей. "Ръчь свою на каеедръ", пишетъ онъ, Грановскій начиналь, казалось, сь усиліемь надь самимь собою; тогда особенно былъ замътенъ природный недостатокъ его произношенія, что-то похожее на шепелявость. Недостатокъ этоть однакожь скоро исчезаль, когда, одушевляясь, онъ овладъвалъ предметомъ ръчи, и она дълалась вполнъ свободною и живою. Голось его звучаль тономъ задушевности, тономъ, какимъ не высказывается только одно знаніе, но говоритъ убъжденіе. Слушателю, записывающему слово въ слово чтеніе преподавателя, посл'ь, когда онъ перечитывалъ его, могло ка-\_ заться, что онъ что-то пропустиль, чего-то не записаль изъ слышаннаго, потому что тонъ и общее впечатлѣніе чтепія оставались неуловимыми для его пера. Неотразимо подчинялся также слушатель не только впечатлѣнію изящнаго слова, тона, но и самаго благороднаго образа учителя. Его выразительное лицо, большіе, задумчивые глаза, засвѣчивающіеся порой изъподъ густыхъ сросшихся бровей какимъ-то глубокимъ блескомъ, вьющіеся черные волосы, грустная улыбка, все было въ немъ изящно, привлекательно; на всемъ существѣ его была печать душевной чистоты, нравственнаго достоинства, вызывающихъ симпатію и довѣренность. Въ воспоминаніяхъ слушателей Грановскаго, оставившихъ университетскія скамьи, послѣ многихъ лѣтъ, его чтенія и учечіе нераздѣльно сливались съ живымъ воспоминаніемъ самого лица учителя 295).

Во время отсутствія Погодина, Московскій Университетъ обогатился многими новыми профессорами, и онъ писалъ Шевыреву: "Въ Университетъ много новыхъ профессоровъ: Даниловичъ, знатокъ Польской и Литовской Исторіи, отличный профессоръ; Меньшиковъ-эллинистъ; Грановскій и Лешковъ, которыхъ ты знаешь; Спасскій — физикъ и Варвинскій — медикъ. Обо всёхъ слышалъ отзывы очень хорошіе, нёкоторыхъ самъ слышалъ: Грановскаго и Лешкова" <sup>296</sup>). Но вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ писалъ Максимовичу: "Университетъ нашъ комплектенъ, а все недостаетъ чего-то Московскаго у этихъ новыхъ, впрочемъ хорошихъ людей " 297). Всматриваясь ближе въ новое направленіе, которое принесли съ собою въ Университетъ новые профессора, Погодинъ писалъ Шевыреву: "Университетъ нашъ идетъ очень хорошо. Я не думаю, чтобъ въ какомъ-нибудь другомъ было столько заботы о лекціяхъ, какъ у насъ. Умственное образованіе идетъ хорошо; но нравственное, нравственное, я говорю не объ полицейскомъ, —дъйствіе на сердце не въ виду ни у кого, и долго еще не будетъ. Семинаристы могутъ выучиться и выучить многому, но не гуманистикъ".

Въ лицѣ Грановскаго такъ называемые западники пріобрѣли могущественнаго союзника, и около него сплотился кружокъ людей грядущихъ сороковых годовт. Это вполнѣ созна-

вали и Словенофилы, и старъйшій изъ нихъ Хомяковъ писалъ Ю. О. Самарину: "Досадно, когда видишь, что Загоскинъ, хоть онъ и славный человъкъ, за насъ, а Грановскій противъ насъ: чувствуешь, что съ нами заодно только инстинктъ, ибо Загоскинъ выраженіе инстинкта, а умъ и мысль съ нами мириться не хотятъ" <sup>298</sup>). Погодинъ же, чувствуя напоръ новыхъ силъ, съ грустью писалъ своему товарищу и другу Максимовичу: "Что съ тобой сдълалось, старый товарищъ? Вотъ какъ—и мы уже склоняемся къ землъ!

#### Чредой проходять покольныя.

Благо тому, кто жиль не даромь. Ты работаль на своемь вѣку, или какъ говорить Ломоносовъ: "Я не тужу о смерти, пожиль, потерпѣль, и знаю, что обо мнѣ дѣти отечества пожалѣютъ " <sup>299</sup>).

Но дойдя въ своемъ повъствованіи до, такъ сказать, преддверія сороковых годовг, мы находимъ умъстнымъ повторить слова А. Д. Галахова: "Извъстно", пишетъ онъ, "какое почетное значеніе въ Исторіи Московскаго Университета отдается періоду попечительства графа С. Г. Строганова. Выраженія: сороковые годы, люди сороковых годовг сдълались особеннымъ почетомъ, своего рода похвальнымъ аттестатомъ. Но отдавая должное этой эпохъ, не слъдуетъ забывать ея предшественниковъ—двадцатые и тридцатые годы" 300).

Начало новой эпохи, 1840-й годь, ознаменовань цёлымъ рядомъ гробовъ наставниковъ и питомцевъ Московскаго Университета. 22 февраля скончался Алексей Леонтьевичъ Ловецкій. 4 марта — любимый ученикъ знаменитаго Лодера Петръ Петровичъ Эйнбродтъ и наконецъ 3 апрёля скончался Михаилъ Григорьевичъ Павловъ. Эти утраты произвели тяжкое впечатлёніе на товарищей и учениковъ почившихъ "Я слышалъ здёсь", писалъ изъ Флоренціи Шевыревъ Погодину, "о смерти профессора Павлова. Не знаю, правда ли? Жаль его. Онъ все-таки намъ сочувствовалъ. Что же это такой моръ на пашихъ? Страшно"! "Какъ, братецъ", писалъ

Надеждинъ Погодину, "поразила насъ въсть о кончинъ М. Г. Павлова: мнъ очень пріятно то горячее участіє, которое ты принимаеть въ его семействъ. Покойникъ этого истинно стоилъ. Sit ei terra levis". Кончина Павлова очень огорчила и Д. М. Княжевича, который писалъ Погодину: "Смерть Павлова поразила и насъ несказанно. Я все ждалъ отъ него писемъ, наконецъ написалъ къ нему выговоръ и получилъ въ отвътъ, что отвъта въздъщнемъ свътъ уже не будетъ".

Когда же эти прискорбныя извѣстія достигли издателя Отечественных Записок А. А. Краевскаго, то онъ писалъ будущему издателю Москвитянина: "Сейчасъ получиль извѣстіе о смерти М. Г. Павлова. Что это за чума пала на Университетъ? Ловецкій, Эйнбродтъ, Павловъ!.." 301)

Самъ же Погодинъ погрузился въ это время въ чтеніе Апокалипсиса, и казалось ему, что время "близко"; думалъ часто "о суетѣ занятій, единое же есть на потребу. Какіе бѣдные результаты получаемъ мы послѣ усиленныхъ трудовъ! Стучится мысль, что конецъ близокъ" 302).

Вслѣдъ за профессорами отошли въ вѣчность нѣкоторые изъ лучшихъ представителей молодого университетскаго поколѣнія.

Въ май 1840 года Сергыя Михайловича Строева полуживымъ привезли въ Москву, и вскорь, 21 мая, "тихо уснулъ онъ навсегда". Извысте о присуждени ему Демидовской преміи за Описаніе памятниковъ Словено-Русской литературы, хранящихся въ публичныхъ библіотекахъ Германіи и Франціи, дошло въ Москву наканунь его кончины. За нимъ посльдоваль, по выраженію Погодина, какъ искупительная эксертва Николай Владиміровичъ Станкевичъ. За нысколько мысяцевъ до смерти, находясь въ Римь, Станкевичъ писалъ Фроловимъ: "Вчера узналъ я,что сюда прівхаль Шевыревъ. Правда ли, что вы ужасно какъ занимались Философіей Гегеля въ Берлинг?" спросила меня одна дама, получившая это свыдыніе отъ Шевырева. Онъ желаль очень видыть меня и не понималь, какъ я, такой хорошій человыкъ, могь отдаться Философіи Гегеля, подраз-

умѣвается, сдѣлаться негодяемъ. Это совстит фальшивое направленіе, говорилъ онъ, особенно въ Россіи. — Я готовъ быль навѣстить Шевырева, но еще не знаю: все это раздосадовало меня какъ нельзя больше. И еще досадуетъ меня то, что кто-нибудь станетъ передъ нимъ защищать Философію, и они пойдутъ, и пойдутъ, и кончится тѣмъ, что добрый нашъ профессоръ сознаетъ свое достоинство больше, чѣмъ прежде"... Тѣмъ не менѣе Станкевичъ исполнилъ долгъ вѣжливости предъ своимъ профессоромъ и объ этомъ писалъ Фроловымъ: "Шевыреву я оставилъ мою карточку съ адресомъ, не заставъ его дома. У меня онъ еще не былъ, слѣдственно мы иначе съ нимъ не увидимся, какъ развѣ гдѣ-нибудъ случайно". Эти визитныя недоразумѣнія вскорѣ разрѣшились. Станкевичъ былъ у Шевырева и свое посѣщеніе описалъ Фроловымъ.

"На дняхъ", писалъ онъ, "былъ я у Шевырева. Онъ принимаеть большое участіе во мнь, даваль мнь много совьтовь на счеть моей зимовки въ Италіи и занятій. Я быль ему очень благодарень, хотя не всегда согласень съ нимъ. Философія не была пройдена молчаніемъ. Онъ разсказываль коечто о Баадера: баадерскія понятія о Гегела и философскія понятія: вообще все это дико, дико, не смотря на уваженіе, которымъ пользуется Баадеръ. Разсказывая мнѣ иныя примѣчательныя мнінія философовъ, которыхъ ему случалось узнать, онъ наконецъ заключилъ: Ну, да вамг, я знаю, это должно казаться побрякушками! Я думаю это сказано было отъ души". Въ другомъ своемъ письмѣ (отъ 7 апрѣля) Станкевичъ писалъ: "Шевыревъ объщалъ написать обо мнъ Баадеру и совътовалъ явиться къ нему въ Мюнхенъ. Онъ просилъ меня также быть терпѣливымъ въ его выходкахъ противъ Гегеля, котораго онъ не любить. Впрочеми эта снисходительность совстми ва вашеми характерт прибавиль онь Аза м сяць до своей смерти Станкевичъ писалъ Фроловымъ: "Шевыревъ помъстилъ въ Журналь Министерства статью, въ которой говорить, что въ Гегелевской Философіи нътъ Бога! Иванъ Киржевскій, который вовсе не поклонникъ Гегеля, взбесился на эту статью". Самъ же Шевыревъ съ грустью писалъ Погодину изъ Рима: "Станкевичъ здѣсь и бѣдный очень боленъ: у него горловая чахотка. Едва ли онъ ее вынесетъ. Лечитъ его пруссакъ, докторъ Папы и послалъ его въ Альбано, въ окрестности Рима. Очень жаль его". Не задолго до кончины, умирающій Станкевичъ писалъ своимъ друзьямъ изъ Рима: "Вчера и третьяго дня взглянулъ на Петра, Пантеонъ и Колизей, —и я благословилъ небо, которое хочетъ, чтобъ образъ Рима дружески покоился въ душѣ моей". Съ подобными чувствами Станкевичъ переселился въ вѣчность въ ночь съ 24 на 25 іюня 1840 г., въ сорока миляхъ отъ Генуи, въ городкѣ Но́ви, прославленномъ побѣдой Суворова. Свидѣтелемъ кончины былъ его пріятель А. П. Ефремовъ. Тѣло Станкевича перевезли въ Россію къ роднымъ и погребли въ Воронежскомъ его селѣ Удеревкѣ, гдѣ онъ и родился зоз).

Товарищь Станкевича и Строева, Бодянскій, съ одра тяжкой бользни, изъ чужбины, писаль Погодину: "Неужели всв эти, Павловь, Ловецкій и Эйнбродть умерли? Что это за черная смерть на нашу братію! По крайней мѣрѣ они жили и служили, что могли сдѣлать сдѣлали; лучшаго едва ли можно было отъ нихъ ожидать и требовать. Но если молодежь, кипящая нетерпѣніемъ дѣйствовать, при самомъ входѣ на ристалище, вдругъ оттолкнутая невидимой и невѣдомой ей силой, или опустилась ужъ въ гробъ подобно Сергѣю Строеву, или скоро готова спуститься въ него подобно Станкевичу и мнѣ, если молодежь гибнетъ въ цвѣтѣ лѣтъ своихъ безъ малѣй-шаго плода, право какъ-то горько и тяжело на сердцѣ" зоч).

Кончина Станкевича какъ громомъ поразила молодого, только-что выступавшаго на поприще, Грановскаго. "Являюсь на экзамены", писалъ онъ своимъ сестрамъ, "вижусь со многими людьми, и кажусь совершенно спокойнымъ. Не знаю, отъ чего происходитъ это. Я желалъ бы плакать, невозможно! Богъ отказываетъ мнѣ въ слезахъ. И какъ разсказать вамъ, что я теряю въ немъ? Половина, лучшая, благороднѣйшая часть меня самого сошла въ могилу... Всѣ, кому посчастли-

вилось сближаться съ нимъ, признавали его превосходство и никто не былъ униженъ имъ... Молитесь за меня, мои добрые друзья " <sup>305</sup>). "Смерть Станкевича", писалъ нѣсколько лѣтъ спустя Бѣлинскій Боткину, "поразила меня сухо, мертво, по еслибы ты зналъ, какъ это сухое страданіе тяжело! "

Многіе пожалѣли и о С. М. Строевѣ. "Жаль Строева", писалъ Сербиновичъ Погодину, "пожилъ бы, и исправился бы, а способности имѣлъ прекрасныя". Не менѣе Сербиновича пожалѣлъ о Строевѣ и питомецъ Погодина И. Е. Бецкій, который писалъ своему воспитателю: "Вы вѣрно слышали о Строевѣ. Хотѣлъ бы знать, како онъ умеръ. Эта потеря для меня велика" 306).

Погодинъ, забывъ свои личные счеты съ Строевымъ, почтилъ память его, а равно и товарища его Станкевича слъдующимъ задушевнымъ словомъ участія. "Въ 1835 году въ торжественномъ собраніи Московскаго Университета", писалъ Погодинъ, "говоря рѣчь объ ученомъ сословіи, я сказалъ въ обращеніи своемъ къ студентамъ: Я вижу между вами нѣкоторыхъ, надъленныхъ особенными способностями, запечатлънныхъ высшею печатью. И къ нимъ обращусь теперь исключительно: о, сохраните навсегда это чистое пламя, которое горить теперь въ груди вашей..., посвятите себя ученому званію, и вы принесете честь Русскому имени. Я почту себя счастливымъ, если не обманулся въ своей надеждѣ, и этими словами предрекъ вамъ успѣхъ и славу. Я имѣлъ въ виду въ особенности Станкевича, Сергъя Строева, Бодянскаго. Слова мои оказались отчасти предсказаніемъ, всѣ трое начали блистательно ученое поприще, но шли по оному недолго: умеръ Станкевичь, умерь Сергий Строевь, Бодянскій другой годь лежить на одръ тяжкой бользни, который едва было не сдълался одромъ смерти.

Станкевичъ, надежда науки, надежда Отечества, предался Философіи и въ два года пріобрѣлъ такія познанія, что знаменитые Берлинскіе профессоры поклонялись его свѣтлой и

ясной головѣ, его блистательнымъ способностямъ. Злая чахотка низвела его въ Генуѣ въ могилу.

Сергъй Строевъ занимался Русскою Исторіею и выступилъ прежде всего противъ меня, разбирая мои разсужденія о Несторф. Молодому человѣку хотѣлось пріобрѣсти скорѣе извѣстность, а возражать, отрицать, предлагать сомнине, гораздо легче, нежели утверждать, или имъть свое мнъніе, и онъ написалъ нъсколько статей, въ коихъ, кромѣ двухъ, трехъ неприличныхъ выходокъ, показалъ свои діалектическія способности, живость ума, познаніе языка; правое дёло нельзя почти было запутывать лукавъе, ловчъе, фектовать на словахъ искуснъе. Я былъ увъренъ, однакоже, что занявшись пристальнъе и не полагаясь на пристрастныя... слова учителя Каченовскаго, котораго быль эхомъ, онъ увидить истину и сознается въ своихъ заблужденіяхъ, сколько то позволить самолюбіе. Такъ и случилось, какъ я имълъ честь слышать отъ самого господина Министра, который, отыскивая вездѣ людей способныхъ, помѣстиль молодого Строева въ Археографическую Коммиссію. Я снова начинаю учиться--говориль ему юноша. Въ 1837 и 1838 годахъ молодой Строевъ отправился въ чужіе края и сдѣлалъ описаніе Словенскихъ рукописей, которыя теперь изданы братомъ его П. М. Строевымъ; авторъ скончался злой чахоткою въ Москвъ, на двадцать пятом году отъ роду... Поблагодаримъ покойнаго за эту почтенную работу... и помня что молодому ученому не было еще двадцати пяти лѣтъ отъ роду, извинимъ некоторыя поспешныя заключенія, некоторыя неточныя извъстія и невърные снимки или выписки " 307).

### LV.

Оплакавши кончину профессоровъ и лучшихъ представителей молодого университетскаго поколѣнія, пожалѣемъ объ удаленіи изъ Московскаго Университета стараго друга Погодина, почтеннаго Алексѣя Михайловича Кубарева. Это удаленіе очень огорчило и Погодина:

Причина этого удаленія намъ неизв'єстна. Запись, сд'єланная Погодинымъ въ своемъ Дневники, даетъ неопредвленное объ этомъ понятіе. Тамъ мы читаемъ: "Совътовалъ Кубареву написать письмо къ Строганову. Молодые профессоры, кажется, кознодъйствують. Кубаревъ навърное обвинялся въ взяткахъ". Личное объяснение Погодина съ графомъ С. Г. Строгановымъ не помогло Кубареву. Объ этомъ Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникт слъдующее: "У Строганова до 5 часа, объ его образѣ дѣйствія, Кубаревѣ. Мы вт непріятномт отношеніш кт Каченовскому. Сказалъ ему (т.-е. Строганову) просто, что я его не понимаю, и что онъ часто поступаетъ дурно. Досадоваль на себя цёлый вечерь, зачёмь говориль ему такъ искренно. Онъ впрочемъ разсыпается въ комплиментахъ, жметъ руку, увъряетъ въ любви и уваженіи, изъкоихъ впрочемъ не шубу шить". Посл'я того Погодинъ об'ядалъ у Кубарева и думалъ, не повредиль ли онь ему ходатайствомь предъ графомъ Строгановымъ.

Какъ бы то ни было, Кубаревъ оставилъ свою службу въ Московскомъ Университетъ и свою ученую дъятельность перенесъ въ Императорское Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ, гдѣ, слѣдуя по стопамъ знаменитаго наставника своего, покойнаго Романа Өедоровича Тимковскаго, углубился въ изученіе Нестора и Патерика Печерскаго и только въ интимныхъ своихъ бесѣдахъ съ Погодинымъ толковалъ объ Университетъ, о Строгановъ, и смотря на Исторію Тьери, онъ съ ядовитостью сказалъ: "а у наст не позволяютт и Патерика напечатато". На что Погодинъ отвътилъ: "И правда!" 308).

Когда о несчастіи, постигшемъ Кубарева, узналъ Бодянскій, то писалъ Погодину: "И Алексѣй Михайловичъ Кубаревъ окончилъ свое университетское теченіе! Да что онъ кому сдѣлалъ злаго! Вѣрно ужъ ему было не подъ силу долѣе бороться съ тристаты и легіоны нашихъ доморощенныхъ Шеллинговъ, Нибуровъ, со клевреты. Благо сдѣлалъ! От злаго, говорятъ мои земляки, полы връжст да втикай!" А за приписку Кубарева къ письму Погодина Бодянскій выразилъ ему свои горячія

чувства: "Почтеннѣйшаго добраго и милаго А. М. Кубарева поблагодарите отъ меня, какъ только можете больше и лучше, за его память обо мнѣ на чужбинѣ. Его десятистрочная приписка къ вашему письму дороже для меня самыхъ длинныхъ разглагольствій и краснобайствъ иныхъ такъ-называемыхъ друвей. Прошу васъ поцѣловать его за меня горячо и крѣпко какъ человѣка, котораго я душевно уважалъ, почиталъ и любилъ, какъ человѣка, въ немъ же лети нъсть 309).

Между тымь на ректорскомы креслы все еще возсыдаль престарылый М. Т. Каченовскій, кы которому молодое покольніе профессоровы питало сочувствіе. "Между профессорами", писалы Грановскій своему покойному другу Станкевичу, "я, разумыется, сошелся ближе всего сы молодыми, особенно сы Рыдкинымы и Крюковымы. Сы этими двумя дружены, сы прочими хорошы... Изы стариковы мны болые всего понравились Каченовскій и Перевощиковы. Сы Давыдовымы, Погодинымы и пр. на тонкой галантерейности" з10).

Между тёмъ старинная вражда Погодина съ Каченовскимъ не только не ослабъвала, но еще болѣе и болѣе усиливалась. Когда Рѣдкинъ предложилъ сдѣлать обѣдъ въ честь Каченовскаго, то Погодинъ отвѣчалъ ему: "что далъ бы грошъ, но онъ и гроша не стоитъ, и что такое намѣреніе считаетъ верхомъ нодлости и глупости университетскаго корпуса, что почтетъ за особенную честь себѣ показать ясно начальству, студентамъ и публикѣ свое мнѣніе". Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ занисалъ въ своемъ Днеоникю: "Смѣялись съ Шевыревымъ на тему Гегеля: что дъйствительный статскій совѣтникъ, но неразуменъ. Потомъ смѣялись съ Давыдовымъ нѣмецкимъ privatissime, кои заводятъ Нѣмцы, прокладывая дорогу нѣкоторымъ Русскимъ, и обманывая кругомъ слѣпого попечителя, который считаетъ себя зрячимъ" зіі).

Въ началѣ апрѣля 1840 г., Грановскій закончилъ чтеніе курса Средней Исторіи. "Прошедшую субботу", писалъ онъ, "я кончилъ свои лекціи и простился со студентами, которые

должны оставить университеть въ мав. Я приготовиль письменно нъсколько словъ, съ которыми хотълъ обратиться къ нимъ, какъ съ исключительною ръчью, по когда надо было произнести ихъ, я не въ состояніи быль говорить, и на этотъ разъ не отъ робости, а отъ душевнаго волненія, преодол'ять которое я быль не въ силахъ. Я поблагодариль за вниманіе, съ которымъ они относились къ моимъ лекціямъ, поклонился и ушелъ. Я знаю почти всъхъ студентовъ этого курса, и миъ было больно разставаться съ ними навсегда. Опи въ свою очередь были также растроганы. Мнт говорили, что у иныхъ изъ нихъ были слезы на глазахъ. Нѣсколько изъ студентовъ пришли благодарить меня "за наслажденіе, доставленное имъ моимъ курсомъ". Потомъ они приглашали меня на объдъ, который будеть у нихъ. Я долженъ быль отказаться, потому что правительство не любить собраній такого рода; но об'ядь состоится безъ меня и будетъ провозглашенъ тостъ за мое здоровье. Я быль вполнъ счастливь, принимая эти выраженія любви, сторицею вознаградившія меня за всѣ непріятности, которыя я испыталь и могу еще испытать. Лучшей награды не можеть быть для меня " 312)...

Но если Грановскій возбуждаль такое, вполнѣ заслуженное, сочувствіе своихь слушателей, то и Погодинъ не лишень быль этого счастія. Въ доказательство приведемъ слѣдующія строки къ нему почтеннаго И. Я. Горлова: "Вы пользовались нераздѣльною любовію своихъ учениковъ, которая была далека и отъ Сандунова, не смотря на его юродливость и ослѣпительный цинизмъ, и отъ древле-ученаго, но слишкомъ подавленнаго матеріею Цвѣтаева, и отъ... Будьте увѣрены, что если вы можете опираться, то именно на насъ изъ молодого поколѣнія, которые сами полны одушевленія, и которые болѣе, чѣмъ кто бы то ни было, могутъ оцѣнить энтузіазмъ и безкорыстную преданность наукѣ". Въ оправданіе этихъ строкъ И. Я. Горлова, мы можемъ привести нижеслѣдующія строки Виктора Ивановича Григоровича, не бывшаго даже ученикомъ Погодина, но по стопамъ Бодянскаго, Прейса и Срезневскаго

быль однимь "изъ первыхъ насадителей Словеновъдънія" въ нашемъ Отечествъ. "Вчера я былъ изумленъ", пишетъ Григоровичь Погодину, "самымъ пріятнымъ образомъ. Профессоръ Горловъ вручилъ мнѣ пакетъ съ книгами, доставленными вами, милостивый государь. Въ моемъ положеніи такая неожиданная благодать принадлежить къ случаямъ, легко увлекающимъ къ суевърію. Я готовъ быль, вмъстъ съ фаталистами, благодарить судьбу, ниспославшую среди глухой пустыни оставленному путнику животворную манну, если бы не извъстная ревность ваша, подарившая ученому міру столько полезныхъ твореній, не вразумила меня и эту неожиданность причислить къ весьма обыкновеннымъ явленіямъ, которыми вы, милостивый государь, не въ первый и конечно не въ последній разъ заставляете признавать вашу полезную деятельность на поприщ'в ученомъ. Уважая въ вашихъ трудахъ ръдкую и полезную ученость и, какъ любитель Словени, движимый чувствомъ признательности къ вамъ, воспитавшему эту любовь къ прекрасному Словенскому міру, я съ лестнымъ самоувъреніемъ могу теперь засвидътельствовать, что вы не любите довольствоваться одними лишь обыкновенными средствами поощренія. Я могу смёло сказать, что вы, милостивый государь, поощряете и дёломъ, и словомъ. Пріятныя и полезныя книги, которыя вамъ угодно было прислать мнѣ, частію удержу у себя, частію постараюсь сообщить молодымъ Словенофиламъ, которымъ всякая Чешская книга, при настоящей ръдкости ихъ, кажется кладомъ и дивомъ".

Къ Погодину безпрепятственно также обращались съ своими нуждами и тѣ изъ его учениковъ, коихъ судьба забросила въ уѣздные города нашего Отечества. Такъ изъ Елатьмы, Савиничъ, писалъ ему: "Бывъ студентомъ, я имѣлъ счастіе неоднократно пользоваться благосклоннымъ вниманіемъ и покровительствомъ вашимъ, незабвенный наставникъ мой, и милостиво ободрявшемъ слабыя начинанія мои въ литературѣ... Нынѣ осмѣливаюсь повергнуть на ваше разсмотрѣніе состав-

ленный мною Польско-Русскій словарь и отъ вашего покровительства и содъйствія ожидать успъха моему труду <sup>« 313</sup>).

Въ это время А. Н. Поповъ и К. Д. Кавелинъ держали экзаменъ на ученую степень. Погодинъ присутствовалъ на экзаменъ и такъ отозвался о нихъ: "Они ребята хорошіе, особенно первый, но шарлатанства много".

5 іюля 1840 г. вернулся въ Москву изъ чужихъ краевъ С. П. Шевыревъ, и по открытіи имъ курса Погодинъ посѣтилъ его лекцію. Не смотря на дружбу, онъ замѣтилъ, что Шевыревъ переходитъ "въ напыщенное и слѣдовательно смѣшное". Вскорѣ послѣ этой лекціи у Шевырева былъ вечеръ, на которомъ былъ и Погодинъ. По поводу этого вечера, Погодинъ отмѣтилъ въ своемъ Дневниктъ: "Вечеръ у Шевырева. Шарлатанъ французъ Перо, за которымъ очень глупо ухаживаютъ. Съ прискорбіемъ былъ свидѣтелемъ радикальнаго невѣжества молодыхъ нашихъ ученыхъ о Русской Исторіи".

Самъ Грановскій, не смотря на разность убѣжденій, перешель изъ *тонкой галантерейности* въ болѣе простыя и даже дружескія отношенія къ Погодину и изливаль ему свою скорбь о потерѣ друга Станкевича 314).

## LVI.

По мъръ отдаленія отъ графа Строганова, Погодинъ сближался съ Уваровымъ. Въ Автобіографической Запискъ своей Погодинъ наконецъ торжественно заявляеть: "Сблизился съ Уваровымъ и очень тъсно" 315). По возвращеніи Погодина изъ Петербурга, Уваровъ писалъ ему: "Благодарю васъ за письмо ваше отъ 27 февраля. Въ немъ узнаю отголосокъ вашего сочувствія. Я не скрывалъ отъ васъ, какъ и отъ всякаго русскаго, разумъется мыслящаго, затрудненій и борьбы, сопряженныхъ съ моимъ призваніемъ; не скрывалъ и не буду скрывать, что въ минуты усталости собственное самоотверженіе не всегда является въ видъ успъха; но, уступая этому чувству, не уступлю никакому внъшнему препятствію и буду до конца

идти своимъ путемъ. Мнѣ пріятно видѣть въ вашихъ строкахъ что-то идущее непосредственно из человъку мимо званія" 316).

Въ іюнъ 1840 г. Уваровъ посътилъ Москву. И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "И я, какъ вы, сегодня (3 іюня) сижу дома, а слышу, что Министръ нашъ пріъхалъ. Гдѣ остановился и когда принимаетъ, не знаю". Въ письмѣ же отъ 15 іюня И. И. Давыдовъ писалъ Ногодину: "Прямо ступайте къ Министру, а я туда же пріъду въ исходѣ 11-го. Тамъ вмъстъ потолкуемъ объ общемъ дълъ. Возродить и оживить общество необходимо. Просвъщенный и благонамъренный Начальникъ готовъ все сдълать" зато).

Вскоръ Уваровъ ужхалъ въ свое Поръчье и пригласилъ туда Погодина, И. И. Давыдова и кандидата Философіи Берлинскаго Университета Ариста Аристовича Куника, о которомъ скажемъ ниже. Объ этомъ посещени именія своего Министра И. И. Давыдовъ оставилъ намъ любопытное описаніе, въ которомъ истощилъ свое красноръче. "Въ тридцати пяти верстахъ, на съверозападъ, отъ Можайска", повъствуетъ И. И. Давыдовъ, "недалеко отъ славнаго Бородина, при устъв Иночи, вливающейся въ Москву-рѣку, лежитъ село Порѣчье, принадлежащее его высокопревосходительству, г. Министру Народнаго Просв'ященія, Сергію Семеновичу Уварову. Во всей волости душъ тысячи полторы, а земли съ строевымъ лѣсомъ тысячь двінадцать десятинь. Послі Можайска, нікогда древняго удёла Князей Можайскихъ, а теперь небогатаго уёзднаго города, въ которомъ съ небольшимъ иять сотъ домовъ и тысячи двъ съ половиною жителей, проъзжая бъдныя и нечистыя деревушки, радуешься словно роскошному оазису, когда приближаешься къ Порфчью. Церковь, великолфпный господскій домъ съ флигелями, расположенный на возвышенномъ холмѣ и гордо красующійся въ свѣтлой Иночѣ, нѣсколько громадныхъ каменныхъ зданій сукопной фабрики, павиліоны, проглядывающіе изъ густаго парка, красиво обстроенное село, гдъ встръчаешь веселыхъ и опрятно одътыхъ крестьянъ, вокругь обширный, старинный лѣсь—все это издали поражаеть путешественника, мирить его съ прелестями сѣверной природы и манить къ тихимъ наслажденіямъ. Сюда Русскій вельможа, владѣлецъ Порѣчья, пріѣзжаеть лѣтомъ для кратковременнаго отдохновенія отъ трудовъ государственныхъ.

Представьте огромное, въ два яруса каменное зданіе, съ каменными же флигелями, съ двухъ сторонъ обнесенное Іоническими колоннами, съ красивымъ бельведеромъ, господствующее надъ всвии окрестностями, селами, деревнями, рощами, слѣва и справа опушенное паркомъ и, какъ голубою лентою, опоясанное Иночею: это господскій домъ села Портиня, который быль бы красавцемь-домомь на лучшей улицѣ Московской! Внутреннее расположение его совершенно выражаетъ мысль хозяина, съ какою онъ пересоздалъ Поръчье: онъ хотълъ имъть въ немъ обитель науки и искусства и пристань отъ житейскихъ треволненій. Здісь вы не найдете бальныхъ залъ, обыкновенно занимающихъ большую половину домовъ, совершенно безполезныхъ въ сельскомъ отдохновеніи; но весь домъ представляетъ превосходный кабинетъ съ библіотекою: это по-истинъ обитель науки и искусства. Безъ сомнънія, вы полюбуетесь и гостиными, и диванными, и столовыми въ верхнемъ и нижнемъ ярусѣ; вы найдете вверху и внизу роскошное пом'вщеніе для барскаго семейства; по въ средин'в дома, вверху, подъ свътлымъ бельведеромъ, главная залакабинеть, соединенный съ тремя другими залами, крестообразно расположенными, въ которыхъ помъщена библіотека... Поричье-не Италіанская вилла, назначенная для разныхъ забавъ и сельскихъ наслажденій подъ роскошнымъ голубымъ небомъ: скорве это зданіе походить на замки Англійскихъ лордовъ, каковы замки герцоговъ: Веллингтона, Нортумберланда, Марльборуга, Бердфорда, маркиза Стаффорда, лорда Спенсера и другихъ. Тамъ также каждое зданіе выражаетъ мысль и господствующее занятіе хозяина. Изъ Московскихъ окрестностей прекрасно село Влахернское, принадлежащее единственному въ наше время Русскому барину, во всей силъ

этого слова, гостепріимному любимцу Москвы. Но тутъ скудна природа, и всё прелести приданы этому мёсту искусствомъ и милліонами. То же самое можно сказать и о Кускове, и Останкине, куда нёкогда стекалась вся Москва. Лишь только Кунцово и Архангельское могутъ равняться съ Поречьемъ въживописности мёстоположенія; но Поречье обширне, громадне, привольне. Отъ того владелець предпочель его всёмъ помёстьямъ своимъ, и Пензенскимъ, где течетъ Инсара, и Саратовскимъ, на берегахъ Волги и Хопра, и Муромскому, по извёстности своей народному, селу Карачарову, омываемому Окою.

Путешественники съ восхищеніемъ описывають намъ Монпелье, Гейдельбергъ, прелестные виды Швейцаріи, Тиволи; но развѣ на святой Руси нельзя наслаждаться природою, если только мы умѣемъ пользоваться благими дарами ея, какъ воспользовался просвѣщенный владѣлецъ Порѣчья?

Какія-жъ, спросять любители городскихъ увеселеній, пріятности, хотя и въ прекрасномъ, но отдаленномъ отъ столицы помѣстьѣ? Безъ сомнѣнія, въ наше время уже не бываетъ въ сельскомъ уединеніи шумныхъ сборищъ прошлаго столѣтія, ни кулачнаго боя, ни псовой охоты: но кто жъ изъ образованныхъ людей и пожелаетъ такого провожденія времени? Лишь только графъ Нулинъ восхищается тѣмъ, что:

Исари въ охотничьихъ уборахъ Чёмъ свётъ ужъ начконихъ сидять; Борзыя прыгають на сворахъ...

Гдѣ жъ можемъ мы углубиться въ изученіе самихъ себя и людей, насъ окружающихъ, гдѣ можемъ настроить душу нашу согласно со всею природою? Тамъ, гдѣ шепотъ густого лѣса, раскаты грома и свистъ порывистыхъ вѣтровъ становятся для насъ вразумительнѣе; тамъ, гдѣ прекрасная долина разстилается среди холмовъ и пригорковъ, или гдѣ въ ровной съ берегами рѣкѣ глядятся деревья и небесная лазурь—гдѣ въ ясный день, въ густой тѣни душистой липы или развѣсистаго тополя, сидишь вдвоемъ съ любимымъ

писателемъ, и только слышишь щебетанье птичекъ, шелестъ листьевъ, журчанье рѣки, и какой-то особенный говоръ безлюдной природы! Тамъ-то пробуждаются въ глубинѣ сердца сладостные порывы ко всему истинному, благому и изящному, духъ исполняется Божіимъ всемогуществомъ и благостью, душа очищается, возвышается, наслаждается самодовольствомъ.

Все въ душу томное уныніе вселяеть; Какъ будто здёсь она изъ гроба важный гласъ Давно минувшаго внимаетъ" 318).

Не долго Погодину и его товарищамъ пришлось наслаждаться этимъ прекраснымъ уединеніемъ. 24 іюля 1840 года Уваровъ уже писалъ Погодину изъ Петербурга: "Скажите отъменя поклонъ И. И. Давыдову и Кунику; вамъ и имъ обязанъ я за пріятныя минуты, проведенныя въ Порѣчьѣ. Это оазист въ шумной моей жизни. Въ началѣ будущаго мѣсяца буду на берегахъ Вислы".

Въ началъ августа 1840 г. открылся Варшавскій учебный округъ. Уваровъ "по дёламъ службы" отправился въ Варшаву, гдв "имвлъ счастіе представлять Государю Польское юношество съ новыми надеждами и въ новомъ видъ". Но и на берегахъ Вислы Уваровъ не забывалъ любезнаго своего Порвчья. "Истекающее льто", писаль онь Погодину, "останется для меня всегда памятнымъ: часть онаго, хоть небольшую, провель я съ вами и съ другими единомыслящими, на берегахъ Иночи, въ любимомъ Порфчьф, подъ роднымъ небомъ" 319). О пребываніи Министра въ Варшавѣ Павлищевъ писаль Погодину: "Сергъй Семеновичь лично объясниль намъ свою систему: стоить только строго держаться его предначертаній, чтобы выйти на большую дорогу. Цізь его та же, что и Сергъя Павловича Шипова, съ тою разницею, что послъдній слишкомъ явно обнаружиль ее. Нельзя однако не пожалъть, что Сергъй Павловичь съ нами разстался: вы знаете его чистую, Русскую душу, его прекрасные помыслы о благъ нашего Отечества. Если онъ ни въ чемъ не успълъ, то виною

не столько онъ самъ, сколько люди и обстоятельства. Мнѣ кажется, что Царь не оставитъ его безъ мѣста" <sup>320</sup>).

Изъ Варшавы Уваровъ совершиль небольшое путешествіе по Европѣ. "Наконець я на берегахъ Эльбы", писаль онъ Погодину, "восхищался Мадонною, прелестями природы, остроуміемъ Тика, читавшаго мнѣ каждый вечеръ Шекспира, въ Лейпцигѣ бесѣдовалъ съ Германомъ; все смотрѣлъ, былъ вездѣ, не забывая музыки Мейербера, превосходно пѣтой г-жею Девріентъ, осматривалъ школы, и потомъ какимъ-то чародѣйствомъ опять нахожусь въ Варшавѣ, чтобы, введя окончательно уставъ для училищъ Царства, ѣхать въ Кіевъ и окинуть глазомъ великолѣпное зданіе Университета и самый составъ онаго. Конецъ моимъ странствованіямъ положу въ общирномъ Петербургскомъ кабинетѣ, гдѣ мы съ вами неоднократно мѣнялись мыслями" згаза.).

Въ Кіевѣ Уваровъ заболѣлъ, и это очень безпокоило Погодина. "Что ты", писалъ онъ Максимовичу, "не написалъ ни слова о здоровъѣ Сергія Семеновича? Чѣмъ онъ боленъ"? 322). Не довольствуясь вопросомъ, сдѣланнымъ Максимовичу, Погодинъ обратился за справкою о здоровъѣ Министра къ правителю его канцеляріи, когда Министръ уже былъ въ Петербургѣ. Новосильскій отвѣчалъ: "По порученію г. Министра Народнаго Просвѣщенія, имѣю честь увѣдомить васъ, что онъ возвратился въ С. Петербургъ 12 ноября не совершенно здоровымъ. Болѣзнь его—слѣдствіе большихъ и скорыхъ переѣздовъ, не имѣетъ однако ничего важнаго и требуетъ только нѣкотораго отдохновенія" 323).

Наконецъ Погодинъ получаетъ письмо отъ самого Министра, который отъ 30 ноября 1840 писалъ ему: "Благодарю васъ за ваши строки отъ 26. Въ Кіевъ былъ я тяжко больнъ, и дорогою сюда возобновились припадки ревматизма и гемороидовъ. Теперь, слава Богу, почти здоровъ, но еще сижу дома, что не мъщаетъ мнъ заниматься дълами, и не лишаетъ меня пріятнаго чувства, что опасность, грозившая моему здоровью, возбудила участіе людей, коихъ люблю и уважаю. Вы принад-

лежите, любезнѣйшій Михаилъ Петровичь, къ сему числу. Если не увижу васъ зимою, то заранѣе приглашаю въ Порѣчье будущимъ лѣтомъ, если опять возчувствую себя въ си лахъ наслаждаться природою, художествами и наукою « 324).

## LVII.

Своею близостью къ Уварову Погодинъ пользовался не эгоистически. Эта близость дала ему возможность быть полезнымъ своимъ ученикамъ, въ которыхъ онъ провидѣлъ способныхъ и вѣрныхъ слугъ Царю и Отечеству.

Въ 1840 году въ Московскомъ Университетъ окончили курсъ два любимые ученика Погодина—Аванасій Өедоровичъ Бычковъ и Николай Васильевичъ Калачовъ. Оба они, коренные русскіе, не принадлежа ни къ Западникамъ, ни къ Славянофиламъ, посвятили свои дарованія и жизнь изученію источниковъ Русской Исторіи и въ продолженіе жизни наставника своего не прерывали съ нимъ самыхъ дружескихъ отношеній.

Аванасій Федоровичь Бычковь, происходя изь стариннаго дворянскаго рода Ярославской губерніи, родился 15 декабря 1818 года въ г. Фридрихсгам'ь, гд'ь въ то время стояла 21-я артиллерійская бригада, въ которой служиль офицеромъ отець его, Федоръ Николаевичъ \*), и д'ютство свое провель въ Фицляндіи. Получивъ первоначальное воспитаніе дома, Бычковъ въ 1833 году быль опред'юленъ въ благородный пансіонъ при Демидовскомъ Высшихъ Наукъ Училищ'ю въ Ярославл'ю. Вскор'ю училище это было преобразовано въ Лицей, и въ 1834 году благородный пансіонъ присоединенъ къ Ярославской гимназіи, куда и были переведены воспитанники пансіона. Въ 1836 году Аванасій Федоровичъ съ усп'юхомъ кончилъ ученіе въ гимназіи, при чемъ имя его, какъ отличн'ющаго ученика, занесено на золотую доску.

<sup>\*)</sup> Скончался въ 1883 году, въ преклонныхъ лѣтахъ, въ г. Рыбинскъ отставнымъ артиллеріи генералъ-лейтенантомъ.

Будучи гимназистомъ, Вычковъ ѣздилъ иногда лѣтомъ къ своей родной теткѣ, Аннѣ Николаевнѣ Владыкиной, имѣніе которой находилось недалеко отъ Погодинскаго Сѣркова. Погодинъ бывалъ иногда у Владыкиныхъ, гдѣ юноша Бычковъ и познакомился съ своимъ будущимъ профессоромъ. По совѣту Погодина, Бычковъ рѣшился, по окончаніи гимназическаго курса, поступить не въ Демидовскій Лицей, а въ Московскій Университетъ, куда давно не шли воспитанники Ярославской гимназіи.

Въ Университетъ Бычковъ поступилъ въ 1836 году на 1-е отдъленіе философскаго факультета, что нынъ историкофилологическій. По сов'ту Погодина, родные пом'єстили Бычкова на жительство къ пастору Зедергольму, прекрасной, свътлой личности. Въ Университетъ Бычковъ особенно усердно слушаль лекціи по Исторіи, которыя читали профессора Крюковъ, Погодинъ и Грановскій. Во время студенчества, Бычковъ часто бывалъ у Погодина, у котораго приходилось ему, вмъстъ съ другими товарищами, работать надъ старинными Русскими рукописями. На второмъ курсѣ Погодинъ предложилъ Бычкову составить указатель къ сочиненію Арцыбашева: Повыствованіе о Россіи, напечатанный въ 1838 г. при второмъ томъ труда Арцыбашева. На третьемъ курсъ, въ 1839 г., Бычковъ за написанную имъ диссертацію на тему О вліяніи внышней природы на народъ и государство удостоенъ отъ Университета серебряной медали.

Университетскій курсь Бычковь, какъ мы уже сказали, кончиль въ 1840 году, со степенью кандидата, и затѣмъ думаль держать экзаменъ на степень магистра по Русской Исторіи и посвятить себя профессорской дѣятельности въ Москвѣ, тѣмъ болѣе, что онъ обратилъ на себя вниманіе попечителя учебнаго округа графа С. Г. Строганова, который пригламаль его остаться при Университетѣ готовиться на магистра. Но судьба, какъ увидимъ ниже, рѣшила иначе.

Другой любимый ученикъ Погодина и товарищъ Бычкова, Николай Васильевичъ Калачовъ, родился въ домѣ дѣда своего, селѣ Алексинѣ, Владимірской губерніи Юрьево-Польскаго уѣзда, 26 мая 1819 года.

Родъ Калачовыхъ ведетъ свое начало отъ дьяка Земскаго Приказа Посника Калачова. Отецъ Н. В. Калачова, Василій Андреевичъ, былъ предводителемъ Дворянства Юрьевскаго увзда. Большую часть жизни своей провель онь въ родовомъ имъніи своемъ Владимірской губерніи Юрьево-Польскаго уъзда, въ сельцѣ Вескѣ. Здѣсь юный Калачовъ прожилъ почти все свое дътство. Здъсь получилъ и первоначальное образование подъ бдительнымъ надзоромъ родителей, при пособіи иностранныхъ наставниковъ, которые постоянно жили въ домъ. Въ 1833 году Калачова пом'єстили въ Московскій Дворянскій Институтъ. Здёсь, подъ руководствомъ В. С. Межевича, Калачовъ съ особенною любовью занимался Отечественною Словесностью. По желанію отца, Калачовъ, по окончаніи курса въ Дворянскомъ Институтъ, въ 1836 году, поступилъ въ Юридическій Факультеть Московскаго Университета. Основательное преподаваніе наукъ юридическихъ и историческихъ въ Московскомъ Университетъ вызвало въ Калачовъ ръшительную наклонность къ историко-юридическимъ занятіямъ, которымъ онъ и посвятилъ себя 325).

Между тымь, въ іюнь 1840 года, С. С. Уваровь, въ Москвь, просиль Погодина рекомендовать ему, для службы въ Археографической Коммисіи, молодыхъ людей, спеціально занимающихся Русскою Исторіею. Погодинь указаль Министру на А. Ө. Бычкова и Н. В. Калачова. Воть что писаль по этому поводу Погодинь, 27 іюня 1840 года, Аванасію Өедоровичу, гостившему въ то время у своей тетки: "Главное воть въ чемь: Министръ просиль меня рекомендовать ему кандидатовь, занимающихся преимущественно Россійскою исторіею. Я назваль вась и Калачова. Онъ предлагаеть вамь службу, жалованье и місто въ Археографической Коммисіи у источниковь Россійской Исторіи. Случай счастливійній! Вы можете оттуда держать экзамень на магистра еще удобніве и получить въ свое время адъюнктское

мѣсто. Такъ онъ обѣщаль, и хочеть вась видѣть непремѣнно. Вы должны быть въ Москвѣ на той недѣлѣ въ началѣ. Я ѣду теперь къ нему въ деревню". 7 іюля А. Ө. Бычковъ подалъ прошеніе Министру "объ опредѣленіи его въ Департаментъ Народнаго Просвѣщенія для занятій въ Археографической Коммисіи".

Исполненный чувствъ благодарности, Бычковъ писалъ Погодину: "Еще большую благодарность приношу вамъ, моему наставнику и руководителю въ дълъ просвъщенія, за то вниманіе и хлопоты, которыми вы сопроводили мой выходъ изъ Университета. Надъюсь, съ помощью Божіею, оправдать вполнъ то доброе мнѣніе, которое вы обо мнѣ имѣете, и своими посильными трудами на поприщъ науки заслужить ваше лестное для меня вниманіе. Съ нетерпѣніемъ ожидаю бумаги изъ Петербурга о моемъ опредълении къ мъсту; Министръ объщаль тотчась по своемь прівздв туда распорядиться касательно насъ. Теперь же до этого времени тружусь надъ разборомъ свитковъ и столбцовъ и такимъ образомъ приготовляю себя на дѣло, которое меня ожидаетъ. Если корректура Исландской Саги васъ затрудняетъ, то въ такомъ случав позвольте мив предложить вамъ мои услуги. По отпечатаніи всёхъ листовъ, вы можете переслать ихъ ко мнт въ Рыбинскъ".

Не задолго до отъвзда изъ Москвы въ Петербургъ, Бычковъ вмѣстѣ съ Калачовымъ получили слѣдующее напутственное письмо отъ Погодина: "Благословляю васъ паки, молодые друзья мои, во имя преподобнаго Нестора, Шлецера и Карамзина. Берегитесь отъ закваски фарисейской. Будьте чисты и мудры. Работайте Господеви со страхомъ и трепетомъ. Венеціанскій служебникъ берегите пуще глазу, отдайте г. Загряжскому, а меня увѣдомьте. Письма прошу развезти".

Въ концѣ іюля 1840 года наши юные археографы прибыли въ Петербургъ и вступили въ святилище Археографической Коммисіи, и Коркуновъ увѣдомлялъ Погодина: "Вы часто и многимъ изъ воспитанниковъ Московскаго Университета оказывали свое содѣйствіе въ пріисканіи частныхъ мѣстъ и при опредѣленіи въ должности, и я думаю, что вы любите дѣлать добро. Сергѣй Семеновичъ передалъ въ Коммисію просьбы двухъ кандидатовъ Московскаго Университета, Бычкова и Калачова".

По прибытіи въ Петербургъ, Бычковъ писалъ Погодину: "Первымъ долгомъ почитаю оправдаться передъ вами касательно Служебника; вина долгаго его недоставленія къ Кастерину вовсе не лежитъ на мнѣ. Служебникъ былъ приложенъ при письмѣ, адресованномъ на имя Загряжскаго, которые, т. е. служебникъ и письмо, я доставилъ ему въ первые дни моего прибытія въ Петербургъ; почему же отъ Загряжскаго письмо съ Служебникомъ не было передано г. Сахарову, я въ этомъ отчета вамъ дать не могу.

"Я приношу вамъ искреннюю благодарность за рекомендательныя письма, которыми вы меня снабдили къ Шегрену и Сербиновичу. Обласканный ими, по вашей рекомендаціи, въ первомъ моемъ съ ними свиданіи, я надёюсь оправдать ваше лестное ко мнѣ вниманіе, а вмѣстѣ съ этимъ употребить съ пользою свободное время на занятія и бесѣду съ пими.

"Я беру смѣлость утрудить ваше вниманіе нѣкоторыми подробностями о самомъ себѣ и о ходѣ дѣлъ въ Археографической Коммисіи. Явившись на службу, я быль принять съ обязательнымъ вниманіемъ отъ директора и гг. Бередникова и Григоровича; черезъ недѣлю послѣ моего прибытія въ Петербургъ, состоялся протоколъ объ опредълении меня чиновникомъ въ Коммисію съ жалованьемъ по 1200 р. въ годъ; занятія въ ней, начинающіяся съ 11 и продолжающіяся до 3 часовъ, отнимають почти совершенно время на посъщение сокровищницы знанія, Императорской Публичной Библіотеки, въ которой хранятся любопытныя книги на Итальянскомъ языкъ: первая о Лжедмитріи, относящаяся къ 1624 году; вторая, переводъ на Итальянскій Герберштейна, съ приложеніемъ переводчика о состояніи Россіи, и третья, о дёлахъ Поляковъ въ Россіи; вотъ уже третья недёля, какъ я тщетно ихъ добиваюсь. Работа пока для меня довольно механическая: опа

состояла въ перепискъ свитковъ, присланныхъ въ Коммисію \* изъ Верхотурья, которые, какъ источники для Исторіи Россіи, не слишкомъ важны, но характеризирують за то Сибирь, и по перепискъ всъхъ ихъ, по всей въроятности, образуютъ изъ себя картину полную, живую состоянія края въ царствованія Михаила, Алексвя и Петра съ Іоанномъ... Въ настоящее время занимаемся перепискою актовъ Тульскихъ и Каширскихъ. Одинъ актъ мнѣ показался довольно замѣчательнымъ по своему намеку о мъстничествъ. Припомнивъ ваши лекціи, гдъ вы условно говорили о старшинствъ между собою городовъ, я выписалъ изъ этого акта, принадлежащаго ко времени Іоанна и Петра, слъдующее мъсто: "если бояре, дъти боярскія, стольники, люди Московскіе всякихъ чиновъ не стануть на службу царскую въ извъстный назначенный срокъ, то твмъ за то ихъ огурство отъ насъ великихъ государей быть въ великой опалѣ и Московских чинов люди написаны будуть съ породомь по Дъдилову безповоротно". Изъ этого мъста можно даже подумать, что мъстничество и при Петръ не было съ корнемъ вырвано изъ почвы Россіи. Деятельность Коммисіи довольно живая. На-дняхъ я былъ въ Университетв: познакомился съ Куторгами и Шульгинымъ. Какъ Куторга-историкъ, такъ и Шульгинъ интересовались вами. Шульгинъ спрашивалъ о III-мъ томъ Арцыбашева. Нельзя ли вамъ будетъ дать мнѣ письмо къ Востокову, черезъ которое я могъ бы войти съ нимъ въ ближайшія соотношенія. Сношенія съ такими людьми, какъ Востоковъ, много помогаютъ человъку, желающему заниматься. Позвольте мнъ, Михаилъ Петровичъ, надъяться, что вы, не оставивъ меня вашимъ поучительнымъ руководствомъ въ моей студенческой жизни, въ моемъ опредъленіи на службу, не лишите вашихъ совътовъ и наставленій въ настоящее время, которые я всегда буду принимать, какъ залогъ духовнаго родства между преподавателемъ и ученикомъ".

Къ М. С. Куторгѣ Бычковъ обратился съ слѣдующимъ рекомендательнымъ письмомъ отъ профессора Д. Л. Крюкова, который быль товарищемь Куторгѣ по Деритскому Профессорскому Институту: "Податель сего письма есть кандидать Бычковь, кончившій курсь у нась, прекрасный молодой человѣкь, исполненный ревности къ Историческимъ Наукамъ. Такъ какъ его служеніе въ Археографической Коммисіи привязываеть его къ Петербургу, то онъ желалъ, чтобы въ этой огромной степи имѣть хотя одинъ пріють и я съ удовольствіемъ знакомлю его съ тобою. Его главный предметъ есть Русская Исторія, и ты найдешь въ немъ человѣка, имѣющаго въ ней замѣчательныя познанія. Будь ему полезенъ учеными пособіями, которыя такъ трудно отворяются у васъ въ Петербургѣ" 326).

Въ это время Археографическая Коммисія издала замѣчательное сочинение Котошихина О Россіи при царт Алек-<sup>3</sup> спп Михаиловичь. "Чтеніе сочиненія Котошихина", писаль П. М. Строевъ, "доставило мнъ несказанное услажденіе-Будучи коротко знакомъ съ этимъ періодомъ, по оставшимся дъламъ тогдашнихъ приказовъ, особенно Посольскаго, могу сказать не обинуясь, что эта книга сколько любопытна, столько же и върна, и даже очень върна, въ томъ, что касается до государственнаго управленія; есть міста истинно классическія. Котошихинъ былъ человъкъ, какъ видно, умный и притомъ  $\partial o \delta po$ совъстный писатель; лжи умышленной я не замѣтилъ нигдѣ. Теперь остается будущимъ историкамъ воспользоваться этою книгою какт должно, но напередъ необходимо запастись обширными свъдъніями изъ дълъ архивскихъ всякаго рода, безъ чего многія мъста остаются почти не вразумительны " 327). Въ свою очередь Бычковъ, посылая Погодину экземиляръ Котошихина, писалъ ему:, Порадуйтесь этому дорогому гостю, источнику новому для Отечественной Исторіи, гдѣ такъ полно и живо изображена Россія того времени въ историческомъ и статистическомъ отношеніяхъ. Два, три подобныхъ сочиненія для временъ, предшествовавшихъ этому царствованію, позволили бы исторической критикъ реставрировать и времена первобытныя при всей бъдности источниковъ".

Но самъ Погодинъ, какъ мы увидимъ ниже, имѣлъ о Котошихинѣ особое мнѣніе.

Другой ученикъ Погодина и товарищъ Бычкова, Н. В. Калачевъ, по водвореніи своемъ въ Петербургѣ, тоже откликнулся своему учителю: "Передъ отъёздомъ изъ Москвы", писалъ онъ Погодину, "я объщался писать къ вамъ; вступивъ въ должность и совершенно устроясь въ Петербургъ, я спъшу исполнить мое объщаніе. Прежде всего, милостивый государь, примите мою чувствительную благодарность за отличное мъсто, которое вы мнѣ доставили. Желая постоянно заниматься Русской Исторіей, я бы, безъ сомнінія, ие могъ найти міста болье удобнаго для моихъ любимыхъ занятій. Правда, что наша дъятельность въ Коммиссіи ограничивается до сихъ поръ переписываніемъ грамотъ и літописей, но въ этомъ, повидимому, скучномъ трудъ, попадаются иногда драгоцънные матеріалы для Исторіи Русской вообще и особенно для Исторій Русскаго Права. Я занимаюсь теперь усердно темъ и другимъ предметомъ. Воть краткій отчеть монхъ занятій. Изучивъ, отчасти еще въ Москвѣ, древнѣйшій періодъ Русской Исторіи и Русскую Правду, я принялся теперь за періодъ удъловъ: мое главное вниманіе устремлено на изученіе юридическаго быта Россіи въ пространство времени отъ изданія Русской Правды до изданія Судебника, но по тъсной связи памятниковъ юридическихъ съ памятниками историческими, я занимаюсь періодомъ удёловъ, какъ въ отношеніи юридическомъ, такъ и чисто историческомъ. Кромф того, изучаю историческіе акты, которые должны быть вскор'в изданы Коммиссіей и которые особенно важны для юриста по пом'ященнымъ въ нихъ дополнительнымъ статьямъ къ Судебнику. Остальное время посвящаю занятіямъ чисто юридическимъ, готовясь къ экзамену на магистра юридическаго факультета цо гдажданскому праву, и хожу въ Публичную Библіотеку: здъсь я нашелъ нъкоторыя любопытныя сочиненія для Русской Исторіи на Италіанскомъ языкѣ, но до сихъ поръ могъ получить только сочиненіе Чилли (Cilli): Historia di Moscovia,

на которое раза два ссылается Карамзинъ и которое еще до сихъ поръ не переведено, хотя очень любопытно. Я готовъ взять на себя трудъ перевести эту книгу, но желалъ бы прежде знать о томъ ваше мнѣніе. Изъ другихъ замѣчательныхъ книгъ можно особенно указать на Италіанскую легенду Бизаччіони (Bisacioni) о Димитріи Самозванцѣ, но которой я, не смотря на всѣ старанія, еще до сихъ поръ не могъ получить.

Прівхавшій на-дняхъ въ Петербургъ товарищъ мой Шумахеръ \*) сказываль мив, что профессора юридическаго факультета думають учредить особую каоедру Русской Исторіи для
юридическаго факультета и, разсуждая о профессорѣ для
этой каоедры, вспомнили обо мив. Вы мив неоднократно указывали на эту цвль; смвю надвяться, что если предположеніе
профессоровъ будеть утверждено графомъ Строгановымъ, то
при выборѣ профессора для этой каоедры вы подадите голосъ въ мою пользу. Что касается до меня, то я почту себя
вполнѣ счастливымъ, если чѣмъ нибудь могу быть для васъ
полезнымъ въ Петербургѣ " зав).

Одновременно съ Бычковымъ и Калачовымъ выступилъ на поприще наукъ и Аристъ Аристовичъ Куникъ, тоже обязанный на первыхъ порахъ покровительству Погодина и тоже до конца жизни Погодина сохранившій съ нимъ дружелюбныя сношенія.

А. А. Куникъ родился 2 октября 1814 года, въ Прусской Силезіи, въ городѣ Лигницѣ. По окончаніи курса въ Берлинскомъ университетѣ со степенью кандидата Философіи, Куникъ въ 1839 году пріѣхалъ въ Москву и тамъ обратилъ на себя вниманіе Погодина своею "необыкновенною дѣятельностью, обширными и многосторонними учеными свѣдѣніями и счастливымъ даромъ критики". Оцѣня въ Куникѣ эти качества, Погодинъ писалъ Уварову: "Въ Москвѣ живетъ теперь молодой нѣмецъ Куникъ, изъ Пруссіи, который прі-ѣхалъ нарочно изучать Русскую Исторію, какъ изучалъ онъ

<sup>\*)</sup> Александръ Даниловичъ, нынъ сенаторъ перваго департамента.

уже другія Словенскія, съ цѣлію передать потомъ Нѣмецкой публикѣ вѣрныя извѣстія о всѣхъ Словенскихъ племенахъ и ихъ литературахъ, предложить важиѣйшія сочиненія въ извлеченіяхъ. Этотъ г. Куникъ показался мнѣ съ перваго взгляда искренно любознательнымъ ученымъ, и я, не изслѣдуя впрочемъ его образа мыслей, пригласилъ его жить къ себѣ, чтобъ руководствовать надлежащимъ и полезнымъ для Россіи образомъ къ изученію Русской Исторіи, и полагаю, что имъ можно воспользоваться для сообщенія черезъ него въ Нѣмецкіе журпалы вѣрныхъ свѣдѣній о Россіи « 329).

Вскорѣ Погодинъ доставилъ Кунику личное знакомство съ Уваровымъ и мы его уже видѣли въ числѣ гостей Порѣчья.

На первыхъ же порахъ Куникъ проявилъ громадное трудолюбіе. Въ это время вышла въ Кіевъ знаменитая Энциклопедія Законовъдънія Неволина, и Куникъ перевелъ все это сочиненіе на Німецкій языкъ. "Нельзя не удивляться", замъчаетъ Погодинъ, "геройской неустрашимости, съ какою Куникъ совершилъ этотъ подвигъ". Вмъстъ съ тъмъ, по просьбъ Погодина, онъ написалъ рецензію на это сочиненіе, въ которой между прочимъ читаемъ: "Нынъ Русскіе пишутъ и часто говорять, что уже настало для нихъ время дёлать завоеванія въ царствъ наукъ. Они объявляютъ притязаніе на соревнованіе съ другими народами, хотять не только учиться и передавать Русскому суду всё сокровища образованности, но желають творить сами новое и высшее, чтобы изумить и даже учить другіе народы. Да, они желають этого, но, еще не приступая къ дёлу, уже начинають отдыхать!.. Довольно долго отдыхали они, напримъръ, чтобы приняться за одну часть своей работы-за науку Права. Неужели нъть еще Русской Юриспруденціи? — Если отв'ячать откровенно, то должно сказать, что нътъ. Они только еще начали искать источниковъ своего права, перелистывать ихъ и делать оглавление. Но кто же быль бы въ состояніи у нихъ создать науку Права? Профессоры говорять, что они слишкомъ заняты приготовленіемъ къ лекціямъ, а практическіе юристы воображають себф, что

наука мѣшаетъ практикѣ. И потому неудивительно, что Нѣмцы, которымъ много стоитъ труда изучить Русскій языкъ, первые принялись за сочиненія объ Исторіи Русскаго права. Русскимъ было досадно это до такой степени, что они медлили переводить эти сочиненія около десяти л'єть, даже п теперь они не ръшаются исправить и совершенствовать первые опыты Немцевъ. Но, можетъ быть, Русские медлили положить основу Русской Юриспруденціи въ настоящемъ смыслѣ этого слова, потому что хотѣли обдумать, не лучше ли было бы изучать вмѣсто одного Русскаго права права всѣхъ другихъ народовъ, вмѣстѣ съ Исторіею Философіи Права. Кажется, работа по части одного Русскаго права имъ показалась слишкомъ малою. Можетъ статься, они еще не знаютъ, на что отваживаются, судя по тому, что сами Немцы не принялись вполнт за этотъ исполинскій трудъ. Но Русскимъ было бы стыдно роб'єть; они народъ предпріимчивый, желающій перестать быть болье учениками, и встать наконець на степень учителя. Это ихъ намфреніе можно видфть ясно въ сочиненіи г. Неволина, за которымъ посл'єдують в рно много другихъ умныхъ и основательныхъ произведеній по части Юриспруденціи " 330).

Во время пребыванія своего къ Москвѣ, Куникъ старался изучать Русскую Исторію и знакомиться съ Русскою Литературою. Кромѣ Энциклопедіи Неволина онъ перевель Словенскую Мивологію Касторскаго и разныя другія изслѣдованія по Исторіи, Филологіи, Юриспруденціи. Собралъ множество матеріаловь для Исторіи взаимныхъ отношеній Россіи и Польши, для полной Исторической Библіографіи на всюхт Словенских нарычіяхт. "Каково трудолюбіе!", восклицаль по этому поводу Погодинъ. При этомъ онъ выразиль желаніе, чтобы Куникъ употребилъ эти свѣдѣнія "съ пользою и безпристрастіемъ".

## LVIII.

По вступленіи Грановскаго на канедру Всеобщей Исторіи, Погодинъ исключительно посвятилъ себя любимому своему предмету, Русской Исторіи.

Возвратясь изъ чужихъ краевъ, Погодинъ съ октября 1839 года началъ чтеніе лекцій и въ теченіе академическаго 1839—1840 года преподавалъ Русскую Исторію съ древнѣйшихъ временъ до нашествія Монголовъ студентамъ 1-го отдѣленія Философскаго факультета 3-го курса и Юридическаго факультета 2-го курса. Сверхъ того онъ преподавалъ студентамъ 4-го курса 1-го отдѣленія Философскаго факультета Исторію отъ Іоанна III до послѣдняго времени 331).

Вмёстё съ тёмъ, въ конце 1839 года, Погодинъ выпустиль въ свъть своего Нестора, историко-критическое разсужденіе о начал'в Русскихъ Л'втописей (М. 1839) и посвятилъ его Шафарику "въ знакъ глубочайшаго почитанія, искреннъйшей дружбы". Императорская Академія Наукъ увънчала Нестора полною Демидовскою премісю, и знаменитый Кругъ въ донесепіи своемъ объ этой книгъ замъчаетъ, между прочимъ, "что прежде у историковъ Несторова Лътопись считалась первобытнымъ источникомъ и краеугольнымъ камнемъ Русской Исторіи, и, опираясь на нее, они предполагали подлинность ея не подверженною ни малъйшему сомнънію. Но въ новъйшее время возникло нъсколько голосовъ, оспаривающихъ эту подлинность. Конечно, всякъ согласится, что человъкъ, обладающій нъкоторымъ остроуміемъ, можетъ на любой предметь навести сумракъ недоумънія. Такъ й въ подкрѣпленіе этого новаго взгляда приведены были разные доводы, иногда довольно ослѣпительные, которые хотя по ближайшемъ разсмотрѣніи и оказывались неосновательными, но за всёмъ тёмъ-какъ и всегда бываетъ съ новыми мнёніями-находили многихъ приверженцевъ, тімъ болье, что въ дѣлахъ, до высшей исторической критики касающихся, не много найдется такихъ мужей, которые были бы въ состояніи

и обладали бы нужными свъдъніями, чтобы судить безпристрастно о дёльности или неосновательности доводовъ, или захотъли бы только употребить время на разсмотръніе предмета со всёхъ сторонъ. Вслёдствіе этого-то новаго воззрёнія родились самые нелѣные толки о древнѣйшей Русской Исторіи, которые многихъ неопытныхъ ввели въ совершенное заблужденіе, такъ что настояла необходимость упрочить подлинность Несторовой Лътописи на неоспоримыхъ доводахъ и высказать всю ложность возводимыхъ на нее сомнъній. Впрочемъ и безъ этого повода неминуемо было, рано или поздно, доказать учеными доводами достовърность Льтописца, служащаго основаніемъ Русской Исторіи, какъ то сдёлано и въ другихъ литературахъ относительно къ подобнымъ важнымъ письменнымъ документамъ". Сію-то обязанность принялъ на себя Погодинъ и выполнилъ ее, по мнѣнію Круга, "весьма удовлетворительно, остроумно и отчетисто. Въ доказательство правдивости древнъйшихъ Русскихъ источниковъ и вмъстъ Несторовой Літописи, Погодинъ приводить значительное число хронологически расположенныхъ мъстъ иностранныхъ историковъ IX, X и XI вѣка, которые всѣ, бывъ современниками или даже очевидцами повъствуемыхъ Несторомъ событій, подтверждають оныя самымь разительнымь образомь. За симь следують доказательства, что эта Летопись была сочинена въ Кіевѣ, именно въ исходѣ XI и въ началѣ XII вѣка, и что сочинителемъ ея былъ не кто иной, какъ монахъ Несторъ. Далъе Погодинъ приводитъ неоспоримые и отчасти новые доводы, удостовъряющіе, что Несторова Льтопись, за изъятіемъ немногихъ только вставокъ, дошла до насъ въ томъ именно видь, въ какомъ была впервые написана, и что Несторъ засталь въ свое время письменныя историческія свъдънія, которыя и включиль въ свою болбе подробную летопись. Ученый авторъ весьма убъдительно защищаетъ часто оспариваемую подлинность договора Олега, Игоря и Святослава съ Греками, присоединяя свои собственныя замічанія, долженствующія возбудить любопытство Русскихъ правовъдцевъ; онъ пред-

лагаеть опыть разбора Несторовой Лізтописи, который можетъ принести несомнънную пользу начинающимъ критикамъ, разсуждаеть весьма дёльно о сказкахъ или сказаніяхъ въ нашей Лътописи и наконецъ, въ послъдней, девятой главъ, въроятно, стоившей ему наиболье труда, представляеть рышительныя доказательства въ пользу истины Несторовых повъствованій, выведенныя, во 1-хъ, изъ сличенія съ показаніями другихъ современныхъ ему или по крайней мфрф близкихъ Русскихъ писателей, на которыхъ доселѣ или мало или вовсе не было обращаемо вниманія, и, во 2-хъ, изъ сличенія съ современными иностранными авторами. "Если", какъ замъчаетъ Кругъ, "авторъ и опустилъ нѣкоторые важные доводы, которые могли бы сильно подкрёпить защищаемыя имъ положенія, то это объясняется, можетъ быть, тімь, что онъ намъренъ, какъ видно, порознь разобрать и опровергнуть напечатанныя въ разныхъ журналахъ статьи приверженцевъ новаго мнѣнія. Изъ всего сказаннаго явствуеть, что трудъ Погодина, предпринятый согласно съ требованіемъ времени, исполненъ тщательно, ревностно и съ большимъ остроуміемъ. Онъ важенъ особенно и въ томъ отношеніи, что Погодинъ первый изъ Русскихъ писателей предложилъ себѣ задачею озарить предметь свой свътильникомъ основательной исторической критики, и что вообще задача эта ръшена имъ весьма удовлетворительно, а посему книга его, какъ плодъ глубокаго и умнаго мышленія, заслуживаетъ полную Демидовскую премію" 332).

По отзыву К. Н. Бестужева-Рюмина, "это сочиненіе, по стройности построенія, по полнотѣ матеріала—самое лучшее изъ всѣхъ научныхъ сочиненій Погодина; въ особенности чрезвычайно остроумно возстановленіе древней исторіи въ главныхъ чертахъ, безъ помощи нервоначальной лѣтописи, на основаніи иноземныхъ источниковъ, которые приводятъ въ необходимость вполнѣ признать лѣтопись произведеніемъ XI вѣка. Это было полною побѣдою надъ скептиками, и наука приняла окончательно всѣ основные выводы этого сочиненія, хотя частности его подвергались и подвергаются опроверженію; но

даже тѣ самые, которые не признають ни цѣлостности первобытной лѣтописи, ни принадлежности ея Нестору, сознаются однако, что *Несторъ* Погодина — мастерское критическое изслѣдованіе, и соглашаются съ нимъ въ основѣ " <sup>333</sup>).

Успъхъ этого сочиненія возбудиль въ Погодинъ давнишнюю мечту его объ исторіографствѣ, и онъ даже вздумалъ хлопотать объ этомъ чрезъ князя А. Н. Голицына; но Загряжскій возсталь противь этого способа ходатайства. "Князь А. Н. Голицынъ говоритъ", писалъ онъ Погодину, "что не только онъ не можетъ принести въ этомъ деле какой-либо пользы, но если вмѣшается, то будеть вредъ. Государь не любить, чтобы кто впутывался въ чужія діла, а Уваровь если узнаеть, что мимо его хотвли что-либо сдвлать по его части, то достаточно, чтобы онъ навсегда дёлалъ тебё всякія пакости. Безъ Уварова ни въ какомъ случав нельзя. Государь теперь болве нежели когда имветь къ нему доввріе. Воть тебѣ мой совѣтъ, который одобрилъ князь: пріѣхать сюда на святки, за Уваровымъ немного поволочиться, и потомъ предложить себя на работу. Пусть и Строгановъ съ своей стороны тебя рекомендуетъ " 334).

Академія Наукъ, присудивъ полную Демидовскую премію, въ заключеніи своего Отчета замѣтила, что она "съ удовольствіемъ усмотрѣла изъ Публичныхъ Вѣдомостей, что случайно въ то же время Россійская Академія удостоила награды книгу подобнаго содержанія подъ заглавіемъ: Оборона Несторовой Лютописи от навтта скептиковъ, сочиненіе тайнаго совѣтника Буткова "ззь"). "Читали ли вы", писалъ Востоковъ Погодину, "П. Г. Буткова Оборону Лютописи Русской? Книга благонамѣренная и съ большимъ запасомъ учености написанная, хотя и нельзя согласиться со всѣми утвержденіями и догадками автора "ззв"). Самъ Погодинъ выразиль объ этой книгѣ слѣдующее мнѣніе: "Хотя Оборона", пишетъ онъ, "вышла чрезъ пять лѣтъ послѣ моихъ статей о Несторѣ и черезъ два послѣ полнаго изслѣдованія, но долгъ справедливости требуетъ сказать, что авторъ шелъ совер-

шенно своимъ путемъ, дълалъ изследованія съ своей точки зрѣнія и представляль доказательства своимъ собственнымъ, ему принадлежащимъ, образомъ. Мы сходимся только въ заключеніяхъ, пришедъ по разнымъ путямъ къ одной цёли: убъжденію въ подлинности, достовърности и древности Несторовой Летописи. Это согласіе должно обратить на себя вниманіе молодыхъ людей, которые могуть видіть здісь примъры различныхъ пріемовъ браться за одно дъло и вмъсть разностороннихъ наблюденій надъ одними предметами " 337). Въ книгъ своей Бутковъ затронулъ и прежнія студенческія мньнія Бодянскаго, въ которыхъ авторъ съ жаромъ юности слѣдовалъ по стопамъ скептика Каченовскаго. Бодянскій, узнавъ объ этихъ нападкахъ, писалъ Погодину: "Нападки Буткова не тревожатъ меня, хотя я ихъ и не знаю, что это за птица; впрочемъ надъюсь, судя по прежнему, еда можеть что быти доброе от Назарета? Мнѣ теперь не до студенческихъ продълокъ, хотя могу сказать, что сочинение писано мной тогда по крайнему моему разумѣнію и съ покойною совѣстію. Я никогда не отрекусь отъ него, не смотря на то, что о многомъ теперь я совсёмъ иныхъ мыслей, и еслибы можно было на потъху православнымъ, я не прочь защищать его отъ подобныхъ навздниковъ". Эти строки не понравились дину; онъ увидёль въ нихъ легкомысленный задоръ молодого поколенія и за нихъ сделаль выговорь Бодянскому. Въ оправданіе свое Бодянскій писаль Погодину: "Я удивляюсь, что вамъ моя готовность защищаться противъ Буткова и Руссова и проч. такъ не понравилась, и что вы замъчаете въ этомъ высокоуміе и самонадівнность, болізни нашего времени. Право, если когда, върно не теперь, при такой моей бользни накликать еще другія на себя, и то Богь знаеть изъ чего!.. Я готовъ защищать свои старые гръхи, только противу подобныхъ обличителей какъ Руссовъ и его братія, вовсе неум' вощихъ влад вть мечемъ на вздника, и то для потъхи православныхъ и науки старыхъ неуковъ, чтобы не воображали, что ихъ сёдины дають имъ право бросать грязь

въ проходящихъ, особенно молодыхъ парней изъ другого прихода" 338).

Между тымь вы Галатев Раича появилась рецензія на книгу Буткова, которая не могла понравиться и Погодину. Рецензентъ открыто сталъ за Скептиковъ и за главу ихъ Каченовскаго. "Авторъ Обороны", пишетъ рецензентъ, "весьма почтенный и извъстный своими трудами по Русской Исторіи, видя, къ сожалѣнію, что взгляды, разсужденія, розысканія, лекціи, мысли, мнінія, привязки, подъ завісою высшей критики и подъ предлогомъ уясненія перваго періода Исторіи Россійской, направлены прямо къ уничтоженію достоинства древняго нашего лътописца и вводятъ молодые умы въ искушеніе, вознамфрился принять участіе въ противоборств съ скептицизмомъ, и потому издалъ книгу Оборона Русских Льтописей. Съ полнымъ уваженіемъ къ сему труду, прежде всего считаю нужнымъ замътить, что такое предисловіе нейдеть ни къ лицу самого автора, ни къ лицу его противниковъ. Авторъ самъ увлекается взглядами и духомъ критики, толкуетъ и поправляеть слова літописца; его противники ділають то же, и, безь сомнѣнія, для столь же благородной цѣли, какъ и почтенный г. Бутковъ. Правда, они часто ошибаются; но и самъ г. Бутковъ не изъять отъ заблужденій. Притомъ літопись преподобнаго Нестора не каноническая книга церкви; слъдовательно, нисколько непредосудительно заниматься повъркою ея бытописаній. Г. Бутковъ сожалѣеть, что молодые умы вводятся во искушеніе. Къмъ же? Великимъ Скептикомъ. Я знаю этого Великаго Скептика и скажу по совъсти, что онъ тотъ самый, который возбудиль въ юношествъ охоту къ Русской Исторіи, тоть самый, который своимъ скептицизмомъ не привлекъ къ себъ множества подписчиковъ, не купиль на него ни села, ни двора, ни скота; тотъ самый, который живетъ въ смиренной доль Русскаго ученаго. Говоря мірски, примъръ незавидный и неопасный! Къ чему же сожальть объ юношествь? Для глупыхъ молодыхъ умовъ все равно, существуетъ лѣтопись Нестора или пътъ; изъ Скандинавіи пришли Варяги на Русь или

отъ Чернаго моря; но для умныхъ молодыхъ умовъ всякій ученый должень доказать основательно то, въ чемъ хочеть ихъ увърить. Къ чему сожальть объ юношествь? -- Оно идетъ путемъ науки, ищетъ, следитъ, поверяетъ; его опровергаютъ, поправляють наставники и благонамъренные писатели. Гдъ ученыя мнфнія не встрфчають противниковь, тамъ все безжизненно, мертво. Жизнь науки есть борьба мивнія, непрерывная война съ природою, война съ самимъ собою. Къ чему обвинять такъ-называемыхъ скептиковъ? Еслибы они распространяли невѣжество, то, я согласенъ, надлежало бы обуздать ихъ дерзость, положить предёлъ ихъ зловредной дёятельности. Но что они дёлаютъ? Они терпятъ безпокойство, сомнёнія, роются въ иностранныхъ и отечественныхъ льтописяхъ, архивахъ, грамотахъ, раскапываютъ могилы древняго Русскаго міра, путешествують, чтобы собрать улики противъ несправедливыхъ мненій, уверить самихъ себя и научить истине своихъ соотечественниковъ. Что же тутъ предосудительнаго? Пусть скажеть г. Бутковь, кто больше объясниль древнюю Русскую Географію и отношенія древней Россіи въ сос'єднимъ народамъ, скептики или нескептики? Кто доставилъ огромные матеріалы для учености г. Буткова, скептики или нескептики? Кто заставилъ, принудилъ его объяснить до сотни весьма важныхъ для Русской Исторіи народныхъ названій урочищъ, спорныхъ историческихъ извъстій? Скептики или нескептики? — Безъ сомнънія, тъ Русскіе старые и молодые умы, кои, по мнънію г. Буткова, преданы скептическому направленію. Въ такомъ случав, я подозрвваю, скептики у г. Буткова не означають ли людей, кои возбуждають къ ученой деятельности техъ, кому нравится умственная лень подъ сенію Летописей. Книга г. Буткова, къ счастію, разувъряетъ меня въ противномъ.

Авторъ не принялъ на себя труда опредѣлить съ точностью, что есть скептикъ и что нескептикъ? Не объяснилъ степеней скептицизма ни по объему, ни по содержанію. Только продолжительныя многочисленныя справки могутъ навести на мысль, что у насъ всего двое нескептиковъ: г. Бутковъ да

г. Погодинъ; а всѣ прочіе безъ пощады скептики: Шлецеръ, Эверсъ, Каченовскій, Венелинъ, Сенковскій, Максимовичъ, Морошкинъ и проч., и проч. Но и г. Бутковъ часто поправляетъ лътописи. Напримъръ, Лътопись преподобнаго Нестора выводить Варяговъ Русь изъ-за моря, а г. Бутковъ изъ Финляндіи, и г. Погодинъ не сладилъ еще съ разноръчіями лътописи, не показалъ намъ настоящаго Нестора. Стало быть и они скептики? О, нътъ! они нескептики. Согласенъ, что нельзя отвергать письменной образованности въ Россіи XI вѣка; допускаю, что лѣтопись, подобная Несторовой, могла быть написана въ XI въкъ, но кто истинный скептикъ, тотъ въ правъ сказать нескептикамъ: вы сами говорите, что въ Никоновской Летописи наврано, въ Іоакимовской выдумано, въ Псковской не досказано; тамъ переписчикъ исказилъ; здѣсь продолжатель съумничаль; да покажите же намъ настоящаго, подлиннаго, истаго Нестора? Покажите, покажите. И я тоже готовъ сказать, что г. Бутковъ напередъ долженъ былъ возстановить Летопись преподобнаго Нестора въ томъ виде, какъ она была первоначально составлена, и потомъ уже громить безжалостно всъхъ, кто зараженъ скептицизмомъ " ззя).

Къ сожалѣнію, остается неизвѣстнымъ имя автора этой замѣчательной рецензіи, въ которой отдана справедливость заслугамъ Русской Исторіи, оказаннымъ Скептическою школою и ея основателемъ Каченовскимъ.

Какъ бы то ни было, въ заседаніи Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 30 сентября 1840 г., въ присутствіи графа С. Г. Строганова, Д. П. Голохвастова, А. Д. Черткова, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, А. М. Кубарева и пр., и от отсутствіи М. Т. Каченовскаго и П. М. Строева, "тайный сов'єтникъ Бутковъ, сод'єйствующій сочиненіями своими къ истребленію превратныхъ толковъ о древней Русской Исторіи", избранъ единогласно въ д'єйствительные члены Общества 340).

## LIX.

29 ноября 1839 года Погодинъ писалъ Шевыреву: "Занимаюсь я теперь одною Исторіею (т.-е. Русскою). Прежнія замътки такъ и стекаются, круглъють и растуть въ разсужденія. Написаль двѣ статьи о мѣстничествѣ, о престолонаслѣдованіи послѣ Донского, объ удѣльной системѣ, о Сильвестрѣ, объ источникахъ къ Исторіи Баторія и Самозванца... Подъ часъ только негодую на меценатовъ. Еслибы взяли съ рукъ моихъ семейство и сказали бы мнф: ну, работай и не безпокойся ни о чемъ, что бы я надѣлалъ! " 341). Въ то же время Погодинъ пишетъ статью объ Іаковъ черноризцъ; находитъ приписку "любимца" своего попа Сильвестра и "обрадовался безъ памяти". Между тъмъ Морошкинъ задаетъ Погодину задачу, о которой пишеть въ следующемъ письме къ нему: "Исторія Законодательства безъ предварительной разработки общей Исторіи есть галиматья... Завидую вамъ, критикамъ Исторіи-у васъ есть пророки; а у пьяныхъ подьячихъ ни одна душа не молвить словечка. Эверсь да Эверсь (à propos какъ этотъ Эверсъ слабо защищался противъ васъ)... Ваше дѣло, Михаилъ Петровичъ: возстановить Скиво-Русскую древнюю Географію, а безъ этого всёмъ строжайше запретить толковать о древней Исторіи "342). Какъ Погодинъ относился къ предмету своихъ занятій, лучше всего покажуть следующія строки его Дневника: "Со слезами и сердечнымъ трепетомъ слушаль въ церкви титуль иаря Казанскаго, царя Астраханскаго и пр. Дадуть эти слезы плодъ". Свидътелемъ этихъ занятій Погодина быль проживавшій у него въ то время Гоголь, который писаль Жуковскому: "Онь опять занялся своей Исторіей и позабыль все. И какой величественный, какой удивительный его трудъ теперь! Клянусь, міръ не знаеть этого человѣка! Но будетъ время, когда его вознесутъ наравнѣ съ именами первыхъ столбовъ науки « 343).

Занятія Погодина приводили его въ близкія сношенія съ Троицкими учеными. "Вы спрашивали меня", писалъ ему

ректоръ Троицкой Академіи архимандрить Филареть, "не встрівчалось ли мнъ въ рукописяхъ что-нибудь относящееся до Русской Древней Исторіи. Тогда забыль сказать вамь объ одномъ давно извъстномъ мнъ обстоятельствъ историческомъ, но о которомъ, сколько извъстно, ни одинъ изъ Русскихъ историковъ не упоминаль печатно. Дело воть въ чемъ: патріархъ Фотій писаль двѣ бесѣды на нападеніе Руссовь. Одна изъ нихъ начинается такъ: Τί τοὖτο; Τίς ἡ Χαλεπὴ ἄυτη πληγὴ καὶ όργή; Πόθεν ήμιν ό ύπερβόρειος ούτος και φοβερός επέσκηψε жεραυνός? Вы можете посмотрѣть о сихъ бесѣдахъ у Удина въ его: Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis (1722. т. 2, с. 212). Удинъ пишетъ, что сіи Беседы вместе съ другими шестнадцатью статьями Фотія были доставлены Николаю Гензіусу, посланнику Бельгійскому, въ 1670 году извѣстнымъ у насъ Паисіемъ Лигаридомъ Газскимъ. Очень жаль, что неизвъстно, гдъ бы можно было отыскать сіи Бесьды теперь. Драгоцынная рукопись! И остается рукописью забытою. Воть памятникъ, который по многимъ отношеніямъ стоилъ бы быть напечатаннымъ; и конечно это не то, что какая-нибудь грамотка съ жалобою на вытрясенные изъ верши ерши " 344). По поводу этого важнаго сообщенія Погодинъ печатно заявиль: "Сомнинія у насъ начались не въ добрый часъ. Всякій годъ съ тъхъ поръ случаются, имъ на голову, открытія, коими подтверждаются всѣ главныя положенія древней нашей Исторіи: такъ Френъ нашелъ извъстіе о Норманахъ-Руси, которые нападали на Сивиллу въ 844 году; такъ еще прежде представилъ онъ намъ свидътельства о письменахъ Руси временъ Святославовыхъ; Горловъ нашелъ Ярославову монету въ окрестностяхъ Дерита, Востоковъ следы Пророческихъ книгъ на Словенскомъ языкъ въ Новгородъ въ 1030 году, Крузе воскрешаетъ изъ могилы Варяговъ въ полной ихъ одеждѣ и вооруженіи съ женами и дітьми. Теперь сообщу я сліды новаго свидътельства о Руси 866 года, которую Шлецеръ, не тъмъ будь помянуть, отнималь было у Русской Исторіи, а Каченовскій, ни за что, ни про что, окрестиль Турками, хотя самъ

Эверсъ, покровитель Туретчины, видълъ себя принужденнымъ почитать ихъ Кіевскими... Теперь открывается другое, или по крайней мірь сліды другого свидітельства объ этой Руси, какъ я получилъ извъстіе изъ Московской Духовной Академін". Въ тоже время Погодинъ получилъ справку изъ Комбефизія въ слідующемъ письмі изъ Кіева: "Спіту довести до свёдёнія вашего одну мою историческую находку, которую отъ васъ зависить подарить окончательно Русской Исторіи. Это-что бы вы думали? Не менье, какъ двъ проповъди патріарха Фотія, говоренныя имъ въ Константинопол'є посл'є и по случаю вторженія Россовъ. Какъ бы ни толковали Скептики титло Россовъ, но всѣ проповѣди Фотія объ нихъ суть рѣдкость. Гдв же эта редкость? У вась въ Синодальной Библіотекъ, между Греческими рукописями. Указаніе сіе нашелъ я у Комбефизія". Изъ письма же Филарета Погодинъ узналъ, что митрополить Газскій Паисій подариль эти пропов'яди Голландскому посланнику Николаю Гензіусу. "Теперь спрашивается", пишетъ Погодинъ, "что онъ подарилъ самые подлинники, у насъ хранившіеся, или сняль съ нихъ копіи? Если копіи, то подлинниковъ должно отыскивать въ неразобранныхъ и неописанныхъ до сихъ поръ, къ стыду нашему, сокровищахъ Синодальной Библіотеки. Если Паисій отдалъ подлинники, то ихъ надо отыскать въ Голландіи, о чемъ я пишу теперь въ Лейденъ и Брюссель, и върно получу оттуда справку скорбе, нежели изъ какого Отечественнаго книгохранилища. Еще надо справиться въ Парижъ. Объ этомъ я прошу знаменитаго Газе " 345).

По поводу этихъ строкъ, Горскій писалъ Погодину: "Въ послѣднемъ нумерѣ Москвитянина вы начали сообщать извѣстіи о древнѣйшей Руси. Очень полезное дѣло! Только для предупрежденія недоумѣній на послѣдующее время надобно бы требовать отъ корреспондентовъ точныхъ и обстоятельныхъ свѣдѣній о самихъ источникахъ, изъ которыхъ заимствуютъ новооткрывшіяся извѣстія. Я это говорю къ тому, что въ Комбефизовой библіотекѣ, изъ которой сообщено вамъ вторич-

ное извѣстіе о Бесѣдахъ Фотіевыхъ, помѣщенъ тотъ же самый реестръ Бигоціевъ, какой находится и у Удина. Поэтому какъ у Удина, такъ и у Комбефиза ничего не говорится, чтобы эти бесѣды находились въ Москвѣ въ Синодальной библіотекѣ, которой въ 1672 г. не существовало, а сказано только, что реестръ этотъ вышелъ первоначально изъ рукъ Паисія митрополита Газскаго, который былъ у насъ въ тѣхъ годахъ въ Москвѣ. Поэтому осмѣлюсь прибавить, — несправедливы въ настоящемъ случаѣ и жестокія нападенія на недостатокъ хорошаго описанія Греческихъ рукописей Синодальной библіотеки. Прошу принять эти слова снисходительно для пользы истины".

Не смотря однако на это, въ 1849 году А. А. Куникъ писалъ П. М. Строеву: "Бередниковъ сообщилъ мнѣ, что вы убѣждены, что Бесѣды Фотія находятся въ Москвѣ. Я потеряль было почти всю надежду, что онѣ найдутся. Судя по извѣстіямъ, сообщаемымъ Паисіемъ западнымъ ученымъ, списокъ этихъ бесѣдъ привезенъ изъ Аеонской горы. Вы меня весьма обяжете, если сообщите мнѣ то, что вамъ извѣстно объ этихъ бесѣдахъ. Если онѣ дѣйствительно уцѣлѣли, то Академія не замедлитъ ихъ издать съ точнымъ Русскимъ переводомъ". Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно содержаніе письма Строева Бередникову, о которомъ лишь вскользь упоминаетъ послѣдній въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Строеву: "Съ Куникомъ еще не видался, а потому не могъ передать ему вашихъ любопытныхъ замѣчаній о посланіяхъ Фотія и продѣлкахъ Паисія Лигарида " 346).

Наконецъ, въ 1864 году, эти знаменитыя Бесѣды патріарха Фотія были изданы преосвященнымъ Порфиріемъ. "Я нашелъ ихъ", пишетъ онъ, "въ богатой рукописями библіотекѣ Авоноиверскаго монастыря, и весьма обрадовался этой находкѣ. Это было въ 28 день декабря мѣсяца 1858 года... Съ жадностію я прочелъ двѣ первыя изъ нихъ... и пришелъ въ такой восторгъ, что все существо мое взыграло отъ радости. И было чему радоваться! Вѣдь мнѣ, искавшему многоцѣнныхъ перловъ на Востокѣ, попались два бриліанта, о ко-

торыхъ рѣдко кто зналъ, а многіе, весьма многіе и не слыхали <sup>с 347</sup>).

Мы уже знаемъ, что И. И. Дмитріевъ завъщалъ Погодину примириться съ памятью Карамзина, къ безсмертному творенію котораго ніжогда такъ грубо прикоснулся Арцыбашевъ въ Московском Въстникъ. Во исполнение завъщанія, Погодинъ уже началъ писать свое похвальное слово Карамзину и занимался этимъ дѣломъ съ страхомъ. "Вѣрю", писаль князь Вяземскій, "что вы озабочены и чувствуете нѣкоторый страхъ при мысли о достойномъ исполнении предпринятаго вами труда о Карамзинъ. Писателю съ дарованіемъ и добросовъстному иначе и нельзя приступать къ великому труду какъ со страхомъ. А какой предметъ можетъ быть важнее у насъ какъ Карамзинъ? Въ немъ вся Россія, старая и новая, старая въ историкъ, новая въ человъкъ, который умѣлъ одною нравственною силою своею и литературными заслугами определить себе въ нашемъ обществе, въ нашей гражданственности, мъсто до него не бывалое и по немъ еще праздное. Онъ былъ истиннымъ и едва ли не единственнымъ полнымъ представителемъ цивилизаціи нашей. А нравственная, духовная, или душевная сторона его! Какой прекрасный предметь изученія и назиданія. А полная, глубокая, всеобъемлющая оцънка трудовъ его, донынъ еще не сдъланная! Воля ваша, во всемъ, что ни было писано объ Исторіи его, нътъ настоящей оцънки. Полководецъ выигралъ ръшительное сраженіе, завоеваль, покориль цёлую область, обогатилъ ею свое Отечество, а военные критики ловятъ его въ частныхъ ошибкахъ, что онъ тутъ напрасно пожертвовалъ нъсколькими стрълками, тамъ оставилъ пушку и такъ далъе. Слона-то не примъчаютъ. Сперва выведете слона на показъ людямъ, то-есть, трудъ, подвигъ Карамзина, который далъ народу Исторію, которой у него не было, далъ законный видъ народу безпаспортному и непомнящему родства. Бездълица! Петръ Великій въ вѣкахъ, Карамзинъ въ своей эпохѣ, вотъ два великіе преобразователя Россіи. Утвердите, провозгласите

эту истину, а потомъ, когда убъжденіе и благодарность вкоренятся въ душахъ, то, пожалуй, замѣчайте ошибки того и и другаго. Это не только позволительно, но и должно. А теперь такъ закричали, захулили Исторію Карамзина, что новое поколѣніе не читаетъ ее, а Полевой пишетъ водевили, и народъ Русскій опять безъ Исторіи, опять непомнящій родства, хоть посылай его на поселеніе! « 348).

Не менѣе Древней, Погодинъ интересовался Новою и Новѣйшею Исторією Россіи. Короче сказать и Древнюю, и Новую онъ постоянно носилъ въ душѣ своей. Этотъ живой интересъ и сближалъ его съ такими лицами, какъ А. И. Тургеневъ и Ф. Ф. Вигель.

Въ началѣ 1840 года А. И. Тургеневъ пребывалъ въ Москвѣ и усердно занимался въ Архивѣ Министерства Иностранныхъ дѣлъ. Сохранилось любопытное письмо его. въ которомъ читаемъ слѣдующія строки:

"Я опять роюсь въ здёшнемъ архивъ и живу съ Екатериной ІІ, Фридерикомъ ІІ, Іосифомъ ІІ, Генрихомъ Прусскимъ, Потемкинымъ, Безбородко, а еще какія сокровища! Какая свъжая и блистательная Исторія! Безъ сего Архива невозможно писать Исторіи Екатерины, Россіи, Европы! Сколько въ немъ истинныхъ, сколько искреннихъ причинъ и зародышей великихъ и важныхъ происшествій XVIII-го стольтія. Какая честь для дъльцовъ того времени и сколько апологій можно бы составить для важнъйшихъ дипломатическихъ и историческихъ вопросовъ! Напримъръ, о Польшъ, о Французской революціи. Я не знаю, какъ могли съ этими матеріалами разстаться Петербургскіе дёльцы, кои должны часто руководствоваться указаніями прошедшаго? На многое, если не на все, можно найти совъть и вразумление въ дебатахъ Екатерины съ Европейскими державами, въ совъщаніяхъ ея съ Безбородко, Потемкинымъ, Румянцовымъ... И какой урокъ въ ея запискахъ для дёлопроизводителей и для государственныхъ расходчиковъ! Какъ она дорожила казною, не смотря на свои слабости, между коими я не смѣю ставить славолюбія, ибо привыкаю въ немъ видъть пользу Россіи. Хорошо бы прислать сюда депутатовъ отъ каждаго министерства, выписать все, что по каждому полезнаго находится въ сей народной сокровищницъ <sup>349</sup>). Конечно, не Погодина имъль въ виду Тургеневъ, когда писалъ: "По дъламъ—вору и мука. Вольно же вамъ знакомить Европу съ однимъ Булгаринымъ? Архивы полны внутренней и внъшней жизнію Россіи, а вамъ позволяютъ только перепечатывать Польскаго лгуна. Кантемиръ и Лейбницъ тлъютъ въ Колпаковскомъ переулкъ \*), а вы бросаете милліоны на разореніе Кремлевской Древности, и Министръ Просвъщенія находитъ печатаніе писемъ Карамзина преждевременнымъ! Послъ этого вы позволите не метать моего историческаго бисера предънимъ, а развъ только въ его отсутствіе <sup>350</sup>).

Общій интересь къновой Исторіи нашего Отечества сблизиль Погодина и съ Вигелемъ, который въ это же время, посътивъ Москву и велъ съ Погодинымъ нескончаемые историческіе разговоры. Съ Вигелемъ же сблизилъ Погодинъ и своего друга Кубарева. Только малые отрывки этихъ любопытнъйшихъ бесёдъ сохранилъ Погодинъ въ Дневникъ своемъ. Вотъ они: "Екатерина была единственная нѣмка, которая сдѣлалась Русскою. Она сказала однажды доктору Рожерсону, пускавшему ей кровь: ну, теперь вы выпустили изъ меня послъднюю нъмецкую кровь. Государь ее не любить и все семейство также. Наследникъ начинаетъ показывать расположение. Нѣмцы составляють въ Россіи совершенно отдѣльный народъ и осмъливаются прямо говорить это. Графъ Тизенгаузенъ, Русскій сенаторъ, котораго дочери замужемъ за Русскими, братья женаты на русскихъ, требовалъ у министра Блудова, чтобы онъ представиль Государю просьбу отъ Остзейскихъ губерній, дабы діти отъ смітанных браковъ были протестанты. Блудовъ отвѣчалъ, что онъ никакъ не можетъ передать подобной просьбы. Тизенгаузень возропталь: "Знаете ли вы, что произойдеть оть этого? Черезь два-три поколенія мы

<sup>\*)</sup> Мѣсто, гдѣ въ то время находилось помѣщеніе Московскаго Архива Иностранныхъ Дѣлъ.

сдълаемся Русскими". Каковъ Русскій сенаторъ. Нъмецъ сапожникъ приноситъ Вигелю сапоги. Они оказались узкими и отдаль для переправки. Нёмець ушель и черезь двё минуты возвращается въ ужасномъ неистовствъ: "Уймите вашего слугу, онъ ругаетъ меня". Вигель позвалъ слугу. Что такое? Слуга увъряеть, что никакъ не ругалъ нъмца. Какъ онъ ругалъ тебя? спрашиваетъ Вигель сапожника. Онъ сказалъ мнѣ ты. А ты какъ ему говорилъ? Я ему такъ говорилъ. Такъ за что же ты жалуешься? Вы квиты. Какъ квиты, я могу такъ говорить ему, а онъ нътъ. Я нъмецъ, а онъ русскій. Вонъ, с.... с..., вотъ я тебъ дамъ. Блудовъ имълъ глупость заботиться о томъ, чтобы дать общій уставь для лютеранскихъ церквей въ Россіи, кои его не имѣли и всѣ управлялись различно. Государственная ошибка. Зачёмъ такое утвержденіе. Мъры Уварова учить Нъмцевъ по-Русски будутъ имъть такое следствіе: Немцы вытеснять теперь русских отовсюду. Немцы высылають своихъ меньшихъ сыновей и братьевъ кормиться и служить въ Россію, а сами остаются на своей землѣ цѣлы и неприкосновенны ".

"Наслѣдникъ вошелъ однажды въ спальню великаго князя Константина Николаевича и началъ говорить о трудностяхъ управленія Россією, между тѣмъ какъ тотъ спалъ. Я не желалъ бы, сказалъ Наслѣдникъ, пережить Батюшку, не желалъ бы принять на себя такую отвѣтственность".....

Тотъ же Вигель въ письмѣ своемъ къ Хомякову сообщаетъ: "По праву, или, если угодно, по обязанности единомыслія съ вами спѣту вамъ сообщить нѣсколько пріятныхъ извѣстій, почерпнутыхъ изъ самыхъ достовѣрныхъ свѣдѣній, которыя впрочемъ должны радовать всякаго добраго русскаго. Ничто не можетъ сравниться со взаимною нѣжностью двухъ братьевъ (т.-е. Александра и Константина), не смотря или можетъ быть по причинѣ разностей въ характерахъ: для обоихъ Екатерина идолъ. Константинъ болѣе чѣмъ когда кипитъ любознаніемъ. Ему подарили подробную великолѣпную карту нашего

полушарія. Онъ принялся ее раскрашивать и отмѣчать на ней одинаковой краской, но разными оттѣнками: 1) собственно Россію, православными Словенами населенную; 2) земли, ей принадлежащія, на коихъ жители другого происхожденія и вѣры; 3) единоплеменную и подвластную ей Польшу; 4) всѣ земли Словенскія, подъ чуждымъ игомъ находящіяся и 5) всѣ земли по большей части обитаемыя единовѣрцами вплоть до Сиріи. Остальное все не раскрашено, и на эту карту онъ не наглядится. Дай Богъ, чтобы сей честолюбивый отрокъ, глядя на примѣръ Іоанна Австрійскаго, эрцгерцога Карла, Евгенія Савойскаго и великаго Конде, убѣдился, что, родясь близъ трона и не вступая на него, можно пріобрѣсть величіе и славу! " 351).

## LX.

По возвращении изъ чужихъ краевъ, Погодинъ ревностно принялся за исполненіе своей должности секретаря Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ. Должность эта совершенно совпадала съ его спеціальными занятіями Русскою Исторіею. Да и самъ сознаваль, что онъ полезень Обществу. Несмотря на это сознаніе, Шафарикъ съ укоромъ писалъ ему: "Очень печально, что со времени Калайдовича, въ Россіи не издается ничего Древле-Словенскаго, исключая маленькихъ выдержекъ. У Царскаго должна находиться харатейная рукопись XIII или XV вѣка, Житія св. Владиміра, принадлежавшая графу А. И. Мусину-Пушкину, о которой говоритъ Карамзинъ (въ 1 томѣ, прим., 110, 284). Мнѣ кажется, что легенда эта очень древняя, и я не понимаю, какъ можете вы оставлять такъ долго не напечатанными такія сокровища. Теперь, когда вы хотите начать новый журналь, ньть никакой надежды, чтобы вы издали много старыхь рукописей; но не можете ли вы возбуждать, подвигать, принуждать другихъ, чтобы школа издателей Древле-Словенскихъ вещей не окончилась однимъ Калайдовичемъ " 352).

Въ тоже время и Шевыревъ желалъ подвигнуть Общество

на изданіе важныхъ памятниковъ Древности. Живя въ Мюнхенъ, онъ писалъ Погодину (6 февраля 1840 г.): "Изъ прилагаемыхъ бумагъ ты увидишь проектъ. Я увъренъ, что ты будешь за него, если только Общество имфеть средства. Но если его суммы недостаточны, у васъ не даромъ есть благотворители и богатые члены: ихъ за бока. Надобно же напечатать Геория Амартола, если хотимъ узнать всв источники Нестора. Въ Мюнхенскихъ кодексахъ этой хроники я нашелъ тотчасъ мъсто объ обычаяхъ разныхъ народовъ, приводимое Нестеромъ. Я выписаль его. Странно, что въ Парижскихъ спискахъ я не могъ его отыскать... Надобно, чтобы Общество обратилось къ Северину. Если вы откажетесь, я обращусь къ Министру, который прикажетъ Русской Академіи напечатать Амартола на ея счеть. Но мнѣ хотѣлось, чтобы на изданіи стояло изданіе Императорскаго Московскаго Общества. Общество такимъ діломъ поставить себя на видъ у Европы и, можеть быть, подасть поводь къ новымъ изысканіямъ источниковъ для нашей Исторіи".

Это предложеніе Шевырева Погодинъ заявилъ Обществу, но оно не имѣло успѣха и въ протоколахъ (5 марта 1840) мы прочли: "Доложено предложеніе Шевырева о порученіи Мюнхенскому ученому Кребингеру издать на иждивеніе Общества Греческій подлинникъ Георіїя Амартола. Но Общество не нашло возможнымъ воспользоваться этимъ предложеніемъ и пожертвовать двѣнадцать тысячъ на изданіе Византійскаго Лѣтописца, тѣмъ болѣе, что подлинникъ его не заключаетъ въ себѣ слишкомъ много извѣстій, важныхъ для Русской Исторіи" 353).

Узнавь объ этомъ рѣшеніи Общества, Шевыревъ писалъ Погодину: "Мнѣ жаль, что я къ вамъ пустился съ Амарто-ломъ: всего бы лучше прямо къ Министру. Я такъ и думалъ, да мнѣ хотѣлось доставить вамъ эту честь въ глазахъ Европы и вызвать васъ изъ Европейской неизвѣстности. Хорошо, если Министръ услышить вашъ голосъ. Да что же ваши Царскіе,

Баклушины и прочіе благотворители? Въ самомъ дѣлѣ—козлы съ бородами: тутъ бы имъ и отличиться "\*).

Вмѣстѣ съ тѣмъ Шевыревъ изъ Флоренціи сообщаль Погодину: "Въ Лаврентьевской библіотекѣ видѣлъ грамоту Собора Флорентійскаго, подписанную всѣми и Русская подпись Авраамія, но вмѣсто епископъ Суздальскій я прочелъ Суждальскій. Не подложная ли?—Подпись Палеолога, котораго рука дрожала, замѣчательна. Исидоръ подмахнулъ бодро Мутрот. Коє́βв.

Во время своего пребыванія въ Римѣ, Шевыревъ проникъ въ Ватиканскую Библіотеку и тамъ, между прочимъ, ему нопался отрывокъ о Флорентійскомъ Соборѣ, "но библіотекарь", писалъ Шевыревъ Погодину, "въ родѣ Каченовскаго, узнавъ содержаніе отрывка, запретилъ мнѣ списывать". Вмѣстѣ съ тѣмъ Шевыревъ сообщалъ Погодину: "Нашъ попечитель, т.-е. графъ С. Г. Строгановъ, все въ Неаполѣ и не сдался на мой голосъ, не пріѣхалъ сюда. Въ восемь дней онъ осмотрѣлъ весь Римъ!!! И сынъ его тоже. Отъ его пребыванія въ Италіи я не ожидаю никакихъ плодовъ для насъ, потому что онъ пе расположенъ ни къ древностямъ, ни къ искусствамъ. Все дѣло у него въ Латинской Грамматикъ".

Между тѣмъ Московское Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ, издавъ, по настоянію Погодина, первые два тома Повиствованія о Россіи Арцыбашева, въ это время приступило къ печатанію третьяго. Но при самомъ началѣ печатанія встрѣтило цензурное затрудненіе.

13 Ноября 1840 года Московскій цензурный Комитеть довель до свѣдѣнія Министерства Народнаго Просвѣщенія, что разсматриваемое цензоромь Снегиревымь сочиненіе Арцыбаниева Повиствованіе о Россіи "заключаеть въ себѣ описаніе кончины царевича Дмитрія Іоанновича, несогласное съ преданіями, которыя приняты Православною Церковію". Министерство поручило Археографической Коммисіи разсмотрѣть

<sup>\*)</sup> Это желаніе Шевырева издать літопись Георгія Амартола исполнено въ 1881 году Императорскимъ Обществомъ Любителей Древней Письменности.

это описаніе. Результатомъ этого разсмотрѣнія было нижеслѣдующее мнѣніе Устрялова, съ которымъ согласилась и Археографическая Коммисія. "По порученію Коммисіи, разсмотрѣвъ присланный изъ Московскаго Цензурнаго Комитета корректурный листь третьяго тома Исторіи Арцыбашева, заключающій въ себъ повъствованіе о смерти царевича Дмитрія Углицкаго, я нахожу, что авторъ въ основаніе своего разсказа приняль одно только слыдственное дыло, напечатанное во второмъ томъ Румянцовскаго Собранія Государственных Грамот и Договорова, оставивъ безъ вниманія всѣ другія современныя свидътельства, представляющія смерть Царевича въ иномъ видъ. Хотя следственное дело есть актъ весьма важный, по крайней мъръ въ высшей степени любопытный, тъмъ не менъе нельзя полагаться на него исключительно и безусловно, какъ поступиль авторь: ибо тоть же самый Шуйскій, который производилъ следствіе и доносилъ царю Өеодору Іоанновичу, что Димитрій самъ накололся на ножъ, въ припадкъ падучей бользни, чрезъ нъсколько лътъ потомъ вступивъ на престолъ, объявилъ всенародно манифестомъ, что Царевичъ заръзанъ въ Угличѣ по волѣ Бориса Годунова. Такимъ образомъ естественно рождается вопросъ, которое же изъ двухъ показаній его было истинное? Отвъчать на сей вопросъ не такъ трудно, какъ многіе полагають: Шуйскій производиль следствіе въ то время, когда все трепетало предъ грознымъ временщикомъ, да и не легко было обнаружить участіе его въ злодійскомъ умерщвленіи Царевича юридическимъ образомъ за смертію клевретовъ его, растерзанныхъ народомъ на мъстъ злодъянія. Совсьмъ иныя были обстоятельства, когда Шуйскій торжественно провозгласилъ Годунова убійцею Димитрія: туть онъ не имълъ повода скрывать истину, и темъ более долженъ былъ открыть ее, что вся Россія давно уб'єждена была въ преступномъ д'єль Бориса Годунова, который восшествіемъ на престоль подтвердилъ положительнымъ образомъ свое участіе въ смерти Царевича. Это убъждение общее, ръшительное, выраженное во всёхъ актахъ, во всёхъ лётописяхъ, своихъ и чужезем-

ныхъ, какъ гласт народа, служитъ самымъ громкимъ обвиненіемъ Годунову, по крайней мірь наводить на него сильное подозрѣніе. Авторъ оставиль безъ вниманія всѣ сіи обстоятельства, даже не упомянуль о манифестъ Шуйскаго и, основавшись на одномъ следственномъ деле, составленномъ очевидно въ угожденіе Борису Годунову, изложилъ столь важное событіе одностороннимъ образомъ, несогласно съ правилами исторической критики. Конечно, каждый воленъ смотръть на происшествіе съ той или другой стороны; но какъ въ семъ случав одностороннее воззрвніе можеть подать поводь къ разнымъ неблагопріятнымъ толкамъ, что уже и случилось при напечатаніи означенной статьи въ Вистиник Европы, то я и полагаю исправить повъствование Арцыбашева о смерти царевича Димитрія такимъ образомъ: по принятому авторомъ плану, надобно составить сводъ изъ современныхъ сказаній, объяснивъ положительно, что если некоторыя обстоятельства, повъствуемыя льтописцами, могутъ быть подвержены сомнънію, то несомнительно главное изъ нихъ-убіеніе Димитрія клевретами Годунова. Послѣ того можно помѣстить перечень слъдственнаго дъла въ настоящемъ видъ его, исключивъ однако всѣ примѣчанія автора, которыя клонятся къ оправданію Бориса Годунова, и присовокупивъ въ заключение то, что неоднократно говорилъ самъ Шуйскій по вступленіи на престоль о смерти Царевича, между прочимь въ окружной грамотъ 2 іюня 1606 года".

Между тѣмъ Арцыбашевъ, написавъ томъ третій своего Повпствованія, кончающійся 1698 годомъ думалъ "преставленіемъ императрицы Елисаветы Петровны порѣшить долговременное свое странствованіе по стезѣ дѣеиспытателей". "При всѣхъ моихъ хлопотахъ и недугахъ старости", писалъ онъ Погодину (24 февраля 1840 г.), "я занимаюсь неусыпно Повиствованіемъ о Россіи; кончилъ уже седьмую книгу описаніемъ дий Петра Великаго и началъ послѣднюю восьмую. Правду вамъ сказать: я не богатъ матеріалами, а предшественники мои Вейдемейеръ и Арсеньевъ болѣе какъ литераторы, нежели какъ дъеиспытатели, отъ нихъ не много поживишься". На сообщеніе Погодина о добромъ мнѣніи Шафарика касательно Повиствованія о Россіи Арцыбашевъ отвѣчалъ: "Весьма много благодаренъ господину Шафарику за доброе мнѣніе о моей книгѣ, и прошу васъ увѣдомить меня, что онъ такое и гдѣ проживаетъ? По книгамъ видишь лицо значительное, а точнаго понятія о немъ не имѣешь".

Въ это время дѣла межевыя мѣшали заниматься Арцыбашеву Русскою Исторіею. Не находя защиты въ мѣстномъ правосудіи, Ардыбашевъ рѣшился обратиться къ заступничеству сенатора С. Д. Нечаева: "Долговременное, хотя и заочное знакомство мое съ вами", писалъ онъ Погодину, "разныя благосконности, мною отъ васъ испытанныя, и тотъ дружескій тонъ, въ которомъ продолжается наша переписка болѣе десяти лѣтъ, даетъ мнѣ смѣлость попросить васъ объ увѣдомленіи меня: вице-президентъ нашъ Степанъ Дмитріевичъ Нечаевъ застадаетт ли въ первомъ отдѣленіи шестого Департамента Сената? Если тамъ, то можно ли прибѣгнуть къ нему съ нѣкоторой просьбой?"

Намъ неизвѣстно, принялъ ли участіе Нечаевъ въ дѣлѣ Арцыбашева, знаемъ только, что послѣдній въ письмѣ своемъ къ Погодину разразился слѣдующею филиппикою противъ Казанскихъ служителей Правосудія: "О, проклятые крючкодѣи! Набольшій отъ утра до вечера играетъ въ карты! Блюститель правды по три раза въ день пьянъ и пропускаетъ все, не читавши; прочіе сидятъ для симетріи; а душевредникъ-письмоводитель держитъ руку на поясницъ и пачкаетъ, что въ голову пришло, зная безотвѣтственность пустозвоновъ. Незаконныя привязки страшны для черни; для людей же, знающихъ дѣло, онѣ только лишь досадны и хлопотливы".

Но не смотря на то, что дѣла хлѣботорговыя и межевыя отвлекали Арцыбашева "отъ умственнаго поприща", къ 5 ноября 1840 года, онъ кончалъ уже царствованіе Екатерины І и принимался за Петра ІІ-го. "О, велитъ ли Богъ", писалъ онъ

Погодину, "совершить эту работу! Становлюсь слабъ и немножко хилъ глазами; а въ очки смотрѣть не могу".

Между темъ книга Арцыбашева совершенно не раскупалась. "Увъдомленіе о продажъ", писаль онъ Погодину, "единственно двухъ экземпляровъ моей книги наводитъ мнѣ о ней весьма пошлыя мысли. По всей вёроятности она нехороша, когда ни одно учебное заведеніе запастись ею еще не ръшилось: и такъ, не лучше ли бросить Египетскую работу и остальные дни старости провести въ покоф? Главною цёлію, во время тридцати-восьми-лътняго труда, имълъ я услужить преподавателямъ; но услуга эта не принимается; не желалъ ни крестовъ, ни чиновъ, потому что все земное казалось мнъ вздоромъ; не стремился и къ корысти, будучи хотя не богатъ, однако достаточенъ, доволенъ вполнъ своимъ состояніемъ и до сихъ поръ ни въ чемъ не нуждаюсь. Просвъщенное Общество Исторіи и Древностей, равно какъ и благопріятные отзывы нёкоторыхъ знатоковъ меня ободряли; а все-таки Повыствованіе о Россіи глотаеть пыль въ лавкъ Свъшникова".

# LXI.

30 сентября 1840 года, въ засѣданіи Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ было заявлено Погодинымъ, что извѣстный ученый Николай Ивановичъ Лобойко приносить въ даръ Обществу богатое собраніе книгъ, рукописей, выписокъ и замѣчаній, сдѣланныхъ имъ въ продолженіе двадцати лѣтъ для Исторіи Русской, Польской, Литовской и Сѣверной. Побужденіе къ этому пожертвованію Лобойко изъясняетъ въ письмѣ къ Погодину изъ Вильно: "Я пріѣхалъ", пишетъ онъ, "въ Литву съ авторскимъ жаромъ, который не перестаетъ меня мучить и понынѣ; но я болѣе и болѣе испытывалъ, что здѣсь невозможно ничего кончить. Собираясь нынѣ по разстроенному моему здоровью за границу и разсчитывая остатокъ лѣтъ своихъ, я вижу, что изъ Скандинавской моей портфели, а также и изъ Литовской, равномѣрно и изъ книгъ, къ симъ предметамъ при-

надлежащихъ, не могу я сдёлать никакого употребленія. Я рѣшился при посредствѣ вашемъ передать ихъ въ Московское Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ. Первые три класса въ нашей Медико - Хирургической Академіи закрыты. Студенты разосланы будуть по разнымъ университетамъ и наибольшая часть изъявили желаніе поступить въ Московскій. Пользуясь симъ случаемъ, я перешлю по частямъ мое собраніе. Нынѣ посылаю я портфель съ выписками и печатными листами, относящимися къ Литовской и отчасти Польской Исторіи. Туть же приложены двѣ книжечки: 1-ая Teodora Wagi Historya książąt i królów polskich. Wilno. 1824. 8° и 2-я Dzieje Polski. Warszawa. Первая совершенно переработана Лелевелемъ, а вторая имъ сочинена. Въ Исторіи, доведенной Вагой до 1763 года, Лелевель положилъ глубокія и долговременныя свои изысканія. Онъ вездъ старался опредълить отношенія Россіи къ Польш'є и отділить отъ нея Литву, къ чему прежняя богатая Виленская университетская, монастырская библіотека и документы, здёсь находящіеся, весьма ему способствовали. Эту книгу непремѣнно должно бы перевести Русскій языкъ. Всв прочія печатныя вещи, рисунки, географическія карты и пр. доставлены мнѣ Лелевелемъ, когда онъ былъ въ Вильно и Варшавъ. Собственноручныя мои выписки, которыя собираль я для объясненія Литовской Исторіи, извлечены изъ Шлецера Geschichte von Estland, von Littauen, Kurland und Liefland. Halle. 1785, которую также я Обществу доставлю. Самыя выписки мои изъ Карамзина достойны бы были обнародованія: ибо я въ Литвѣ могъ болѣе другихъ чувствовать важность сихъ извъстій. Далье въ портфели есть начало Исторіи Литвы Кояловича, изъ котораго Шлецеръ сдѣлалъ свое извлеченіе, признавъ Кояловича достовфрнфишимъ льтописцемъ послъ Нестора, котораго достоинство возстановили вы съ такою силою".

Судьбы Уніи живо интересовали Лобойко, и по этому вопросу онъ не мало потрудился. "Я намѣренъ", писалъ онъ Погодину, "прислать Обществу рукопись: Вильно, столица Ли-

товской Россіи и Кіевской Митрополіи. Она напечатана была Д. Н. Бантышъ-Каменскимъ въ Виленскихъ Губернскихъ Въдомостяхъ сокращенно, безъ примѣчаній. Я желалъ бы, чтобъ она напечатана была особою книжечкою съ дополненіями того, что произошло послѣ. Такъ какъ католики распускаютъ неблагопріятные слухи на счетъ уничтоженія въ Литвѣ Уніи, то сіе изслѣдованіе было бы очень полезно. Я желалъ бы, чтобы вы и Даниловичъ издали его съ перемѣнами и дополненіями зъзана.

Замѣчательно, что въ то же время Уваровъ писалъ Погодину: "Мнѣ пришла мысль, что весьма бы полезно было исправить и дополнить Исторію Уніи Бантышъ-Каменскаго и напечатать въ Польскомъ переводъ. Литургическія наши книги и катехизисъ скоро будутъ напечатаны на Нѣмецкомъ, а можетъ быть, и на Французскомъ языкахъ" зьь).

Въ это время Московскій Университеть и состоящее при немъ Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ пріобрѣли себъ въ лицъ Игнатія Николаевича Даниловича (р. 1789, † 1843) достойнаго д'ятеля. Какъ профессоръ Права онъ служиль въ четырехъ университетахъ: въ Виленскомъ, Харьковскомъ, Кіевскомъ и, наконецъ, въ Московскомъ. По свидътельству профессора Коровицкаго, Даниловичь быль вообще любимъ и уважаемъ своими слушателями и товарищами и пользовался благосклонностью начальства. "Онъ владёль въ высокой степени даромъ слова и не только свободно объяснялся на Латинскомъ, Французскомъ, Нѣмецкомъ и Русскомъ, но и писалъ на нихъ. Его отецъ былъ приходскимъ настоятелемъ Греко-уніатскаго обряда, въ деревнъ Гриневичи, Подляскаго воеводства, Бъльскаго уъзда. Его статьи, разсужденія показывають глубокую ученость и остроуміе въ изслѣдованіи старинныхъ памятниковъ Польскаго и вообще Словенскаго законодательства " 356). Н. И. Лобойко писаль о немь Погодину: "Я долженъ при семъ сказать, что профессоръ Даниловичь столько же хорошо разумфеть изъ исторіи какъ и Лелевель; надобно бы поторопиться воспользоваться его познаніями; не худо бы было приставить къ нему двухъ молодыхъ Россіянъ, которые бы воспользовались его познаніями. Повърьте, что Даниловича ни въ Литвъ, ни въ Польшъ найти уже невозможно. Сумасбродство Поляковъ скоро пройдетъ; Правительство даетъ имъ ръзкіе и сильные уроки: языкъ Русскій здѣсь болѣе и болѣе вкореняется, въ Академіяхъ нашихъ и гимназіяхъ, Поляки пишутъ по русски какъ авторы; Польское юношество не дичится, не чуждается Россіи; сотни переходятъ отсюда въ Москву, Харьковъ и пр., и скоро ихъ не различите отъ Русскихъ; но число знатоковъ Польской Исторіи и Литературы и въ самой Литвъ становится уже ръже. Пусть Польскій фанатизмъ исчезаетъ, но не памятники существованія народа. Если въ моемъ собраніи найдете что непонятное, профессоръ Даниловичъ удобно объяснитъ вамъ".

Мы знаемъ, что Снегиревъ, по порученію Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, уже нѣсколько лѣтъ трудился надъ описаніемъ Москвы. Погодинъ, по обязанности секретаря Общества, следиль за его трудами. "Вамъ угодно было знать", писаль ему Снегиревь, "о моихь занятіяхь по препорученію Историческаго Общества; пріятною для себя обязанностію поставляю исполнить ваше желаніе. Немедленно по полученіи мною отъ начальства свободнаго доступа въ Московскіе архивы и казенныя библіотеки, я приступиль къ обозрѣнію въ придворномъ, государственномъ и разрядномъ архивахъ тѣхъ особенно дёль, кои относились къ моему предмету и изъ коихъ донынъ продолжаю дълать необходимыя выписки. Перебравъ доселъ сотни кипъ и перечитавъ тысячи листовъ, писанныхъ разными почерками XVII и XVIII въковъ, иногда я находиль въ нихъ по нъскольку строкъ и страницъ, кои могли служить мнъ значительными матеріалами. Кромъ сего, я осматриваль въ Московскихъ соборахъ, церквахъ и монастыряхъ достопамятные предметы, повъряя ихъ указаніями, какія встрічались мні въ архивахъ, или въ книгахъ; обозрѣвалъ въ окрестностяхъ Москвы старинные памятники, посѣщалъ и частныя библіотеки и велъ переписку съ иногородными любителями Отечественныхъ Древностей для распро-

страненія и повърки своихъ свъджній. Не говоря объ архивной въковой цыли и вредномъ для здоровья холодъ, не могу умолчать, что трудъ этотъ не безъ затрудненій и не безъ пожертвованій. По вызову вашему я имѣлъ честь читать въ засъдании Общества начало историко-археологическаго введенія къ Исторіи древнихъ памятниковъ Москвы, а продолженіе сего обозрѣнія особенно, по приглашенію ихъ сіятельствъ графа С. Г. Строганова и князя Д. В. Голицына, имълъ счастіе читать у нихъ въ домѣ. Сіе введеніе, приводимое мною къ окончанію, и описаніе Московскаго Успенскаго Собора составять первую тетрадь, которую я перечитываль съ сочленами княземъ М. А. Оболенскимъ, И. И. Давыдовымъ, А. Ө. Вельтманомъ и Ө. Л. Морошкинымъ, и, пользуясь ихъ замъчаніями, исправляль и дополняль написанное мною. Одну статью удостоиль чтенія и письменныхъ замічаній его высокопреосвященство митрополить Московскій Филареть".

Трудясь надъ Исторіею Москвы, Снегиреву вмѣстѣ съ тѣмъ приходилось бороться съ своими врагами и недоброжелателями. "Мнѣ нужна Арцыбашева книга для справокъ и свѣрокъ, потому что я въ изслѣдованіяхъ (о Москвѣ) не ограничиваюсь однимъ полнымъ выборомъ изъ Карамзина, какъ предварено однимъ доброхотомъ изъ извѣстнаго мнѣ скопища, но истощу свои средства и силы, чтобы оправдать лестную для меня довѣренность великодушнаго Начальника Москвы и Предсѣдателя Общества. Пусть зависть и злоба изливаютъ свой ядъ — онѣ сами имъ захлебнутся и никогда не могутъ совершенно и навсегда очернить добросовѣстнаго и усерднаго труда".

Какъ результать описанныхъ Снегиревымъ работъ, въ 1841 году вышелъ въ свътъ почтенный трудъ его, подъ за-главіемъ Намятники Московской Древности, ст присовокупленіемт очерка монументальной Исторіи Москвы. "Первоначальною мыслію", писалъ Погодинъ, "объ этомъ описаніи и средствами привесть ее въ дъйствіе публика и литература обязаны князю Д. В. Голицыиу, котораго имя блистаетъ на

всякомъ предпріятіи во славу древней нашей столицы. Авторъ, г. Снегиревъ, который лѣтъ двадцать занимается Русскою Стариною, не пощадилъ своихъ трудовъ, чтобы исполнить возложенное на него порученіе достойно своего предмета". Не смотря на это, къ сочиненію Снегирева въ своей рецензіи Погодинъ отнесся очень строго и въ ней онъ порицаетъ автора, между прочимъ, и за то, что въ его сочиненіи "не скоро можно отдѣлить важное отъ неважнаго, и увидѣть ходъ дѣла".

Благодаря своему общительному характеру, Погодинъ поддерживаль связи съ членами Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ. Такъ, изъ Петербурга, Сахаровъ взывалъ къ нему и жаловался, что Москва отъ Петербурга отдалилась далье Америки, и просиль его: "ради Русской Исторіи" прислать ему каталогъ библіотеки Историческаго Общества, если только онъ существуеть еще на беломъ свете. "Говорять", пишетъ Сахаровъ "что Чертковъ напечаталъ свой каталогъ. Только еще здёсь объ этомъ говорять, а видёть его никто не удостоился. Неужели и онъ обрекъ его для избранныхъ? Чудныя дёла. Это что-то походить на компанейство Каченовскаго, который съ своею братіею готовитъ разрушеніе Русской Исторіи для потомства, а насъ, современниковъ, угощаютъ однѣми угрозами"... Изъ отдаленной Одессы Мурзакевичь пишеть Погодину: "Полезно было бы вашему Обществу снестись съ Рязанскимъ архіереемъ: у него въ соборномъ погребу есть много древняго оружія, знаменъ и пр. " 357). Съ членомъ Общества, Новоспасскимъ архимандритомъ Аполлосомъ, Погодинъ беседуетъ "о жалкомъ состояніи духовныхъ училищъ, о строгости цензуры, которая рѣшительно не позволяетъ ничего. "Аполлосу", пишетъ Погодинъ въ своемъ Дневники, "сдълали выговоръ за лжепатріарха Игнатія, и онъ оставиль зачатое сочиненіе. Матеріалы всѣ передалъ Андрею Муравьеву, котораго надо проучить. Разсказываль объ Иринев Иркутскомъ, бывшемъ въ великой опалв за свою запальчивость, не болье. У него, говорять, много книгъ. Аполлоса притесняютъ. Онъ тридцать шесть летъ архимандритомъ. Муравьева Государь вызвалъ въ Петербургъ. Эти духовные организованы совсѣмъ иначе".

Въ это время у самого Погодина явилась мысль заняться описаніемъ Библіотеки Патріаршей Ризницы. По этому поводу онъ обратился съ просьбою къ Оберъ-Прокурору Святвишаго Синода, который поручиль А. Н. Муравьеву переговорить объ этомъ съ митрополитомъ Филаретомъ. Вскоръ послъ того, Погодинъ получаеть отъ Сербиновича офиціальное письмо, въ которомъ онъ прочелъ, что "Святѣйшій Синодъ указомъ Московской Синодальной Конторъ разръщилъ допустить" его посъщать Библіотеку Патріаршей Ризницы и "заниматься въ ней составленіемъ каталога". Но это предпріятіе не удалось Погодину. Синодальнымъ ризничимъ былъ въ то время іеромонахъ Евстафій (съ 1866 г. архимандритъ Симоновскій), который недружелюбно принялъ Погодина, когда онъ, по указанію Сахарова, явился въ Синодальную Библіотеку, чтобы просмотръть хранящіяся въ ней посланія Всероссійскаго митрополита Даніила. "Повздорилъ и разсердился на Ризничаго", записалъ Погодинъ въ своемъ Дневникъ, "который не даеть выписывать, а въ Ватиканской Библіотекъ позволяли мнѣ выписывать " 358). Погодинъ письменно жаловался на Ризничаго митрополиту Филарету; но Митрополить, не желая допустить Погодина въ Синодальную библіотеку, отвѣчалъ ему весьма уклончиво: "Предлагалъ я Синодальной Конторъ письмо вашего высокоблагородія о допущеніи къ дёланію выписокъ изъ рукописей Синодальной и Типографской Библіотекъ. Контора нашла, что указомъ Святьйшаго Правительствующаго Синода, отъ 9 іюля сего 1840 года за № 8814, предписано ей, чтобы не допускала никого къ занятіямъ въ Патріаршей Ризницъ безъ разръшенія Святьйшаго Синода. О семъ по порученію Синодальной Конторы, вась ув'єдомляя, призываю лита (отъ 10 октября 1840 г.) относится следующая запись въ Дневникъ Погодина (подъ 12 октября того же года): "Непріятное письмо отъ Филарета. Какъ можетъ умный человъкъ

написать такое глупое письмо! Это письмо пойдеть въ его біографію".

#### LXII.

Несмотря на неудачу Погодина проникнуть въ Московскую Синодальную Библіотеку, секретарская д'ятельность его по Обществу Исторіи и Древностей Россійскихъ не оскудъвала. Подъ его редакцією въ 1840 году вышли двѣ книжки Русскаго Исторического Сборника. Въ нихъ заключающееся представляетъ обильный источникъ для испытателей Русской Исторіи и Древностей. Тамъ они найдутъ: описаніе посольства, сообщенное А. Д. Чертковымъ, отправленнаго въ 1659 году отъ царя Алексъя Михайловича къ Фердинанду II-му, великому герцогу Тосканскому; статью самого Погодина о мѣстничествѣ. "Дѣла по мъстничеству", пишетъ онъ, "однообразны, скучны, бъдны своимъ содержаніемъ, заключая въ себъ одянъ адресъ-календарныя, или, говоря языкомъ того времени, разрядныя назначенія, но иногда челобитчики и истцы зараниваютъ нечаянно дорогія слова, кои подають понятіе о быть нашихь предковь, объясняютъ ихъ отношенія семейныя и гражданскія, дополняють Исторію. Надо только иміть терпініе, чтобы отъискивать сіи редкія слова, сводить ихъ, поверять другими документами и происшествіями". Вт Русскомт Историческомт Сборникъ Погодинъ также напечаталъ: извлечение изъ саги Олава, сына Триггвіева, короля Норвежскаго. Пребываніе Олава при Дворъ Владиміра Великаго въ переводъ протојерея Стефана Сабинина; статью И. М. Снегирева: О сношеніяхъ Датскаго короля Христіана III съ царемъ Іоанномъ Васильевичемъ касательно заведенія типографіи въ Москвъ. Въ этой же книжкъ Погодинъ помъстилъ и свою замътку о Болонских святцах. Осматривая въ Болоньи Музей Древностей, онъ увидёль въ одномъ шкапу за стекломъ складень изъ деревянныхъ дощечекъ, съ наръзными изображеніями и надписями, похожими на руническія. Складень этотъ обратилъ

вниманіе Погодина по очевидной древности изображеній и странности начертаній. Добытые снимки этого складня Погодинь по возвращеніи въ Россію отправиль на разсмотрѣніе Кругу, Френу, Шегрену, Анастасевичу, Буткову, Востокову, Шафарику, Копитару, "но никто", замѣчаеть Погодинь, "не разобраль еще надписей" и только "одинь изъ нашихъ знатоковъ Церковной Исторіи разобраль очень удачно изображенія, важныя и для Исторіи нашего иконописанія".

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ одномъ изъ засѣданій Общества (26 марта 1840 года), въ присутствіи А. И. Тургенева, Погодинъ прочелъ свое разсужденіе о происхожденіи Русскаго Государства отъ Рюрика до конца Ярослава І, написанное имъ еще въ 1837 году для Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Александра Николаевича. Это же разсужденіе, 28 сентября того же года, онъ прочелъ на лекціи своимъ студентамъ въ присутствіи графа С. Г. Строганова. Самъ Погодинъ этимъ разсужденіемъ своимъ былъ очень доволенъ и думалъ, что ему "когда-нибудь поклонятся" збо). Но разсужденіе это, подъзаглавіемъ Формація Государства, Погодинъ напечаталъ только въ 1846 году.

Н. Н. Бантышъ-Каменскаго и ближайшій сотрудникъ Государственнаго Канцлера графа Н. П. Румянцова, Алексій Оедоровичъ Малиновскій. Онъ жилъ и скончался въ томъ каменномъ флигелів при Архиві Иностранной Коллегіи, на Хохловкі, близъ Ивановскаго монастыря, въ Колпашномъ переулкі, гді жили и умерли его предмістники Миллеръ и Н. Н. Бантышъ-Каменскій. Объ этомъ горестномъ событіи, Погодинъ, въ засіданіи 21 декабря, объявилъ Обществу Исторіи и Древностей Россійскихъ, котораго президентомъ былъ много літъ покойный збі). На третій же день по кончині Малиновскаго, князь М. А. Оболенскій писаль В. А. Політову: "Я берусь за перо, чтобы извістить ваше превосходительство о постигшемъ Главный Московскій Архивъ несчастіи: начальникъ нашъ, почтеннійшій А. Ө. Малиновскій, скончался во

вторникъ, въ 10 часу вечера. Кончина его была спокойнал, онъ до послѣднихъ минутъ своей жизни сохранилъ память и перешелъ изъ здѣшней жизни въ вѣчную безъ страданій, тихо,—онъ умеръ какъ погасаетъ догорѣвшая лампада. Незадолго до кончины, Алексѣй Өедоровичъ поручилъ мнѣ писать къ вашему превосходительству: благодарить васъ за многолѣтнюю къ нему дружбу и за то благорасположеніе, которое вы постоянно оказывали Московскому Архиву, и увѣдомить ваше превосходительство, что онъ надѣется, въ скоромъ времени, возстановиться въ силахъ и намѣренъ самъ писать къ вамъ и просить о многомъ и въ особенности о назначеніи ему преемника засъздания ва ва особенности о назначеніи ему преемника засъздана ва скоромъ ва вамъ и просить о многомъ и въ особенности о назначеніи ему преемника засъздана ва скоромъ ва вамъ и просить о многомъ и въ особенности о назначеніи ему преемника засъздана ва скоромъ ва вамъ и просить о многомъ и въ особенности о назначеніи ему преемника засъздана ва скоромъ ва скоромъ ва скоромъ ва скоромъ ва ва скоромъ ва ва скоромъ ва скоромъ

Пестьдесять шесть лѣть прослужиль покойный въ Архивѣ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, и, по свидѣтельству современниковъ, зналъ Архивъ "какъ свой кабинетъ, и любилъ безъ памяти, считая его какъ будто своею колыбелью и могилою. Привязанность нынѣ уже рѣдкая къ мѣсту своего служенія". Но вмѣстѣ съ тѣмъ Малиновскій думалъ, "будто драгоцѣнности архивскія потеряютъ свою цѣну, если сдѣлаются слишкомъ извѣстными, и потому неохотно допускалъ пользоваться оными; по крайней мѣрѣ не указывалъ самъ на пособія и источники архивскіе. Вотъ что подавало поводъ къ нѣкоторому роптанію изыскателей".

До послѣдняго дня жизни, Малиновскій оставался въ свѣжей памяти и сохранилъ употребленіе всѣхъ умственныхъ способностей. Всѣ распоряженія о погребеніи онъ написалъ еще за годъ собственною рукою. По его желанію отпѣваніе происходило въ церкви Пресвятыя Троицы Страннопріимнаго Дома графа Шереметева. Извѣстно, что, по порученію графа Н. П. Шереметева, онъ написалъ уставъ этому Дому и съ 1810 по 1826 годъ былъ главнымъ смотрителемъ онаго 363).

Признательный къ памяти Малиновскаго, Погодинъ присутствовалъ при его отпѣваніи и въ Дневникъ своемъ записалъ слѣдующее: "Хоронить Малиновскаго. Думалъ объ его жизни. Много пользы и добра. Очень жаль, что я ѣздилъ къ нему рѣдко и не воспользовался его свѣдѣніями объ Исторіи Русской Литературы и театрѣ, которымъ онъ почти ровеспикъ. Такъ бываетъ всегда. Впрочемъ, не могу же я поспѣть вездѣ. Смотрѣлъ съ умиленіемъ на Шереметевскихъ богадѣльныхъ стариковъ и старухъ, которые приходили всѣ прощаться съ нимъ, главнымъ соучастникомъ основанія".

Тѣло Малиновскаго было похоронено въ Новомъ Іерусалимѣ, близъ его помѣстья, села Лунева, гдѣ Погодинъ въ счастливые дни своей молодости иногда проводилъ лѣтніе мѣсяцы.

По смерти Малиновскаго весьма естественно возникъ вопросъ о томъ: кто будетъ начальствовать послѣ него въ Архивъ Иностранной Коллегіи? Погодинъ прежде всего прочилъ себя на это мъсто. "Не искать ли мнъ его мъста", записываетъ онъ въ своемъ Дневники, "которое принадлежало всегда историкамъ, и которое могъ бы я занять съ пользою для науки". Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сталъ уговаривать А. Д. Черткова занять мъсто Малиновскаго 364). Но мечтательнаго Погодина предупредиль князь М. А. Оболенскій. Еще наканунѣ похоронъ Малиновскаго, онъ писалъ В. А. Поленову: "Трудно теперь сказать утвердитлеьно, кого желаль Алексей Өедоровичь себъ въ преемники; но если его сіятельству, господину Вице-Канцлеру, по предстательству вашему, угодно будетъ поручить мнъ завъдываніе Московскимъ Архивомъ, смъло могу утверждать, что дёломъ и неизмённостію чувствъ моихъ къ особё вашей я вполнъ оправдаю милостивое его сіятельства ко мнъ вниманіе и благосклонность. Занимаясь съ давняго времени Русскою Исторіею, я руководствовался завсегда единственною любовію къ наукѣ и если теперь утруждаю ваше превосходительство просьбою содъйствовать къ полученію мъста, упраздненнаго смертію почтеннаго старъйшины нашихъ археологовъ, это въ надеждё принести несомнённую пользу Отечественной Исторіи: предметь многольтнихь занятій становится для нась святымъ и драгоцвинымъ. Ваше превосходительство, какъ истинный чтитель памяти Миллера, Шлецера, Карамзина,

Малиновскаго и просвъщенный любитель Русской Исторіи, конечно не откажетесь подать руку помощи человъку, который, кромѣ неутомимаго усердія по службѣ, удостоился, за печатные труды свои, нѣкоторой благодарности соотечественниковъ. Вице-Канцлера, можетъ быть, расположить въ мою пользу и то обстоятельство, что я родной племянникъ графа Аркадія Ивановича Моркова, бывшаго вашего и графа Карла Васильевича Несельроде достойнаго сослуживца. Изливая здѣсь чувство моей души, мысленно ободряемый благосклоннымъ вниманіемъ вашего превосходительства, я не могу умолчать еще объ одной просьбѣ: мнѣ хотѣлось бы, въ случаѣ малѣйшаго луча надежды къ исполненію моего желанія, получить дозволеніе прибыть въ С.-Петербургъ для личнаго объясненія съ Вице-Канцлеромъ".

По свидѣтельству достойнаго преемника князя Оболенскаго, барона Ө. А. Бюлера, "В. А. Полѣновъ сталъ ходатайствовать о назначеніи на мѣсто Малиновскаго колежскаго совѣтника князя Оболенскаго, но что на первый докладъ о семъ графа Несельроде императоръ Николай I отозвался: слишкомъ молодъ, а на второй: пусть будетъ пока подъ руководствомъ Полънова".

Назначеніе князя Оболенскаго исправляющимъ должность состоялось 21 декабря 1840 года. <sup>365</sup>).

Въ день Благовъщенія 1840 года, на берегахъ Чернаго моря, въ Одессъ образовалось Общество Исторіи и Древностей. Это Общество обязано своимъ бытіемъ Н. И. Надеждину и Д. М. Княжевичу.

Въ 1838 году, по освобождении изъ ссылки, Надеждинъ прівхаль въ "Петербургъ" разслабленный и безъ ногъ, онъ остановился въ гостинницѣ Демута. Портретъ тогдашняго Надеждина И. И. Панаевъ рисуетъ намъ въ такихъ чертахъ: "Наружность Надеждина", пишетъ онъ, "была мало привлекательна. Черты болѣзненнаго, осунувшагося и побагровѣвшаго лица его были рѣзки; у него былъ длинный красный носъ, ротъ почти до ушей, раскрывавшійся совсѣмъ не только

при смѣхѣ, даже при улыбкѣ, и обнаруживавшій не только зубы, даже десны. Манеры его были неуклюжи и аляповаты, голось крикливь. Въминуты одушевленія онъ издаваль какіето звуки, похожіе на рычаніе, и дикія восклицанія, въ род'ь: а-га-га-га! Не смотря на все это, онъ имѣлъ въ себѣ много симпатическаго. Такова сила ума, смягчающая даже самое безобразіе и придающая одушевленіе и пріятность самымъ грубымъ и непріятнымъ чертамъ... Какъ въ человѣкѣ, я не говорю — въ писателъ, въ немъ не было ни малъйшей сухости и педантизма. Онъ не пугалъ своими знаніями, какъ это дълають многіе ученые, не хвасталь своей эрудиціей, хотя при случав любиль блеснуть ею, и быль почти постоянно одушевленъ веселостію, несмотря на разстройство своего здоровья. Въ этой веселости было что-то добродушное, искреннее, возбуждавшее веселость въ другихъ, хотя искренность и добродушіе не были его отличительнымъ качествомъ. Всѣ его недостатки, истекавшіе изъ слабости его характера, очень видимы были для всъхъ его пріятелей, но когда пріятели сходились съ нимъ лицомъ къ лицу-они искренно забывали все, и все прощали ему. Онъ имълъ даръ привлекать къ себъ всевозможнаго рода людей, не одихъ литераторовъ. Люди свътскіе, купцы, значительные чиновники, сходясь съ нимъ случайно, привязывались къ нему" 366). Къ числу близкихъ людей къ Надеждину принадлежалъ тогдашній попечитель Одесскаго учебнаго округа Д. М. Княжевичъ. Въ это время Княжевичь, по дёламъ службы, быль въ Петербургв и разумъется часто видълся съ Надеждинымъ. Княжевичъ съ жаромъ принялся тогда за водвореніе въ своемъ округѣ, въ этомъ новомъ краб, истинно Русскаго просвъщенія. Можеть быть, въ гостинницѣ Демута, гдѣ жилъ тогда больной Надеждинъ, за стаканомъ добраго вина, и было положено начало Одесскому Обществу Исторіи п Древностей Россіи. Д. М. Княжевичь, посылая Уварову проектъ Устава этого Общества (отъ 26 января 1840 г.) писаль ему: "Въ бытность мою въ Петербургъ, въ концъ прошедшаго года, я имълъ уже честь словесно довести до

свъдънія вашего высокопревосходительства о желаніи нъкоторых изъ любителей Исторіи и Древностей, имъющихъ пребываніе въ Одессъ, составить между собою ученое Общество для совокупнаго занятія сими предметами и распространенія круга своихъ дъйствій чрезъ сиошенія съ другими подобными обществами. Ваше высокопревосходительство не изволили найти къ тому препятствія, и потому, по возвращеніи моемъ сюда, было приступлено къ составленію проекта Устава, который нынъ приведенъ къ окончанію.

Новороссійскій край принадлежить къ числу немногихь, представляющихь обильную жатву пытливому уму, стремящемуся расторгнуть завъсу времени и по немпогимъ даннымъ угадать прошедшее. Въ теченіе двухъ тысячь лѣть край этотъ быль сценою столкновенія различныхъ народовъ, изъ которыхъ каждый оставилъ по себъ хотя нѣкоторые слѣды, видимые и доселъ. Сохранить эти памятники глубокой древности, описать и объяснить ихъ—вотъ цѣль, которую предположило себъ составляющееся вновь Общество и ваше ли высокопревосходительство—сѣятель въ Россіи просвѣщенія, основаннаго на пародности, покровитель всего благого и полезнаго—не откажитесь быть его представителемъ? "

Въ Автобіографіи Надеждина мы читаемъ: "По возвращеніи моемъ съ дальняго сѣвера, болѣзнь моя усилилась такъ, что я съ глубочайшею благодарностью принялъ предложеніе Одесскаго Попечителя Д. М. Княжевича ѣхать на жительство въ Южную Россію именно въ Одессу". Возникающее тамъ Общество Исторіи и Древностей открыло Надеждину "новое поприще учено-литературной дѣятельности" з67).

Провздомъ черезъ Москву, Княжевичъ и Надеждинъ не застали въ ней Погодина, и по прівздв въ Одессу Княжевичъ писалъ ему: "Надоумка (Надеждинъ) полубольной, полухромой дотащился сюда. Онъ теперь блаженствуеть въ отставкть подъ судомъ. Онъ много занимается и занимается двломъ". Самъ же полубольной, полухромой Надеждинъ писалъ Погодину: "Я живъ—пока! Отдыхаю понемножку. Но дви-

гаюсь еще очень плохо на скудельныхъ своихъ ногахъ... Спрашиваешь: что я дѣлаю? Разумѣется, не сижу сложа руки... Ахъ какъ мнѣ жаль, что я миновалъ Москву... Ты самъ, что теперь подѣлываешь? Знаю, что вѣчно въ дѣлѣ. Да не задумалъ ли чего поосновательнѣе, посочнѣе? Братъ! жизнъ коротка и глупа. Надо... не сорить ею по мелочи! Особенпо намъ съ тобою пора приняться за умъ; вѣдь ужъ половину поля перешли, половину жизни промытарили! Извини, что такъ зафилософствовался"...

Объ учрежденіи Одесскаго Общества Исторіи и Древностей, счель своимъ долгомъ изв'єстить Погодина и ученикъ его, Н. Н. Мурзакевичъ. "У насъ", писаль онъ, "учредилось Археологическое Общество. Похваляюсь, что дѣло рукъ моихъ идеть хорошо. Хвала и вамъ, что умѣли ученикамъ вашимъ влить стремленіе къ доброму и полезному. Я былъ ученикомъ вашимъ и буду, и есмь. Какъ бы оставшіяся бумаги о Болгарахъ послѣ добраго Венелина сообщить намъ и у насъ подъ рукою и Болгары, и самая Болгарія... Нашъ архіепископъ Гавріилъ (послѣ дѣйствительный членъ) готовитъ исторійку Херсонской и Словенской іерархіи".

Въ Одессъ Надеждину повезло. Върный другъ его Княжевичъ устроилъ ему заграничное путешествіе и 4 іюня 1840 г. онъ писалъ Погодину: "Въ непродолжительномъ времени я оставляю Одессу и Россію. Ъду далеко на Западъ. Хочу объъхать всъ Словенскія земли. Я собираю давно уже матеріалы для Исторіи Восточной Церкви преимущественно у Словенскихъ народовъ" 368).

Умирающій Бодянскій отнесся къ этому предпріятію Надеждина хотя сочувственно, не педочѣрчиво. Изъ Фрейвальдау, онъ писалъ Погодину: "Извѣстіе о Н. И. Падеждинѣ тѣшитъ меня, съ его проницательностью и мѣткостью можно сдѣлать многое. Впрочемъ, если онъ не займется изученіемъ, почему бы то ни было, языковъ тѣхъ народовъ, коихъ сбирается осмотрѣть, онъ сильно и жалко промахнется; онъ бу-

детъ смотрѣть изъ чужихъ рукъ и долженъ довольствоваться даннымъ. Въ такомъ случаѣ жаль мнѣ его напередъ" з69).

Несмотря на это, Надеждинъ предъ самымъ отъбздомъ своимъ изъ Одессы писалъ Погодину: "все еще Одесса—какъ видишь, любезный Мишукъ! Но еще одно послъднее сказаніе, еще нъсколько часовъ... и я въ пути, въ дорогъ... Завтра утромъ выступаемъ въ походъ дальній. До сихъ поръ все еще сбираюсь. Изъ плана путешествія моего ничего не убавляется, лишь бы только Богу угодно было благословить мои намъренія... И такъ—прощай! Передай и Аксаковымъ мое послъднее прощаніе съ ними на Русской землъ. Но за то я первыхъ ихъ буду привътствовать съ чуже-дальней стороны " это).

Учрежденное Надеждинымъ и Княжевичемъ Одесское Общество Исторіи и Древностей не забыло Погодина и на первыхъ же порахъ своего существованія сопричислило его къчислу своихъ членовъ. "Во уваженіе", писалъ ему Президентъ, "важныхъ услугъ, оказанныхъ вами Отечественной Исторіи и Древностямъ, Общество единогласно положило сопричислить васъ въ свои дѣйствительные члены".

# LXIII.

Древлехранилище Погодина съ каждымъ, можно сказать днемъ, распространялось и процвѣтало.

Въ 1838 году быль объявлень въ С.-Петербургѣ аукціонъ для продажи рукописей, оставшихся послѣ знаменитаго собирателя купца Лаптева. "Мнѣ въ это время", пишетъ Погодинъ, "назначена была полная премія въ пять тысячъ рублей за изслѣдованіе о Несторъ. Я далъ довѣренность получить премію Московскому старинару Т. Ө. Большакову, и купить на аукціонѣ все что ему заблагоразсудится, обращая главное вниманіе на лѣтописи и сказанія. Это произвело сильное впечатлѣніе въ Московскомъ старокнижномъ мірѣ" зті).

Не довъряя однако Большакову вполнъ, Погодинъ просилъ Сахарова, а также и Загряжскаго принять въ этомъ дълъ

участіе. Зам'ятимъ при этомъ, что Сахаровъ самъ былъ пламеннымъ собирателемъ, а потому выборъ Погодина былъ, нельзя сказать, чтобы удачень. Загряжскій, исполняя желаніе своего друга, писалъ ему: "Вчера былъ на аукціонъ, ничего не купиль, рукописи не продавались. Сахаровь, кажется, порядочная каналья; онъ хотёль меня надуть, назначивь мнё придти къ нему, чтобы вмѣстѣ отправиться на аукціонъ. Я его не засталь дома, съчась дожидался, пошель на аукціонь. Сахаровь тамъ: извинялся что его дома не было, что онъ и не завзжалъ домой, опасаясь опоздать, а ему просто хотелось, чтобы я не быль. Кажется, завтра рукописи кончатся; но я думаю дешево не достанутся. Сахаровъ не допуститъ. Онъ пріятель со всѣми торговцами". Съ своей же стороны Сахаровъ писалъ Погодину: "Безграмотные коммиссіонеры стеклись со всёхъ стотолпами раскольниковъ на аукціонч Лаптева, но Съ имън въ виду одни коммиссіонерные проценты, они поднимають цены до последней возможности. За рубль дають двадцать, тридцать, сорокъ рублей. Надобно видъть эту сцену, чтобы понять жадность и глупость во всъхъ олицетвореніяхъ. Прибавьте къ этому происки, стачки, сплетни, ссоры самихъ наследниковъ, Русское удальство-не доставайся другому, и вы уже поймете хаосъ. Вы пеняете, что доселѣ нѣтъ еще въ виду лътописи. Вамъ издали хорошо. Представьте себъ, что вы по описи читали то, а на продажу выдають другое. Все это давнымъ-давно пересмотрѣно, подмѣчено. Хорошее промънено на дурное, или замънено другимъ. Еще не продали и четвертой доли, а выручки наследниками сделано до тридцати тысячь рублей. Еще остается продавать до двухъ тысячь пумеровъ и кажется, что дело пойдеть до 1841 года. Вашъ коммиссіонеръ не покупаеть, а глотаеть съ жадностію. Онъ удивляеть насъ своими разсказами, какъ всего много въ Москвѣ, и какъ все дешево и въ тоже время дешевое Московское покупаеть здъсь за самое дорогое. Впрочемъ онъ человъкъ добрый и знаетъ свое дъло лучше всъхъ другихъ коммиссіонеровъ, здісь находящихся. Кастеринъ желаетъ осязать

ваши книги, а дотолѣ—онъ, точь-въ-точь какъ Каченовскій, сомнѣвается. Хорошо бы вамъ скорѣй ихъ сюда выслать, и тогда дѣло окончится. Монеты еще не были въ продажѣ. Нумизматовъ налицо вдвое болѣе библіомановъ. Народъ богатый, задорный, а наслѣдникамъ это и надобно" <sup>372</sup>).

Непричастный аукціону, Востоковъ, въ письмѣ своемъ къ Погодину (18 іюня 1840 г.) писалъ: "Большаковъ накупилъ вамъ здѣсь въ Петербургѣ много рѣдкостей, и между прочими, прекраснѣйшій списокъ Псалтири съ извѣстнымъ толкованіемъ, приписываемымъ Аванасію Александрійскому, тѣмъ самымъ, которое находится въ листахъ, принадлежавшихъ преосвященному Евгенію. Судя по почерку, этотъ списокъ принадлежитъ къ XII, если не къ XI вѣку, а по правописанію онъ долженъ быть Болгарскій " 373).

Наконецъ, 26 августа 1840 года Большаковъ вручилъ Погодину Лаптевскія рукописи <sup>374</sup>), и по свидѣтельству самого Погодина "Большаковъ возвысился духомъ и исполнилъ дѣло отлично: на пять тысячъ онъ привезъ мнѣ около двухсотъ рукописей и нѣсколько старопечатныхъ книгъ" <sup>375</sup>). Это пріобрѣтеніе "новыхъ драгоцѣнностей" взволновало Погодина и онъ въ ту ночь "долго не могъ уснуть и всю ночь онѣ ему мерещились". То представлялось ему, что на него съ Большаковымъ "напали разбойники и хотѣли отнять рукописи, то кто-то рвалъ ихъ" <sup>376</sup>).

Нѣсколько успоконвшись, Погодинъ принялся разбирать доставшіяся ему рукописи и на первыхъ же порахъ находитъ между ними: сочиненіе Посошкова, купленное рублей за пять, Лѣтопись собственноручную Самуила Величко. Продолжая разборъ, находилъ другія драгоцѣнности: прекрасный Хронографъ, Житія Святыхъ, Ефрема Сирина, Пандекты Никона Черногорца. При этомъ Погодинъ задаетъ себѣ наивный вопросъ: "Но что за Черногорецъ, не словенинъ ли?"

Получивъ вдругъ такое количество древностей, Погодинъ принялся за собираніе съ большою ревностью, и "сокровища полились" къ нему "рѣкою". Т. Ө. Большаковъ, Д. В. Пи-

скаревъ, Василій Лапухинъ приносили ему безпрестанно все, что имъ попадалось, и собраніе росло не по днямъ, а но часамъ. Затѣмъ послѣдующія поѣздки Погодина на Нижегородскую ярмарку познакомили его съ другими книжниками: Иваномъ Никоновымъ, Василіемъ Моржаковымъ, Федоромъ Герасимовымъ, Головастиковымъ. Всѣ эти книжники и старинары, свидѣтельствуетъ Погодинъ, "имѣя легкій доступъ, получая скорую расплату безъ откладыванія и притѣснепій, разныя одолженія и пособія въ случаѣ нужды, шли ко мнѣ охотнѣе, чѣмъ къ кому-либо другому изъ собирателей, тѣмъ болѣе, что я бралъ все безъ разбору, книги, рукописи, образа, монеты, грамоты, кресты, деревянныя разныя вещи, мѣдныя и золотыя и проч., долженъ прибавитъ", продолжаетъ Погодинъ "и счастіе мнѣ особенно благопріятствовало. Попадались вещи рѣдкія и неожиданныя" з<sup>377</sup>).

Въ то время, когда Погодинъ пріобрѣлъ Лаптевскія рукописи и занялся ихъ разборомъ, пріѣзжалъ въ Москву Сахаровъ. Объ этомъ мы находимъ въ Дневникъ Погодина слѣдующую лаконическую отмѣтку: "Пріѣзжалъ Сахаровъ и зарился на мои сказки. Отпирается отъ аукціонныхъ похожденій"; вслѣдъ за этою отмѣткою, мы читаемъ и слѣдующее: "Какъ мнѣ избавиться отъ безвременныхъ посѣщеній"? 378).

Своими находками Погодинъ не могъ не подълиться съ своими отсутствующими друзьями; Максимовичемъ и Гоголемъ. "Поздравляю съ находкою Лътописи Малороссійской"! писалъ ему Максимовичъ изъ Кіева. "Она должна быть очень любопытна; печатай ее скоръе, только исправнъе и безъ мудрованія, сиръчь безъ большихъ примѣчаній" зтэ); а Гоголь изъ Рима по тому же поводу писалъ ему: "Радъ очень твоему счастію, т.-е. ръдкимъ находкамъ, сдъланнымъ тобою. Одною изъ нихъ ты потчиваешь меня, какъ такою, которая ближе всего лежитъ ко мнъ, но такимъ образомъ, какъ одинъ разъ журавль позвалъ къ себъ кума, кажется, волка, на объдъ и велъль блюда подавать въ сосудахъ съ такими узкими горлами, куда одинъ только журавлиный носъ могъ просунуться,

и кумъ только нюхалъ, да помахивалъ хвостомъ, браня свою толстую морду. Хоть бы какими-нибудь пахучими выписками изъ нея попользоваться, т.-е. гдѣ пахнетъ болѣе старина и обрядъ старинныхъ временъ! Еще болѣе я радъ свѣжести силъ тво-ихъ, здоровью и наслажденію, посѣщающему тебя въ благихъ трудахъ. Счастливецъ"! 380).

Древлехранилище ввело Погодина въ особый міръ и сблизило его съ собирателями и отыскивателями Русскихъ Древностей. Отъ Лобкова онъ узнаетъ о библіотекъ князя Янгалычева въ Симбирскъ. Онъ же сообщаетъ ему о какомъ-то Хронографъ, при которомъ оказалась Несторова Льтопись, "оканчивающаяся Псковскою". Проводить вечера съ Большаковымъ и Аверинымъ и о последнемъ замечаетъ, "знаетъ много да не умъ писать". Съ нимъ Погодинъ цънилъ книги, толковалъ о заведеніи книжной лавки на Моховой; но при этомъ замътилъ: "наши скоты, пожалуй, не дадутъ ее нанять, вмѣсто Бардина и Шухова". Разбираетъ Пискаревскія книги и торгуется съ ихъ владельцемъ. Пируетъ на имянинахъ у Аверина и по этому поводу записываетъ въ своемъ Дневникт Аверинъ "непремѣнно хотѣлъ, чтобъ я выпилъ два стакана чаю и два бокала мадеры и бѣлаго вина, поѣлъ какого-то мяса, и вмъстъ позабавился яблочками и виноградомъ. На силу отдълался стаканомъ чаю и прикосновеніемъ къ мадеръ".

Вообще Погодину быль по душѣ этоть міръ. "Въ обществѣ Русскихъ людей", записываеть онъ въ своемъ Дневникъ, "пріятно было смотрѣть на одного угличанина съ длинною бородою. Разобралъ книги и рукописи. Говорили о людяхъ, судахъ, торговлѣ. Съ Кирѣевскимъ о Россіи и новомъ поколѣніи". Ржевскіе купцы привозятъ Погодину много старыхъ книгъ "и дорожатся".

Наконецъ Древлехранилище сблизило Погодина съ раскольниками, этими, по счастливому выраженію П. М. Строева, попечителями Русских Древностей. О нихъ онъ бесѣдуетъ съ Большаковымъ и находитъ, что "надо бы собрать соборъ и

рѣшить дѣло о расколѣ, которое не такъ трудно, какъ представляють: pendant къ Уніи", и вмѣстѣ съ тѣмъ мечтаетъ написать статьи объ исправленіи церковных книг.

Вмѣстѣ съ Шевыревымъ, Солнцевымъ, Аверинымъ и Большаковымъ, Погодинъ, 28 октября 1840 г., посъщаетъ Преображенское. Объ этой повздкв въ Дневникъ его мы находимъ следующія любопытныя сведенія: "Даль неизмеримая", пишеть онь, "настоятель Семень Козмичь, старикь высокій, съдой, съ черными глазами, должно быть очень уменъ, показалъ намъ съ радушіемъ всѣ заведенія: молельню и богадѣльню. Множество образовъ древнихъ, но они портятъ ихъ подновленіемъ. Кіоты, рамки, подсвѣчники, паникадилы, все это ново и несоотвътственно съ образами. Для иконъ нътъ такихъ знатоковъ какъ для рукописей. Многія иконы должны быть гораздо древнъе, нежели какъ объ нихъ говорятъ. Невъроятно, чтобъ не было ихъ древнъе четырехъ сотъ лътъ. Умилительно видъть церковь за одною перегородкою отъ жилой галлереи. Натоплено такъ, что вынести нельзя. Нечисто и неопрятно. Молельня, перенесенная изъ дому Ильи Алексвева, очень примъчательна по множеству древностей и богатству иконъ. "Вы показали намъ много святынь. Желаю, чтобт гдп-нибудь вы увидпли ее ещв больше, отвъчаль умный старикъ. Заъзжали къ Ивану Васильевичу, у котораго стѣна коморки уставлена драгоціннійшими образами. Зайхали къ Ефиму Даниловичу, у котораго также есть образа примичательные. Купиль дарохранительницу и житейникъ, получилъ въ подарокъ курильницу. Добрые наши спутники требовали непремънно, чтобъ мы пошли съ ними въ трактиръ. Насилу отговорились. Въ пятомъ часу мы прівхали обедать къ Шевыреву; а въ 8-мъ усталый домой. Отдыхаль и думаль о предложении Преображенцамъ вопросовъ: Существуетъ ли теперь Христова Церковь, или нътъ? Существуетъ, ибо въ Писаніи сказано, что она продолжится до конца міра. Гдё-жъ она? Во-вторыхъ, развѣ священникъ составляетъ главное въ таинствѣ? Были педостойные и во времена Апостольскія. Ихъ недостоинство не уменьшаетъ силы крещенія или пріобщенія". Но еще до посѣщенія своего Преображенскаго, Погодинъ какъ-то посѣтилъ Солнцева и засталъ у него Снегирева, которые бесѣдовали "о драгоцѣныхъ иконахъ на Рогожскомъ кладбищѣ. По поводу этой бесѣды Погодинъ записалъ слѣдующее въ своемъ Дневникъ: "Раскольники повыкрали драгоцѣныя иконы изъ нашихъ соборовъ, подмѣнивъ копіями. Можетъ быть тоже случается и съ рукописями Синодальной Библіотеки" 381).

Въ 1840 году Древлехранилище Погодина настолько уже обогатилось, что владёлецъ нашелъ возможнымъ издать Образцы Славянорусского Древлеписанія. Въ предисловіи къ этому изданію читаемъ: "Имѣя по своему званію право на свободный доступъ въ книгохранилища, находясь въ связи съ собирателями Древностей, обладая въ своей библіотекъ многими драгоценностями, я решился воспользоваться своимъ ніемъ, собрать снимки со всёхъ важныхъ рукописей въ Россіи, и изданіемъ ихъ въ свѣтъ положить основаніе Русской Палеографіи". Въ это время въ Древлехранилицѣ Погодина уже находились следующія драгоценности: пергаментный листъ житія св. апостола Кодрата. Шафарикъ относить этоть листь къ 860-950 г. Отрывокъ пергаментной Толковой Псалтири, принадлежавшій митрополиту Евгенію. Востоковъ относитъ этотъ отрывокъ къ XI вѣку. Пергаментный листь житія святыя равноапостольныя Өеклы XI или XII въка. Пергаментное Евангеліе, писанное, по мнънію Калайдовича, въ концѣ XII или въ началѣ XIII вѣка. Пергаментный кодексъ словъ св. Ефрема Сирина, писанный до 1289 года. Пергаментный Апостоль, писанный въ Новгородъ въ 1391 году. Пергаментная Псалтирь, писанная въ Болгаріи, по мнѣнію Востокова, въ XII или даже въ XI вѣкѣ. Пергаментный Стихирарь, писанный въ Исковъ въ 1422 году. Нергаментное Евангеліе, писанное въ Новгородъ въ 1463 году. Сборникъ на бумагъ, въ которомъ послъ разсужденія Григорія Писиды о Богѣ, слѣдуеть сказаніе о св. Софіи въ Царъградъ, писанное въ 1503 году. Судебникъ XVII въка, мо-

жеть быть, при Дмитріи Самозванцѣ, пока онъ быль еще на престолъ. Хронографъ, писанный около 1649 года. Сборникъ XVII вѣка, заключающій между прочимъ отрывокъ изъ Несторовой Л'втописи. Малороссійскій Л'втописецъ Самунло Велички (1690-1720). Хотя Погодинъ въ предисловіи къ своимъ Образцами и писаль, что "продолжение будеть зависъть отъ благосклонности, съ какою ученая публика приметъ начало"; но ученая публика не поддержала это изданіе и оно ограничилось только этими двумя тетрадями. Не смотря на это, Снегиревъ писалъ Издателю: "Это изданіе ваше будетъ во многихъ отношеніяхъ полезно для юныхъ археологовъ и старые найдуть въ немъ богатые для себя матеріалы" 382). Образцы Словенорусского Древлеписанія весьма одобряль и самъ Востоковъ. "Снимки очень хороши", писалъ онъ Погодину, "вы ими положите начало нашей Палеографіи". Въ свою очередь Погодинъ, получивъ отъ Востокова листы его каталога Румянцовскаго Музеума, восторженно писалъ ему: "Скажу вамъ безъ преувеличенія—это быль одинь изъ пріятнъйшихъ дней въ моей жизни, и я чувствую, что юношескій жаръ мой не остылъ. Когда я перебиралъ эти листы, когда я увидълъ все и сообразилъ всю точность, количество и важность этой работы, я пришель въ умиленіе, какъ будто выходя изъ духовнаго концерта, или прочитавъ высокую оду " 383).

Но кром'в Востокова и Снегирева Образцами Древлеписанія весьма заинтересовался и И. С. Аксаковъ, тогда воспитанникъ Училища Правов'єдінія, и у насъ им'єтся любонытное письмо будущаго знаменитаго публициста. "Очень, очень благодарю васъ", писалъ онъ Погодину (2 ноября 1840 г.), "за присланную вами тетрадь Словенскаго Древлемисанія. Мніз было пріятно вспомнить, пересматривая листы, что такой-то оригиналъ и самъ я виділь въ библіотек Издателя! Я помню, вы показывали мніз сравнительную таблицу буквъ Словенскихъ различныхъ столітій; она была бы большимъ пособіемъ при чтеніи этихъ листковъ. Конечно, гораздо полезніве составить самому такую таблицу, но кто же пору-

чится—что онъ точно и върно читаетъ, какъ слъдуетъ. Впрочемъ, кажется, разбирать нетрудно, и я, съ помощью соображенія, прочелъ уже нъкоторые листки". Находившійся въ то время въ С.-Петербургъ С. Т. Аксаковъ къ письму сына сдълалъ слъдующую приписку: "Шишковъ оживаетъ: уже говоритъ и начинаетъ двигаться... Это чудо! Если такъ пойдетъ, то на дняхъ поговоримъ ему о Словенскомъ Древленисаніи" 384).

## LXIV.

28 августа 1840 года Хомяковъ писалъ Языкову: "Наша Москва входитъ въ славу. Сюда явился Гай, возстановитель Словенства Иллирійскаго" 385).

Во время своего путешествія въ Берлинъ въ 1838 году Гай получиль возможность войти въ непосредственныя сношенія съ Русскими людьми, принадлежавшими по своему положенію къ офиціальнымъ кружкамъ й между прочимъ съ самимъ графомъ А. Х. Бенкендорфомъ; черезъ нихъ онъ искаль пособій для учрежденія въ Загребъ Словено-Русской типографіи и для изданія журналовъ и газеть. Попытка эта однакожъ не имъла желанныхъ Гаемъ послъдствій, и вотъ въ 1840 году онъ вознамърился лично посътить Россію, чтобы убъдиться, до какой степени онъ можетъ надъяться на помощь оттуда. Гай отправился въ путь черезъ Прагу и оттуда вы-тельныя письма члену совъта Народнаго Просвъщенія въ Царствъ Польскомъ Павлищеву и историку Словенскихъ законодательствъ Мацъевскому. Въ свою очередь Павлищевъ и Мацвевскій дали Гаю рекомендательныя письма въ Петербургъ. Здёсь онъ явился прямо къ графу А. Х. Бенкендорфу. Но оказалось, что Гай прівхаль въ столицу Россіи предъ самымъ отъёздомъ Бенкендорфа съ Государемъ за границу. Бенкендорфъ объяснилъ ему, что при такихъ обстоятельствахъ ничего не можеть сделать въ его пользу; но 3 іюля 1840 г. Гай все-таки усиблъ представить Бенкендорфу докладную записку на Нѣмецкомъ языкѣ касательно Иллирско Словенской литературы. Графъ же Бенкендорфъ нашелъ возможнымъ рекомендовать Гая Министру Народнаго Просвѣщенія, которому тотъ и представилъ свои изданія 386). Съ своей стороны Уваровъ писалъ Погодину (24 іюля 1840 г.): "Гая я видѣлъ здѣсь; онъ, кажется, сбирается въ Москву. Онъ усерденъ къ общему дѣлу и хорошо образованъ; но найдетъ ли онъ въ своемъ краѣ довольно охоты къ литературѣ? Чужими средствами одними ему не сдобровать. Россійская Академія подарила ему пять тысячъ руб. ас. «387).

Въ Москвъ Гай явился прежде всего къ Погодину и представиль ему рядь записокь различнаго содержанія, касавшихся Иллиріи, объяснивъ значеніе Иллирійскаго движенія на Словенскомъ югѣ и указавъ на необходимость его поддержки. Гай возлагаль въ этомъ последнемъ вопросе все свои надежды на Погодина, который и взялся хлопотать объ его дёлё. Для этой цёли составлены были двё краткія записки: одна, писанная на Ипмецкоми языки, кажется, самимъ Гаемъ; другая на Русскомъ языкъ о сношеніяхъ Гая съ Россіей, писанная рукою Погодина. Въ запискъ Гая подробно развивалась мысль о важности общей независимой церкви для южныхъ Словенъ и предпочтеніе отдавалось Восточной; отсюда выводилась важность для Иллирской литературы Кирилловской азбуки. Съ этой точки зрфнія и объяснялась вся дъятельность Гая. Но такая дъятельность требовала большихъ средствъ, и Гай, обращаясь въ Словено-Русскимъ патріотамъ, "ожидаль отъ нихъ помощи, какой нуждающійся брать въ правѣ ожидать отъ благословеннаго довольствомъ брата".

Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ составили общій планъ дѣйствій для своихъ сборовъ въ пользу Гая, и между ними завязалась почти ежедневная переписка, раскрывающая предъ нами весь ходъ дѣла. Такъ (8 августа 1840 г.) Шевыревъ писалъ Погодину: "Сегодня пріѣзжай ко мнѣ съ Гаемъ на вечеръ. У меня будутъ Павловъ, Хомяковъ и Андросовъ. Сейчасъ я отъ Черткова.

Жаль, нътъ Мельгунова". Въ другой записочкъ Шевыревъ писалъ: "Я уже не радъ, что указалъ тебѣ на князя С. М. Голицына. Вёдь я у него по разу въ годъ бываю. Не такъ же я съ нимъ знакомъ, чтобы вдругъ прівхать и просить. Еслибы князь Д. В. Голицынъ далъ свое имя, я сію минуту къ нему бы повхаль. Когда Чертковь, Павловь не хотять и двла имь нътъ, — чего же ты хочешь отъ Царскихъ? " Изъ дальнъйшей переписки, весьма отрывочной, видно, что руководившіе подпиской въ пользу Гая просили содъйствія у князя Д. В. Голицына 388). Въ Дневникъ Погодина мы находимъ объ этомъ следующія известія: "Двести тысячь дать (сказаль князь Голицынъ Погодину), ничего не значитъ, но если имъ не удастся, то надо будеть за нихъ (т.-е. Словенъ) вступиться, а иначе что же пользы? Вступиться же можно только тогда, какъ ръшенъ будетъ иной образъ дъйствія. Теперь мы съ Австріей за Турцію. Основательно. Онъ (т.-е. князь Голицынъ) ошибается только въ томъ, что не довъряетъ помощи Французовъ. Сколько же нужно для литературной помощи? Спросилъ онъ. Пятнадцать тысячъ. Ну, это мы соберемъ. Благородный человъвъ"... Но для князя Д. В. Голицына дороже всего была Москва, Россія. Посътивъ въ другой разъ Начальника Москвы, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневники: "Къ князю Голицыну. О Москвъ, которую хочется мнъ, говорить онь, сдёлать кондукторомь для всей Россіи, чтобы отсюда сообщалось все электрически. Говорилъ объ академіи, для которой онъ хотълъ купить домъ Пашкова, о библіотекъ-домъ Всеволожскаго. Говорили о Петръ I и о Петербургъ. Должно сказать, что онъ человъкъ благонамъренный и доброжелательный и съ умомъ для большихъ предпріятій « 389).

Между тёмъ шла подписка въ пользу Гая, и на подписномъ листе, кроме Погодина и Шевырева, появились еще следующія имена: Хомякова и Павлова, князя Д. В. Голицына, В. Олсуфьева, Самарина, Перфильева, Давыдова, Андросова 390). Кроме того, графъ Л. Н. Панинъ писалъ Погодину: "Обещанные мною пятьсотъ руб. на пособіе литера-

турнымъ предпріятіямъ по части Словенскихъ нарѣчій препровождаю за такимъ образомъ Москва, свидѣтельствуетъ Хомяковъ, "поклонилась Гаю двадцатью тысячами руб.; что дастъ Петербургъ, не знаю; а хорото дѣлаетъ первопрестольный градъ, когда подумаешь, какой тяжкій годъ и какъ нустъ городъ лѣтомъ за за тородъ лѣтомъ за за подумаешь, какой тяжкій годъ и какъ нустъ городъ лѣтомъ за за за тородъ лѣтомъ.

Но не всѣ забывали о тяжком 1840 годи, который переживала Россія. Такъ, когда Погодинъ обратился съ просьбою о помощи Гаю для заведенія типографіи и изданія журналовъ и газетъ, къ Московскому губернскому предводителю дворянства графу Андрею Ивановичу Гудовичу, то почтенный графъ отвъчалъ ему: "Сердечно желалъ бы сдълать пособіе г. Гаю; но во-первыхъ Московскіе пом'єщики находятся нынъшній годъ въ такихъ тъсныхъ обстоятельствахъ, что вовсе неумъстно было бы пригласить ихъ къ какой-нибудь издержкъ; во-вторыхъ, время такъ коротко, что и во всякомъ случав неможно было бы ничего сдёлать. Сверхъ того, я позволю себё сказать мое мивніе, что касательно привязанности и преданности Иллирійскихъ обитателей, я полагаю, что особы, приближенныя къ Государю Императору, не упустять изъ виду, въ какой мфрф ихъ поддерживать. Журналовъ чфмъ менфе, темъ лучше, судя по нагубнымъ последствіямъ, какія они произвели въ нѣкоторыхъ государствахъ; по крайней мѣрѣ-это мое убъжденіе <sup>« 393</sup>).

Отказываясь также отъ пожертвованій въ пользу Словенъ, И. Е. Великопольскій прямо писалъ Погодину: "У меня столько людей, мнѣ подвластныхъ, требующихъ пособія; сколько еще мнѣ знакомыхъ, не великихъ, но добрыхъ, хорошихъ и очень бѣдныхъ" <sup>894</sup>).

Среди хлопотъ о сборѣ денегъ Московскіе почитатели Гая знакомили его съ Древностями Москвы и ея тогдашнимъ бытомъ, между прочимъ, съ театромъ. Заботы по этой части принялъ на себя К. С. Аксаковъ, какъ видно изъ слѣдующаго письма его къ Погодину: "Я былъ въ театрѣ и видѣлъ Верстовскаго; нынче не его недѣля; слѣдовательно, онъ намъ и не

можеть дать своей ложи. Пляска Русская есть, можеть быть, и пѣсни... Мнѣ кажется, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичь, надо взять ложу для Гая, раздѣливъ цѣну... Я видѣлъ Загоскина, и мнѣ пришло въ голову, что должно попросить у него его сочиненій; во-1-хъ, потому, что онъ обидится въ противномъ случаѣ; во-2-хъ, въ его сочиненіяхъ есть достоинства и во всѣхъ есть сторона простонародной національности, что для нашихъ братьевъ должно быть значительно... Загоскина можно бы и познакомить съ Гаемъ".

Гай не могъ оставаться долго въ Москвѣ и выѣхалъ въ Петербургъ лишь съ тѣми средствами, какія успѣли собрать его друзья. Кромѣ того, онъ былъ снабженъ рекомендательными письмами. По этому поводу Шевыревъ писалъ Погодину: "Вотъ письмо къ графу Н. А. Протасову. Писать ли къ Жуковскому?.. Гаю нѣкогда терять время въ разъѣздахъ по Петербургу. Писать ли къ Одоевскому и Краевскому? Они едва ли что-нибудь сдѣлаютъ" 398).

Съ своей же стороны Погодинъ писалъ о Гав къ Загряжскому, который отввчалъ ему: "Ты просто хочешь меня вывести изъ терпвнія; пишешь: отвези къ Гаю, а гдв и кто онъ? Ни слова, неужели мнв бъгать по улицамъ и кричать: Гай! Гай! Безпутный! "Наконецъ, отыскавши Гая, Загряжскій писалъ своему другу: "Сейчасъ проводилъ я до парохода Гая. Онъ тебя цвлуетъ въ уста и въ очи, просто въ тебя влюбленъ. Здвсь онъ ни въ чемъ не успвлъ. Этого ожидать было должно... Кажется, вы затвяли пустяки; теперь еще не время, а когда—Богъ одинъ знаетъ " 395).

Да и самъ Гай, уже будучи въ Гамбургѣ, письмомъ своимъ отъ 10 сентября 1840 г. увѣдомилъ Погодина о томъ,
что его вторичное пребываніе въ Петербургѣ было еще менѣе удачно, чѣмъ первое. Изъ лицъ, къ которымъ у него
были рекомендательныя письма отъ Москвичей, онъ могъ видѣть только одного Протасова, сказавшаго ему очень много
любезностей, кои оказались одними обѣщаніями. Къ остальнымъ Гай ѣздилъ по два и по три раза, но не заставалъ

дома, такъ что нѣкоторымъ даже и не оставилъ писемъ. Особенно жалѣлъ онъ, что не удалось видѣть Жуковскаго.

Черезъ двадцать семь лѣтъ послѣ описываемаго нами, а именно 4 апрѣля 1867 года, Погодинъ въ своей лекціи о Словенахъ предъ открытіемъ въ Москвѣ этнографической выставки и въ ожиданіи Словенскихъ гостей сказалъ между прочимъ: "Иллирійскій Гай, который былъ у насъ въ Москвѣ въ 1840 году, и принятъ былъ съ восторгомъ, ушелъ въ какой-то таинственный сумракъ " 396).

Въ то время, когда въ Москвѣ поборники Словенства такъ усердно сбирали пожертвованія въ пользу Иллирійскаго Гая для предпринимаемаго имъ въ своемъ Отечествѣ изданія журналовъ и газеть, Россія, по свидѣтельству самого Хомякова, переживала тярккій 1840 годъ. Неурожай этого года и неразлучный съ нимъ спутникъ—голодъ причинялъ Русскому народу великія страданія.

Въ это время Погодинъ цёлью своего Дневника, между прочимъ, поставилъ "узнавать отчасти Россію нашего времени". Для этого онъ внимательно слъдилъ за внутренними дѣлами Россіи, разспрашиваль о положеніи у пріѣзжавшихъ въ Москву изъ губерній и такимъ образомъ узнаваемое записываль въ своемь Дневникъ. И дъйствительно, собранныя имъ въ ту пору свъдънія производять безотрадное впечатльніе. Возвратившійся въ Москву, изъ своей Орловской губерніи, Грановскій рисоваль Погодину мрачными красками внутреннее положеніе Россіи. "Прівзжаль Грановскій", записываеть Погодинъ въ своемъ Дневникъ, "разсказывалъ ужасы объ Орловской губерніи. Запасовъ никакихъ, жатва пустая и міры ни одной. Губернаторъ доносить о семидесяти тысячахъ въ магазинахъ, а предводитель проситъ съмянъ, Правительство позволяеть взять изъ магазиновъ, а въ магазинахъ нътъ ни зерна..."

Но возвратившійся въ Москву изъ деревни С. Т. Аксаковъ нѣсколько смягчилъ Погодину эту безотрадную картину. "Пріѣхалъ Аксаковъ", записываетъ Погодинъ въ своемъ *Днев*- никть, "каково? Во всёхъ губерніяхъ, опустошенныхъ пожарами прошлаго года, не осталось ни малёйшаго слёда. Всё селенія отстроены лучше прежняго. Россія такой слонъ, сказалъ онъ очень удачно, что чёмъ глубже дашь рану, тёмъ она скорёе заплываетъ жиромъ..." Выслушавъ это, Погодинъ замётилъ: "Какъ она держится эта махина? Посошковъ жалуется на тё же злоупотребленія и при Петрё I; значитъ, что законы идутъ своею дорогою, а нравы своею, и взаимное ихъ вліяніе гораздо меньше того какъ думаютъ".

По поводу же разсказовъ Грановскаго о положеніи Орловской губерніи, Погодинъ замѣтилъ: "Изъ Кіева везутъ хлѣбъ въ Одессу, а въ Орлѣ его нѣтъ. Хорошо управленіе!"

Мы же съ своей стороны замѣтимъ, что во времена крѣпостного права, бѣдствія, причиняемыя голодомъ и пожарами, главнымъ образомъ обрушивались на помѣщиковъ, ибо и обычай, и законъ обязывали ихъ: погорѣлыхъ крестьянъ своихъ обстраивать, а голодалыхъ прокармливать.

Бесѣдуя однажды съ И. И. Давыдовымъ "о правленіи", Погодинъ высказаль слѣдующія мысли: "Тяжело и мудрено Сильвестрамъ и Посошковымъ пробиваться сквозь эту фалангу гордости, посредственности и ревности. Нынче, кажется, тяжелье, нежели когда-нибудь. Послѣднія финансовыя мѣры наши исполнены, говорятъ, грамматическихъ ошибокъ; только врагъ Любецкой, какъ Конрадъ Валенродъ, могъ присовѣтывать ихъ. Все наше золото и серебро уходитъ въ чужіе края, будто бы оцѣненное не по достоинству. Неужели это такъ? Чего же смотрятъ профессоры Политической Экономіи? Они должны бы подать свой голосъ. Точно такъ профессоры Юриспруденціи до сихъ поръ не сдѣлали ничего надъ Сводомъ. А уничтоженіе лажу считали многіе благодѣяніемъ. Какъ очевидно при этомъ случаѣ повсемѣстное невѣжество".

По поводу назначенія Сенявина губернаторомъ въ Москву, Погодинъ высказывается: "Сенявинъ переведенъ сюда губернаторомъ якобы за отличіе по службѣ, а въ самомъ дѣлѣ для

того, чтобы удалить его изъ Новгорода, гдѣ онъ мѣшалъ грабить коммиссіонерамъ Военнаго Министерства".

Возникавшіе тогда вопросы объ улучшеніи нашего судопроизводства живо интересовали Погодина. "Бумажность", пишеть онь, "въ коей утопаеть наше судопроизводство, начинается съ Петра I. Въ ужасномъ положении находится наша судейская нравственность". "Боже мой!" восклицаеть В. И. Даль, "что за толщи исписанной бумаги сваливаются ежегодно въ архивъ, и пишутся повидимому только для архивовъ; куда это все пойдетъ и чъмъ кончится это гибельное направленіе безполезнаго тунеяднаго письмоводства, гд в вс д фла дълаются только на бумагъ, гдъ со дня на день письмо ростеть, формы, отчеты, отчеты и еще отчеты увеличиваются, а на дълъ все идетъ наоборотъ и гладко только на гладкой бумагѣ? " Ходившіе въ то время слухи "о сокращеніи солдатской службы" вызвали у Погодина следующую заметку: "Я думаль давно объ этомъ сокращении, но съ тъмъ, чтобы чередной крестьянинъ, отслуживъ свои годы (отъ пяти до десяти лътъ), возвращался опять крестьяниномъ въ свою деревню, къ своей сохѣ, къ своему семейству. А иначе всѣ крестьяне переведутся въ солдаты, и промъняется кукушка на ястреба".

Въ концѣ концовъ Погодинъ приходитъ къ такому заключенію: "Управленіе дурно, но это верхнія волны, подъ которыми море течетъ какъ Богъ велитъ" зэт).

# LXV.

Когда прекратиль свое существованіе въ 1839 году Московскій Наблюдатель новой редакціи, тогда органомъ Западниковъ сдѣлались Отечественныя Записки:

Въ концѣ 1838 года П. П. Свиньинъ ввѣрилъ редакцію Отечественных Записок А. А. Краевскому. По заключенному условію, Свиньинъ возложилъ на Краевскаго не только всѣ труды по изданію, но даже отвѣтственность за него передъ публикою и Правительствомъ. Въ разосланныхъ объяв-

леніяхъ о возобновленіи, съ 1839 года, Отечественных Записок, Краевскій подписалъ свое пмя въ качествъ редактора. По поводу этого объявленія Плетневъ писалъ князю П. А. Вяземскому (28 декабря 1838 г.): "Въ литературъ на дняхъ выйдетъ первый номеръ Отечественных Записокъ, на который Свиньинъ передалъ права, компаніи подъ редакцією Краевскаго. Тутъ участвуетъ и Одоевскій и много, много народу, а на программъ и вы, князь, и Жуковскій и пр., это будетъ по плану нѣчто въ родъ Библіотеки для Чтенія пли Сына Отечества. Впрочемъ у насъ журналы и не могутъ имъть новаго цвъту, кромъ обертки: авторы вездъ тъ же, а ценсура и паче" зов).

Записокъ подъ новою редакцією. Краєвскій ознаменоваль это событіє въ журнальномъ мірѣ пиромъ. Проѣздомъ въ чужіє края въ это время былъ въ Петербургѣ и Погодинъ, которому писалъ Краєвскій: "Завтра въ 5 часовъ приходите пожалуйста къ ресторатёру Дюме, на углу Малой Морской и Гороховой. Тамъ будутъ Павловъ, Одоевскій, Плетневъ еtс. Пришедши, спросите особыя комнаты и меня" 399).

Обновленныя Отечественныя Записки произвели пріятное впечатльніе. "О Записках скажу", писаль Хомяковь А. В. Веневитинову, "что журналь хорошь, т.-е. лучшій у нась, и истинно хорошь литературно; но не худо бы было издателю ньсколько воспользоваться примъромь Библіотеки по части ученой. Это въ Библіотект хорошо и достойно подражанія. Повъсть графа Сологуба хороша, Одоевскаго хороша также, но не изъ лучшихъ его произведеній. Стихи почти всѣ плохи. Графини Растопчиной стихи не дурны, но холодны; впрочемь ты совершенно правъ въ сужденіи объ ней какъ женщинь, хотя едва ли не слишкомъ снисходителенъ какъ къ писательниць. Лермонтовъ хорошъ, но не ровенъ. Вообще журналь чисть, благороденъ и объщаетъ много. Скажи издателямъ, что они насъ радуютъ, и дай Богъ имъ здоровья. Вы трудитесь, а мы лѣнтяи. Впрочемъ я еще все продолжаю пріуготови-

тельные труды и думаю, что на дняхъ достигъ кое-какихъ истинъ довольно важныхъ " <sup>400</sup>).

Между тѣмъ 9 апрѣля 1839 года скончался П. П. Свиньинъ, а 11 апрѣля Краевскій уже обратился въ ценсурный комитетъ съ прошеніемъ о дозволеніи ему продолжать это пзданіе. Главное Управленіе Цензуры, принимая въ уваженіе "благонамѣренный духъ, въ которомъ составлены вышедшіе доселѣ (т.-е. до апрѣля 1839 года) подъ редакцією Краевскаго нумера Отечественныхъ Записокъ, равномѣрно обязанности принятыя предъ подписчиками редакцією сего журнала, не усмотрѣло повода затруднять дальнѣйшее изданіе онаго и согласилось на передачу Отечественныхъ Записокъ Краевскому".

Претендентомъ на изданіе Отечественных Записок явился также и Рафаиль Зотовь, который писаль Уварову: "По случаю смерти издателя Отечественных Записок, журналь долженъ прекратиться, если милостивое разрѣшеніе вашего высокопревосходительства не передастъ право изданія другому лицу. Осм'влюсь всепокорн'в ше просить о исходатайствовании мнъ сего права. Смъю увърить ваще высокопревосходительство, что съ усердіемъ и преданностью къ особѣ вашей буду я соображаться съ тъмъ благотворнымъ направлениемъ литературы и просвъщенія, которое дано вашими попеченіями для благоденствія Россіи. Симъ надіюсь я заслужить ваше милостивое вниманіе". Ходатайство это не имъло успъха. Отечественныя Записки остались за Краевскимъ. "Вамъ кланяется Краевскій", писаль Погодину правов'єдь Николай Калайдовичъ, "онъ теперь обзавелся домкомъ и зоветъ меня чаще ходить къ нему. Журналъ его, какъ говорять, идетъ хорошо " 401). Самъ же Погодинъ въ письмъ своемъ къ Шевыреву, говоря вообще о журналахъ, а въ томъ числѣ и объ Отечественных Записках, замічаеть: "Журналы всі хороши, очень хороши! Что касается до сообщаемыхъ сведеній, то есть смесь, но критика не существуетъ нигдъ. Ни одной порядочной книги не осилить ни одинь журналисть: или мальчишки, или подлецы, или невъжи-вотъ рецензенты " 402).

До водворенія или точнье до воцаренія Былинскаго съ его товарищами-западниками въ Отечественныя Записки, у Погодина съ этимъ журналомъ были самыя дружескія отношенія, и это продолжалось вплоть до 1841 года, т.-е. до выхода въ свътъ Москвитанина. Погодинъ не только сочувствовалъ Отечественными Записками, но даже принималь въ нихъ болъе или менъе дъятельное участіе. Такъ, когда вышла въ свътъ Исторія философіи архимандрита Гавріила (Казань, 1839— 1840 г.), въ міру Василія Воскресенскаго, имфвшаго на Погодина, въ его юные годы, столь благод втельное вліяніе \*), то Погодинъ отправилъ въ Отечественныя Записки статью объ этой книгъ, но слъдующимъ, свойственнымъ ему оригинальнымъ способомъ, о которомъ мы узнаемъ изъ письма Краевскаго къ Погодину: "Знаете ли вы, какая курьезная штука вышла со статьею, которую вы прислали миф? Въ одно прекрасное утро-встръчаю я Арсеньева; овъ мнъ говорить, что кто-то, когда его не было, принесъ ему отъ васъ письмо, въ которомъ вы просите его прочесть какое-то тутъ же посылаемое сочиненіе, писанное вами десять льть назадь, провърить факты, и пр.; при этомъ письмъ господинъ кто-то оставиль и статью свернутую въ трубку, не запечатанную; Арсеньевъ развернулъ статью и видитъ на верху ея написанное вами: къ г. Краевскому—и далъе цълую записку ко мнъ на поляхъ статьи. Онъ спрашиваетъ меня, не перемѣшалъ ли реченный господинъ кто-то ваши посылки. Между темъ я взяль у Арсеньева слѣдовавшую мнѣ статью о книгѣ о. Гавріила, прочелъ ее, и мит она понравилась: въ ней много умнаго, опытнаго; но вотъ бъда: у меня взялся писать объ этой книгъ одинъ изъ сотрудниковъ, еще въ прошломъ году, а теперь не перестаетъ повторять объщанія и прислать объщанное; напечатать статью другого объ этомъ же сочинении значитъ обидъть того, кто взялся, и потому я теперь же хочу написать къ нему о семъ и потребовать немедленной присылки статьи подъ опасеніемъ отверженія ея и заміненія другою статьею,

<sup>\*)</sup> Жизнь и Труды М. И. Погодина. С.-Пб. 1888, 1, 73.

т.-е. вашею. Радъ душевно просить автора этой статьи работать для Отечественных Записок. Скажите только, что онъ можетъ, или что хочетъ дѣлать. Если онъ дешевый сотрудникъ— une raison de plus просить его: дѣла довольно плоховаты, хотя надежды впереди и много. А вы что же не помогаете намъ? На поляхъ этой же статьи обѣщаете прислать свой вкладъ на первой недѣлѣ поста,—но вотъ ужъ и Святая наступила... Ради Бога, печалуйтесь объ успѣхѣ нашего дѣла! Вѣдь у насъ все такъ: бросять всѣ, да послѣ и говорятъ, что журналъ не совсѣмъ то, чѣмъ бы долженъ быть. Вы мнѣ говорили о своихъ предположеніяхъ, при посѣщеніи Версаля, о встрѣчѣ съ Океномъ, и проч. У васъ бы нашлось множество, еслибъ вы только захотѣли поискать да позаботиться о насъ. Пожалуйста же помогите: теперь намъ нужно это больше, чѣмъ когда-нибудь; тормошите Н. Ф. Павлова, Хомякова".

Въ томъ же письмѣ Краевскій покровительству Погодина поручаетъ извѣстнаго впослѣдствіи Петербургскаго книгопродавца Якова Алексѣевича Исакова. "Отчетъ", пишетъ Краевскій, "о продажѣ вашихъ книгъ услышите отъ вручителя этого письма, г. Исакова, управляющаго нашею конторою и заводящаго здѣсь свою книжную лавку. Онъ ѣдетъ въ Москву ознакомиться съ вашими мошенниками-книгопродавцами. Помогите ему вашими совѣтами и вашимъ знаніемъ характеристики книготоргующаго Московскаго люда: это человѣъ умный, честный и благородный " 403).

Погодинъ въ Отечественных Записках помѣстилъ переводъ разсужденія Колара О литературной взаимности между племенами и нартиіями Словенскими, къ которому Краевскій сдѣлалъ слѣдующее примѣчаніе: "Это лирическое разсужденіе одного изъ знаменитѣйшихъ ученыхъ Словенистовъ нашего времени недавно напечатано въ Австріи на Нѣмецкомъ языкѣ. Мы увѣрены, что каждый изъ Русскихъ читателей прочтетъ его съ наслажденіемъ и оцѣнитъ его важность. За доставленіе сего перевода мы обязаны благодарностью М. П. Погодину", и рядомъ съ этимъ была напечатана статья Бѣлин-

скаго о Менцелѣ, критикѣ Гете. У Краевскаго же Погодинъ напечаталъ отрывокъ изъ своего Дорожнаго Дневника. Наконецъ тутъ же напечаталъ Шевыревъ свое стихотвореніе Мадонна 404).

Между тёмъ, въ октябрѣ 1839 года, Бѣлинскій переселился въ Петербургъ для сотрудничества въ Отечественных Записках. По свидѣтельству И. И. Панаева, изъ всѣхъ Московскихъ друзей его только одинъ Константинъ Аксаковъ "смотрѣлъ на него съ грустью, сожалѣніемъ и отчасти съ досадою. Онъ не понималъ, какъ москвичь можетъ равнодушно оставлять Москву".

Съ Бълинскимъ въ *Отечественныя Записки* перешли и всѣ сотрудники *Московскаго Наблюдателя* новой редакціи <sup>405</sup>), и оттолѣ *Отечественныя Записки* сдѣлались органомъ западниковъ.

Передъ своимъ отъёздомъ изъ Москвы Бёлинскій завязалъ съ Герценомъ споръ, за которымъ послёдовало охлажденіе между друзьями. Причиною ссоры было прославленіе Бёлинскимъ дъйствительности. "Пора намъ, братецъ", говорилъ Бёлинскій Герцену, "посмирить нашъ, бёдный, заносчивый умишко и признаться, что онъ всегда окажется дрянью передъ событіями, гдё дёйствуютъ народы съ своими руководителями и воплощенная въ нихъ Исторія". Эти слова привели Герцена въ ужасъ. Къ сожалёнію, черезъ два года Бёлинскій отказался отъ этихъ своихъ справедливыхъ словъ и Герценъ уже не имѣлъ никакихъ поводовъ препираться съ Бѣлинскимъ, "они были одипаковаго мнёнія по всёмъ вопросамъ" 406).

Въ это же время совершился и разрывъ Бѣлинскаго съ Константиномъ Аксаковымъ, который, по свидѣтельству его брата Ивана, получилъ изъ Петербурга, отъ Бѣлинскаго письмо, "преисполненное самыхъ грубыхъ, неистовыхъ, циническихъ ругательствъ на Россію и Русскаго человѣка, и самоувѣренной похвальбы, что въ этомъ его новомъ отношеніи къ Русской народности заключался новый моментъ развитія, высшая точка зрѣнія, истинное разумѣніе дѣйствительности. Съ свой-

и топталь безпощадно то, чему еще недавно самъ поклонялся, глумился надъ Москвою и надъ новымъ направленіемъ, которое уже возникало и созрѣвало въ Константинъ Аксаковъ. Это было каплею, переполнившею сосудъ. Константинъ Аксаковъ отвѣчалъ рѣзкимъ, короткимъ письмомъ, и разрывъ совершился " 407).

Такимъ образомъ Отечественныя Записки сдёлались органомъ того ученія, которое въ теченіе многихъ лётъ "видёло для Россіп спасеніе только въ полнёйшемъ духовномъ отреченіи отъ своей народности и въ полнёйшемъ усвоеніи себѣ Западной Цивилизаціи со всёми ея началами, безъ всякихъ притязаній на самостоятельное развитіе. Однимъ изъ выраженій такого направленія былъ Чаадаевъ. Ученіе это не скрывало, что для прививки къ Русскому народу просвёщенія желательно было прежде всего вытравить въ Русской души всякое религіозное убѣжденіе" 408).

## LXVI.

Первою жертвою наступательнаго движенія западниковъ противъ Древней Русской Словесности быль историкъ ея М. А. Максимовичъ.

По своимъ убъжденіямъ Максимовичъ вмѣстѣ съ своими друзьями Погодинымъ и Шевыревымъ не принадлежали ни къ Западникамъ, ни къ Словенофиламъ. Они, служа только Россіи, по счастливому выраженію Погодина, стояли между Востокомъ и Западомъ съ большимъ склоненіемъ къ Востоку.

Въ то время, когда Погодинъ путешествовалъ по Западной Европъ, Кіевскаго его друга Максимовича постигла тяжкая бользнь, отъ которой всю весну и льто 1839 года льчили его безплодно. Само собою разумъется, закрытіе Кіевскаго Университета имъло вредное вліяніе на его здоровье. По свидътельству его біографа, въ это время Максимовичъ по часту и по долгу съ тяжелою грустью бесъдовалъ объ

этомъ съ святителемъ Инновентіемъ, и участіе святителя въ эту тревожную годину было особенно благодатно для страждущаго и больнаго Максимовича" <sup>409</sup>).

Но бользни и огорченія нисколько не мышали Максимовичу заниматься любимою наукою. Въ это время онъ трудился надъ Исторією Древней Русской Словесности и осенью 1838 года приступиль къ ея печатанію. Получивъ изъ типографіи первый корректурный листь, онъ послаль его къ Иннокентію, съ надписаніемъ: благослови, владыко! Преосвященный возвратиль съ своей надписью: Бого благословито!" 410).

Наконецъ, въ 1839 году, въ Кіевѣ вышла въ свѣтъ книга, подъ заглавіемъ: Исторія Древней Русской Словесности. Этою книгою заинтересовался, находившійся въ то время въ Мюнхенѣ, Шевыревъ и писалъ Погодину (17 октября 1839 г.): "Любопытно мнѣ прочесть книгу Максимовича. Я многаго жду отъ него, особенно въ этомъ періодѣ. Онъ на мѣстѣ изучаетъ дѣло. Но я не думаю, чтобы мы сошлись во взглядѣ".

Но противъ этой книги возстали Западники, и будущій знаменитый авторъ разсужденія Обг элементах и формах Словено-Русского языка напечаталь въ Отечественных Записках вритику, въ которой между прочимъ утверждалъ, что у насъ до Петра Великаго не могло быть никакой литературы, и что вся наша Словесность, бывшая до того времени, есть только письменность, неимфющая никакого женія. Затімь поведена річь о Ломоносові и Державині, и о томъ, что только съ Карамзина началась у насъ литература, подлежащая историческому разсматриванію. Критикъ устанавливаетъ точку зрѣнія на то, какъ должно заниматься Исторіею Словесности и даеть инструкцію для построенія Русской Словесности по плану, коего основаніемъ и главною цълью были бы движеніе и развитіе Русскаго языка. Онъ увъренъ, что всякое другое воззръніе безплодно, пусто. Критикъ удивляется, "за что Максимовичъ съ особеннымъ уваженіемъ и высокопочитаніемъ отзывается о Слови о Полку Игоревь? Надобно же было на чемъ-нибудь основывать свое уваженіе и доказать его для публики! Пусть бы Максимовичь попробоваль изложить содержаніе этого Слова и сдёлать изъ него выписки: тогда бы обнаружилось все безобразіе этого несчастнаго произведенія! Что хотите говорите, его никакъ нельзя признать за дёйствительный и достовёрный памятникъ! Одно только трудно придумать, кто могъ рёшится на поддёлку и написать такую нелёпицу" 411).

Прочитавъ эту критику, Максимовичъ писалъ: "Никогда почти не отвъчалъ я на журнальныя рецензіи издаваемыхъ мною книгъ, ибо не видълъ въ томъ никакой пользы; но прочтя въ четвертомъ нумеръ Отечественных Записок статью объ изданной мною прошлаго года Исторіи Древней Русской Словесности, я ръшился, хотя и неохотно, сдълать нъсколько замѣчаній объ этой статьъ". Критика своего Максимовичъ характеризуетъ такимъ образомъ: "Статья его написана отъ всего сердца, съ тою полнотою душевной молодости, которая нетерпъливо хочетъ высказать себя всю, при первомъ удобномъ случать, и такъ охотно заговаривается обо всемъ, что только приходить ей къ слову. Но для критика этого еще недовольно: можно быть весьма добросовъстному, и отъ чистаго сердца говорить вздоръ; можно быть внутренно увъренному въ своей справедливости, и быть весьма несправедливому къ другимъ. То и другое случается особенно съ молодымъ умомъ, когда онъ, увъровавъ въ какую-нибудь систему, внъ оной не видить уже ничего истиннаго; въ каждомъ предметъ усматриваетъ не его истинную сущность, но воображаетъ только свою собственную, личную мысль и съ полнымъ самодовольствомъ и самонадъяніемъ замышляеть, посредствомъ своихъ теоретически выспренныхъ идей, решить и рядить все. И хорошо еще, если эта система будетъ одна изъ первостепенныхъ системъ философскихъ: горячка, отъ нея происходящая въ молодомъ, но крѣпкомъ умѣ, часто оканчивается благополучно, и нерѣдко бываетъ ему къ росту. Но если молодой умъ обуяеть какое-нибудь частное, одностороннее ученіе, напримфръ, отрицательное ученіе историческаго скептицизма, тогда

онъ уже съ петерпимостью отвергаетъ все, что не подходитъ подъ его точку зрънія, и съ горделивымъ неуваженіемъ глядить на все, что не въ духв его требованій. Между твмъ отъ основательнаго критика требуется именно того, чтобы онъ способенъ былъ, сходя съ своей точки зрвнія, входить въ мысли другого, а сего то свойства и недостаетъ у моего критика". Далее Максимовичь замечаеть: "После того, какъ критикъ мой такъ много говорилъ о литературъ и поэзіи вообще, о духѣ народномъ, о Греціи и Шекспирѣ, и услаждался созерцаніемъ новаго, небывалаго еще плана въ области знанія, ему, безъ сомнінія, неохотно было спуститься съ выспренней, безграничной высоты своихъ идей въ пыльную, твсную область Древней Русской Словесности. Потому-то онъ, какъ бы нехотя, и лишь поверхностно перебираетъ мою книгу, въ которой каждая глава требовала и долговременнаго соображенія, и многотруднаго эмпиризма; все въ ней кажется для него утомительно, сухо и черство; все въ ней находитъ онъ поверхностнымъ, обыкновеннымъ, и всёмъ

Ужисно недоволень онг!

За то можно сказать его же словами: Никогда претензія и высшіе взгляды, для которых нужно подниматься на ходули, не доводять до добра".

По поводу же отрицанія критикомъ Слова о Полку Игоревъ Максимовичъ съ справедливымъ негодованіемъ замѣчаетъ: "Послѣ этого нечего уже, кажется, и говорить мнѣ съ г. критикомъ о Древней Русской Словесности, остается только пожалѣть, что въ наше время появилась сще одна критика, въ которой всѣми признанное достоинство древняго Русскаго пѣснопѣнія отрицается съ такимъ неуваженіемъ и провозглашается нельпицею..."

Иначе, чыть Отечественныя Записки, судиль о труды Максимовича Плетневы вы своемы Современникть: "Здысь начало труда прекраснаго и общеполезнаго. Сочинитель входиты вы самыя любопытныя розысканія относительно происхожденія разныхы Словенскихы нарычій... Вы его филологическомы изслы-

дованіи есть самобытность, своеобразіе и доказательства, свидътельствующія о внимательномъ и долговременномъ его изученіи предмета. Только подобные труды и подвигаютъ науку къ ея окончательному совершенству. Самыя ошибки въ новомъ взглядъ, неизбъжныя въ предпріятіи многотрудномъ... поучительны для преемниковъ. По крайней мъръ это не обветшалыя фразы, не компиляціи бездушныя" 412).

Не взирая на сіи враждебныя нападенія съ западнаго лагеря, Максимовичъ продолжалъ терпѣливо трудиться на священной нивѣ Русскихъ Древностей во святомъ градѣ Кіевѣ.

Книгу свою *Откуда идетт Земля Русская*, изданную въ Кіевъ въ 1837 году, Максимовичъ считалъ предисловіемъ къ трудамъ своимъ надъ стариною Кіева и всей Малороссі и "Когда въ 1839 году", пишетъ онъ, "роковая болъзнь под-косила мнъ ноги, я предпринялъ тогда изданіе *Кіевлянина*" 413).

Приготовляясь къ этому изданію, Максимовичъ производиль усердные поиски въ архивахъ монастырей Злато-Михайловскаго и Выдубицкаго; онъ старался ознакомиться поближе съ историческими дѣятелями Малороссіи и для того пересматривалъ между прочимъ и старые церковные памятники Печерской лавры и другихъ монастырей Кіевскихъ; "вообще онъ заботился о томъ, чтобы освѣтить темное, поставить на твердую почву сомнительное, поднять вопросы, требующіе ближайшаго изслѣдованія " 414).

Въ предисловіи къ первой книжкѣ Кіевлянина Максимовичъ писалъ: "Изслѣдованіе и приведеніе въ надлежащую извѣстность всего, что относится къ бытію Кіева и всей Южной Россіи Кіевской и Галицкой, составляетъ особенную и существеннѣйшую цѣль моего изданія".

Этому предпріятію Максимовича весьма сочувствоваль Хомяковь. "Пусть успѣхь увѣнчаеть ваши труды!", писаль онъ ему, "Названіе Кіевлянина очень счастливо, и въ этомъ словѣ много. Пора Кіеву отзываться Русскимъ языкомъ и Русскою жизнію. Я увѣренъ, что слово и мысль лучше завоевывають, чѣмъ сабля и порохъ, а Кіевъ можетъ дѣйствовать во мно-

гихъ отношеніяхъ сильнѣе Питера и Москвы. Онъ городъ пограничный между двумя стихіями, двумя просвѣщеніями. Съ истиннымъ удовольствіемъ посылаю вамъ стихи, которые внушены мнѣ именно названіемъ вашего журнала, и которые вылились изъ-подъ моего пера, какъ только голова и сердце успокоились отъ недавнихъ ударовъ". По непонятнымъ причинамъ, Кіевская цензура не нашла возможнымъ дозволить Максимовичу открыть Кіевлянинг знаменитымъ стихотвореніемъ Хомякова: Кіевг. "Весьма жаль мнѣ", писалъ Иннокентій Максимовичу, "вашего и нашего Кіева. Тутъ, право, нельзя не посѣтовать на цензуру вообще. А эти меценаты наукъ!.. Весь этотъ либерализмъ испаряется въ словахъ безъ дѣйствія благого чальнымъ стихотвореніемъ Хомякова, Максимовичъ началъ его Кіевомъ Бенедиктова:

Въ ризѣ святости и славы, Опоясанъ стариной, Старецъ Кіевъ предо мной Предстоитъ золотоглавый: Здравствуй, старецъ величавый! Здравствуй, труженикъ святой! 416).

Изъ Хомяковскаго же *Кіева* Максимовичь воспользовался только нѣсколькими стихами для эпиграфа къ своему *Кіев-*лянину:

Слава, Кіевъ многовѣчный Силы Русской колыбель! Слава, Днѣпръ нашъ быстротечный, Руси чистая купель!

Прочитавъ въ *Кіевлянинъ* стихотвореніе Бенедиктова, Погодинъ писалъ Максимовичу: "Да кто тебя угораздилъ Бенедиктовскую нотабенку сунуть въ общество святыхъ угодниковъ Печерскихъ" <sup>417</sup>).

Приготовляя къ выходу въ свътъ первой книжки *Кіев-*лянина, Максимовичъ писалъ Погодину: "Долженъ читать корректуру *Кіевлянина* и настрочить для него двъ статьи (взамънъ не пропущеннаго моего *Сказанія* о *Коливщинь*)—

именно статьи о надгробіяхъ Печерскаго монастыря и другую о Дубровицахъ: для объихъ, равно какъ и для обозрѣнія стараго Кіева, долженъ былъ, не смотря, что они вышли коротки—перечитывать пропасть и печатнаго вздора, и хламу, писаннаго въ XVI, XVII и XVIII вѣкахъ. Слѣдственно для моего лѣваго, то есть читающаго чрезъ увеличительное стекло, глаза —была двойная пытка, послѣ которой едва оставалось зрѣнія и всякой другой силы на чтеніе лекцій. И лекціи, и факультетскія засѣданія бываютъ у меня на дому. Совѣта я вовсе не знаю. Блаженъ мужст... Я читаю и пишу только до обѣда и въ это время ко мнѣ, живущему въ университетскомъ домѣ и навѣрно находящемуся въ квартирѣ, то Господь посылаетъ, то сатана приноситъ посѣтителей 418).

Въ началѣ 1840 года вышла первая книга Кіевлянина, въ которой Максимовичъ представилъ плоды своихъ изслѣдованій: о старомъ Кіевѣ, о древней Өеодосіевой пещерѣ въ окрестностяхъ Кіева, о надгробіяхъ въ Печерской лаврѣ, о городахъ Пересопницѣ и Дубровицахъ. Въ этой же книжкѣ Максимовичъ, для дальнѣйшаго продолженія своихъ трудовъ по старинѣ Кіевской и Галицкой, обратился съ просьбою ко всѣмъ живущимъ въ Малороссіи о сообщеніи ему "старинныхъ историческихъ и всякихъ другихъ записокъ, грамотъ, универсаловъ, актовъ, листовъ или писемъ, старинныхъ легендъ, народныхъ преданій и пѣсенъ, рисунковъ со старинныхъ церквей, монастырей, замковъ, надгробій и другихъ предметовъ" 419).

Посылая Кіевлянинг Погодину, Максимовичъ писалъ ему: "Ты върно со вниманіемъ прочтешь въ Кіевлянинт мои историческія статьи, въ которыхъ есть много, хотя и мелкихъ, не казистыхъ, но для вашего брата историка любопытныхъ и даже новыхъ замѣчаній. Сдѣлай милость, если что найдешь въ бумагахъ Ходаковскаго, относящееся къ мѣстности Кіевской, сообщи мнѣ. Да и ты самъ, тряхни стариной, напиши хоть маленькую повѣсть для Кіевлянина" 420).

"Ай да наши!", отвѣчалъ Погодинъ, "честь тебѣ и слава

за твои труды! Нетъ-нетъ, да и тряхнетъ всякой стариной, а отъ молодыхъ ученыхъ до сихъ поръ, какъ отъ козловъ, ни шерсти, ни молока! Я занимаюсь теперь періодомъ удъловъ, и пришлю, если хочешь, о границахъ и городахъ Кіевскаго княжества, также и Черниговскаго. Но въдь это очень сухо? Ходаковскій въ Кіевѣ не былъ. Выздоравливай или прівзжай лечиться въ Москву" 421). Максимовичь, убъждая Погодина потрудиться для Кіевлянина, писалъ ему: "Если ты такъ добръ, что хочешь написать статью въ Кіевляниню и думаеть написать изъ періода удёловъ, то напиши хоть объодномъ княжествъ Черниговскомъ. Тутъ кстати задъть можно многое и до-Рюриковское, и по-Гедиминовское, остановиться можно нъсколько и на Тмутараканъ: въдь покойный Евгеній и передъ смертію не върилъ, чтобы она была за моремъ Азовскимъ. А мив еще пришла мысль, хороша бы для Кіевлянина могла быть статья объ отраженіи Кіевской Руси въ Залісьь, коего одна уже географическая номенклатура ръкъ, городовъ и проч. отъ того уже весьма любопытна; а перенесеніе церковной и княжеской власти чрезъ Суздаль въ Москву, какъ наследницу царственнаго Кіева, иметь много политическаго смысла; туть кстати разръшился бы вопросъ о первоначальномъ возникновеніи Залісья, и есть поводъ для коментарія на старинныя Русскія п'єсни, въ которыхъ поется и объ Залѣшанахъ, и о пути въ Кіевъ изъ Боголюбова и Мурома чрезътрязи Смоленскія и проч. "422).

Но отъ этой любопытной задачи Погодинъ уклонился и отвѣтилъ лаконически: "О Черниговскомъ княжествѣ чуть ли не все, какъ я узналъ недавно, написалъ Марковъ" <sup>423</sup>).

Въ другомъ своемъ письмѣ Максимовичъ писалъ Погодину: "Не можеть ли мнѣ выпросить повѣсти у Загоскина: безъ повѣстей братъ плохо жить и Кіевлянину; автору же Аскольдовой могилы право не грѣхъ бы еще разъ подумать о Кіевѣ да и дать Кіевлянину, и запечатать его своимъ именемъ, весьма здѣсь любезнымъ".

На вопросъ Погодина, что дълается съ Иннокентіемъ,

Максимовичь отвѣчаль: "Иннокентій солнце нашего Кіева, единственный и несравненный изъ достойнъйшихъ людей, существующихъ нынъ подъ солнцемъ, съ которымъ только и чувствуешь здёсь себя порядочнымъ человёкомъ, съ которымъ здёсь только и отвожу душу. Но теперь, какъ сталъ я боленъ, пользуюсь этою отрадою чрезвычайно рёдко. Онъ въ послёднее время очевидно обратился болже къ практической сторонъ жизнии въ своемъ пастырскомъ дъяніи, и въ самой мысли: непрестанно служить, говорить поученія и между тімь все читаеть и знаетъ все; самъ держитъ корректуру Воскреснаю Чтенія и трудится надъ Догматическим Сборником, окруженный Греческими и Латинскими фоліантами, въ своемъ удаленномъ отъ очей мірскихъ кабинетцѣ, гдѣ я нашелъ его въ мой прівздъ къ нему въ январв, для чего цвлыя два мвсяца копиль и берегь я силу въ скудельныхъ ногахъ своихъ. Третьяго дня онъ подарилъ меня двумя усладительными часами своего посъщенія и поручиль мнъ тебъ кланяться " 424).

Усилившаяся болѣзнь принудила Максимовича, 30 сентября 1840 года, подать въ отставку, и онъ сталъ думать о томъ, чтобы окончательно оставить Кіевъ и поселиться на своей знаменитой Михайловой Горѣ. Узнавъ объ отставкѣ, Погодинъ спрашиваетъ своего друга: "Гдѣ ты располагаешь жить? Не въ Москвѣ ли?" 425). Максимовичъ отвѣчаетъ: "Спрашиваешь меня, не думаю ли переселиться въ Москву? Не дразни меня этимъ вопросомъ! Я Москвы не разлюбилъ и даже не оторвалъ себя отъ нея навсегда; но мое положеніе таково, что я не знаю, не думаю и не гадаю о себѣ какъ до будущей зимы... Съ наступленіемъ весны я поселяюсь на родинѣ моей, противъ устья рѣки Роси, на моей Михайловой Горю, что надъ селомъ Прохоровкою, Золотоношскаго уѣзда, въ верстѣ отъ Днѣпра и въ семи верстахъ отъ Канева. О Гербаріи \*) и думать не хочется: видно всего

<sup>\*)</sup> Гербарій этоть быль собрань Максимовичемь въ літніе місяцы 1824 и 1825 гг. во время обозріній его Московской губерніи относительно естественных ся произведеній и преимущественно растеній.

лучше попросить тебя прислать три короба съ онымъ въ Кіевъ на мое имя, и я съ радостнымъ чувствомъ встръчу моего стараго горемычнаго друга и стану по прежнему возиться надъ нимъ въ моей хатъ, расплевавшись съ книгами; ибо я посвящаю себя на нѣкое время буколической жизни, предаюсь вновь обращенію съ моими возлюбленными жителями и уроженцами Растительнаго Царства, -- и буду садовину садить, разводить цвътники, городить огородъ, а можетъ быть примусь и за пашню, -- но для последняго не довольно у меня земли. Надо непремѣнно пожить этою жизнію нѣсколько времени, чтобы возродиться вновь тёломъ моимъ для дёятельности ученой, съ которою навсегда разстаться было бы мнъ не по мысли. Пиши по почтъ прямо мнъ; а то и самъ не знаю, отъ кого мнъ словно подкинуто твое письмецо, на которомъ нътъ даже и числа, когда писано; ну такъ ли слъдуеть писать!

А что дѣлаетъ тенералъ Каченовскій? " 426).

## LXVII.

Нодъ сѣнію священнаго сумвола Православія, Самодержавія и Народности, въ царствующемъ градѣ Москвѣ явились люди, которыхъ Бѣлинскій въ 1842 году обозвалъ Словенофилами. Эти люди мало-по-малу стали вырабатывать воззрѣніе Православно-Русское. Православіе для нихъ было высшею истиною, и его они признавали основнымъ началомъ Русской народности и въ Православіи, по убѣжденію Словенофиловъ, содержались просвѣтительныя начала, начало высшей цивилизаціи, выше тѣхъ началъ, которыми жила и которыя ночти изжила Западная Европа. Самую Русскую національную особенность Словенофилы возводили на степень просвѣтительнаго органа только потому и во сколько она была проникнута духомъ Православія. Православіе мыслимо и внѣ Россіи; Россія же не мыслима внѣ Православія.

Словенофилы стояли не просто за народа, но главнымъ.

образомъ за народность, а слово народность знаменуеть у нихъ цёлый порядокъ понятій и мыслей: и какъ народность вообще, и какъ Русская народность въ особенности. Около народности, какъ около центра, группировалась вся борьба Словенофиловъ съ Западниками въ теченіе чуть не двадцати лътъ. Народность возводили Словенофилы на степень философскаго принцина. Они доказывали, что страна, отрекающаяся отъ своей народности, съ темъ вместе отрекается отъ всякой духовной самостоятельности и осуждаеть себя на духовное рабство, которое даеть въ результатъ лишь попугайство, обезьянство, знаніе безплодное, мертвенное. Въ томъ именно, что западная цивилизація почти не коснулась народа, и что онъ продолжаетъ хранить въ себъ жизненный завътъ старины, Словенофилы видѣли залогъ спасенія для Россіи. Въ твоей груди, Россія, говорить Хомяковъ, есть свътлый ключь, льющій живыя воды, сокрытый, безвъстный, но мо*тучій*; а потому Словенофилы меньше всего заботились о просвъщении простаго народа и думали, что надобно было просвътиться намъ самимъ. Рабы, попугаи, обезьяны, какъ выражались Словенофилы, всё эти самозванные цивилизаторы, могли лишь увлечь простой народъ на тотъ, по ихъ мнѣнію, ложный путь, которымъ шло все Русское общество со временъ Петровой реформы. Не для того, чтобы сдълать науку популярною, то-есть понятною и доступною простому народу, а для того, чтобы самимъ возродиться въ духѣ народности и обрѣсти правый путь, стали Словенофилы вникать въ народное міровозэрівніе. Они допрошали духа жизни во быломо, т.-е. въ Исторіи, въ Допетровской старинѣ, и въ современномъ быть простаго народа. Словенофилы признавали за основами родного быта полное право на существование и потому уже, что онъ основы 247).

Словенофиловъ Погодинъ дѣлитъ на четыре поколѣнія. Къ старѣйшему принадлежатъ Хомяковъ, Языковъ, Иванъ и Петръ Кирѣевскіе, Кошелевъ и пр. Къ сороковыми годамъ подготовилось ихъ новое поколѣніе: Константинъ Аксаковъ, Юрій Самаринъ,

А. Н. Поповъ, Елагинъ, Стаховичъ, Пановъ, Валуевъ, князь Черкасскій. Къ пятидесятым годамь относится третье покольніе: Иванъ Аксаковъ, Гильфердингъ, Ламанскій. Съ шестидесятых годовъ началось четвертое: сотрудники Зари, Беспды. "Для Исторіи Русской Словесности", пов'єствуетъ Погодинъ "и вообще Русскаго образованія, замічу, это не было еще замъчено, что кружокъ Словенофиловъ находился въ дружескихъ связяхъ съ представителями старшаго предъ ними поколенія, Пушкинымъ, Баратынскимъ, Плетневымъ, равно какъ тѣ примыкали къ Жуковскому, князю Вяземскому, Дашкову, Блудову, Гнъдичу, Тургеневымъ и пр. Эти же связаны были въ свою очередь съ Карамзинымъ, который былъ другомъ И. И. Дмитріева, товарища и сверстника Державина, Капниста, Хемницера, Львова, Кострова. Старшіе ихъ современники, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ, Фонъ-Визинъ, застали Сумарокова, спорившаго съ Ломоносовымъ! Такъ велось наше литературное преданіе. Западники, изникшіе изъ Московского Телеграфа, разорвали связь съ этимъ преданіемъ, начали съ униженія старыхъ авторитетовъ, замѣнивъ ихъ новыми" 428).

Вмѣстѣ съ тѣмъ школа Словенофиловъ, по свидѣтельству В. И. Ламанскаго, имфла "высокодаровитыхъ и замфчательныхъ предшественниковъ въ Ломоносовъ и Болтинъ, Карамзинъ и Грибовдовв, митрополитв Платонв и протојерев Голубинскомъ, и въ другихъ нашихъ духовныхъ писателяхъ. Эти Русскіе діятели никогда не проповідывали вражды къ Западу, всегда относились съ глубокимъ уваженіемъ къ великимъ его подвигамъ въ области науки, искусства и практической дъятельности. Они даже утверждали, что наше сближение съ Западомъ принесло намъ не одинъ вредъ, но и огромную пользу. Только благодаря этому сближенію стало, наконець, возможно у насъ строго научное опредъление взаимныхъ отношений Романо-Германскаго Запада и Греко-Словенскаго Востока, высоты и превосходства нашего просвътительнаго начала. Такимъ образомъ наша школа совершенно согласна съ заключеніемъ новъйшихъ западныхъ мыслителей относительно того, что должна, наконець, наступить новая эпоха въ Исторіи человічества. Но она не согласна съ ними относительно характера и значенія этой эпохи. Эта Русская школа утверждаеть, что новая эпоха обозначится не паденіемъ и искорененіемъ Христіанства, не повсюднымъ торжествомъ матеріализма и атеизма, а собственно тімь, что передовая роль въ Исторіи человічества отъ народовъ Романо-Германскихъ достанется Россіи и вообще міру Греко-Словенскому, носителю высшаго просвітительнаго начала, преподаннаго всімъ Словенамъ великими Солунскими братьями".

"Словенизмъ или Руссицизмъ", повъствуетъ Герценъ, "не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и върный инстинктъ, какъ противодъйствіе исключительно иностранному вліянію, существовалъ со времени обритія первой бороды Петромъ І... Оно является какъ партія Долгоруковыхъ при Петръ ІІ, какъ ненависть къ Нѣмцамъ при Биронъ, какъ сама Екатерина ІІ при Петръ ІІІ, какъ Елисавета, опиравшаяся на тогдашнихъ Словенофиловъ, чтобъ състь на престолъ. Всъ раскольники Словенофилы. Все бълое и черное духовенство Словенофилы. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его Нѣмецкую фамилію, были предшественники Хомякова и его друзей " 429).

Старшее поколѣніе Словенофиловъ, т.-е. Хомяковъ и Кирѣевскіе были друзьями и ровесниками Погодина, Шевырева и Максимовича.

"Въ жизни Хомякова", свидѣтельствуетъ И. С. Аксаковъ, "не было ни одной минуты, когда бы онъ не былъ православнымъ. Отъ рожденія до гроба онъ пребываль въ Православіи". Когда другъ Хомякова И. В. Кирѣевскій еще издавалъ Европейца, міросозерцаніе Хомякова было въ главныхъ своихъ основаніяхъ положительно то же, что въ 1860 году, въ годъ его смерти <sup>430</sup>).

"Видаешься ли ты съ Кирѣевскими", писалъ (18 февр. 1840 г.) изъ Кіева Максимовичъ къ Погодину, "и что съ ними дѣлается? Гдѣ теперь Иванъ и что дѣлаетъ онъ? Печатаетъ ли Петръ свои пѣсни?" 431). Погодинъ отвѣчалъ:

"Иванъ Киръевскій живетъ въ Москвъ, обабился и измънился, а иногда и занимается. По середамъ въ вечеру у собираются знакомые и читають разныя которыхъ настоящій смыслъ объясниль мнѣ только П. Г. Рѣдкинъ. На лъто уъзжаетъ въ деревню. Иванъ Киръевскій сдълался очень набоженъ. Петръ купилъ бумаги на пъсни и сговорился съ Степановымъ, а начинать не начинаетъ 432). Образъ жизни И. В. Кирѣевскаго давалъ поводъ къ подобнымъ заключеніямъ. "Днемъ", писалъ онъ (15 іюля 1840 г.) изъ деревни Хомякову, "я рѣшительно не могу ни писать, ни жить, развъ только читать, что, по словамъ Фихте, то же, что курить табакъ, т.-е. безъ всякой пользы приводить себя въ состояніе сна на-яву. Впрочемъ въ деревнѣ мнѣ трудно и читать, потому что трудно не прерываться. За то ночь моя собственная. Теперь не зайдеть ко мнѣ ни управитель, ни сосъдъ. Окно открыто, воздухъ теплый, самоваръ мой кипитъ, трубка закурена, давай беседовать! " И свое философское письмо о воль Иванъ Васильевичъ заключаетъ такими словами: "Ночь прошла, солнце хочетъ выходить, и мухи проснулись. Прощай". Самъ же Хомяковъ писалъ А. В. Веневитинову: "И. В. Кирѣевскій, какъ слышно, написалъ много прекраснаго. Я радуюсь душевно, много надъюсь я на Киръевскаго. Въ его головъ сокровище мысли и поэзіи" 433). И. В. Кирѣевскій, свидѣтельствуетъ И. С. Аксаковъ, "издатель Европейца и самъ европеецъ по преимуществу, обратился отъ Философіи къ Православію, не вследствіе стараній добиться сближенія съ Русскимъ народомъ, а путемъ строго научнаго исканія истины, путемъ философскаго анализа системъ Западной Философіи, и также вследвіе живаго столкновенія съ нікоторыми проявленіями Русской религіозной жизни. Только принявъ въ свою душу Православіе, почувствоваль онь себя ближе къ Русскому народу, сталь углубляться въ народную сущность, вникать въ туземныя преданія, и только съ того времени сталъ словенофиломъ" 434).

Одинъ изъ главныхъ представителей Западниковъ Т. Н. Грановскій писалъ своимъ друзьямъ: "Я отъ всей души ува-

жаю Киртевскихъ, не смотря на совершенную противоположность нашихъ убъжденій. Въ нихъ такъ много святости, прямоты, въры, какъ я еще не видалъ ни въ комъ. Жаль только, что богатые дары природы и свъдънія, ръдкія не только въ Россіи, но и вездѣ, гибнуть въ нихъ безъ всякой пользы для общества. Они бъгутъ отъ всякой дъятельности. Петръ того и гляди что пойдетъ въ монахи". Въ другомъ своемъ письмѣ Грановскій пишетъ: "Бываю довольно часто у Кирфевскихъ. Ты не можешь себф вообразить, какая у этихъ людей философія. Главныя ихъ положенія: Западъ стниль, и отъ него уже не можеть быть ничего. Русская Исторія испорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно отъ роднаго историческаго основанія и живемъ на удачу; единственная выгода нашей современной жизни состоить въ возможности безпристрастно наблюдать чужую Исторію: это даже наше назначеніе для будущаго; вся мудрость человіческая истощена въ Твореніяхъ св. Отцевъ Греческой церкви, писавшихъ послѣ отдѣленія отъ Западной. Ихъ только нужно изучать: дополнять нечего; все сказано. Гегеля упрекають въ неуваженіи къ фактамъ. Кирвевскій говорить эти вещи въ прозв, Хомяковъ въ стихахъ. Досадно, что они портять студентовъ: вокругъ нихъ собирается много хорошей молодежи и впивають эти прекрасныя идеи. Словенскій патріотизмъ зд'єсь теперь ужасно господствуеть: я съ канедры возстаю противъ него, за что меня упрекають въ пристрастіи къ Немцамъ. Дело идеть не о Немцахъ, а о Петре, котораго здесь не понимають и неблагодарны къ нему". Не смотря на разномысліе, П. В. Кир вевскій, літомъ 1840 года, постиль Грановскаго въ его Орловской деревнѣ Погорѣльцахъ, и бесѣды съ нимъ Грановскій находиль не только пріятными, но и поучительными 435).

"Оба брата Кирѣевскіе", повѣствуетъ Герценъ, "стоятъ печальными тѣнями... Не признанные живыми, не дѣлившіе ихъ интересовъ, они не скидывали савана. Преждевременно состарѣвшееся лицо Ивана Кирѣевскаго носило рѣзкіе слѣды страданій и борьбы... Жизнь его не удалась... Положеніе его въ

Москвѣ было тяжелое. Совершенной близости, сочувствія у него не было ни съ его друзьями, ни съ нами. Между имъ и нами была церковная ствна... Возлѣ него стояль его брать и другъ—Петръ. Грустно, какъ будто слеза еще не обсохла, будто вчера посѣтило несчастіе, появлялись оба брата на бесѣды и сходки. Я смотрѣлъ на Ивана Кирѣевскаго, какъ на вдову или на мать, лишившуюся сына, жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утѣшеніе:

Погоди немного, Отдохнешь и ты!

И что же было возражать человѣку, который говорилъ такія вещи: "Я разъ стоялъ въ часовнъ, смотрълъ на чудотворную икону Богоматери и думаль о детской вере народа, молящагося ей; нъсколько женщинъ, больные, старики стояли на колъняхъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядъль я потомъ на святыя черты, и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мнъ уясняться. Да, это не просто доска съ изображеніемъ... Вѣка цѣлые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ. Она сдёлалась живымъ органомъ, мёстомъ встрёчи между Творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрѣлъ на старцевъ, на женщинъ съ дѣтьми, поверженныхъ въ прахъ и на святую икону-тогда я самъ увидълъ черты Богородицы одушевленными, она съ милосердіемъ и любовью смотрѣла на этихъ простыхъ людей... и я налъ на колѣни и смиренно молился Ей" 436).

## LXVIII.

Къ младшему поколънію Словенофиловъ принадлежали К. С. Аксаковъ и Ю. О. Самаринъ.

Въ Константинъ Аксаковъ, свидътельствуетъ братъ его Иванъ, "были всегда, съ дътства, живы всъ инстинкты народные и православные, и какъ ни сильно было въ юности вліяніе на него Гегеля, Аксаковъ никогда не разрывалъ связи

съ этими инстинктами. Напротивъ, и тогда Гегель употреблялся имъ лишь какъ орудіе для защиты и пущаго возвеличенія Русской народности. При первомъ же его сближеніи съ Хомяковымъ, уяснились и оправдались въ немъ его православные инстинкты: тутъ не было ни борьбы, ни обращенія, православное міросозерцаніе стало для него путеводнымъ маякомъ въ его изслѣдованіяхъ" 437). Предъ своимъ отъѣздомъ изъ Москвы Бѣлинскій писалъ къ одному изъ своихъ друзей: "Въ Константинъ Аксаковъ есть все—и сила, и энергія и, глубокость духа, но въ немъ есть одинъ недостатокъ, который меня глубоко огорчаетъ. Это—не прекраснодушіе, которое пройдетъ съ лѣтами, но какой-то питайскій элементъ, который примѣшался къ прекраснымъ элементамъ его духа" 438). Въ концѣ 1839 года Константинъ Аксаковъ сблизился съ Юріемъ Самаринымъ.

Въ май 1838 года Ю. Ө. Самаринъ кончилъ курсъ въ Московскомъ Университетъ. По выходъ изъ Университета онъ увлекся Нѣмецкою литературою, особенно сочиненіями Гете и написалъ статью о Вертеръ. Сообщая объ этомъ своему бывшему наставнику С. И. Пако, Самаринъ писалъ: "Статья моя произвела впечатлѣніе на всѣхъ, кто ее читалъ, однако впечатлѣніе не одинакое. Впрочемъ ее вполнѣ одобрилъ тотъ, мнѣніемъ котораго я наиболѣе дорожу. При свиданіи я поговорю съ вами объ этомъ человѣкѣ, въ которомъ я нашелъ поэта и друга, онъ мнѣ очень совѣтуетъ напечатать мою статью въ Московскомъ Наблюдателтъ, издаваемомъ кружкомъ молодыхъ людей, которымъ я вполнѣ сочувствую, какъ по философскимъ, такъ и по литературнымъ вопросамъ" <sup>439</sup>). Этотъ поэта и другъ былъ ни кто другой, какъ Константинъ Аксаковъ.

Будучи оба кандидатами Московскаго Университета и до конца 1839 года почти незнакомые другь съ другомъ, Константинъ Аксаковъ и Юрій Самаринъ, по свидѣтельству И. С. Аксакова, согласились готовиться вмѣстѣ къ экзамену на магистра. Дружно и горячо принялись они за работу: вмѣстѣ читали

<sup>\*)</sup> Новой редакцін, т.-е. Бълинскаго.

Гегеля, преимущественно Логику, вмѣстѣ же прочли всѣ памятники Русской Словесности, древней и позднѣйшей до половины XVIII въка, изучали лътописи, старинные грамоты и акты. Оба горячо любили Россію, для обоихъ Православіе было семейнымъ преданіемъ и достояніемъ, и оба же были жаркими почитателями Германскаго философскаго мышленія и литературы. Но когда предъ молодымъ пытливымъ умомъ раскрылся цълый новый, своеобразный, невъдомый имъ дотолъ міръ Русскаго народнаго духа и жизни съ своими еще не изследованными тайниками, они съ увлеченіемъ, съ восторженною радостію прив'єтствовали его, будто об'єтованную землю. Гегель послужиль имъ на то, чтобъ объяснять, санкціонировать обрътенную ими новую истину, доказать ея всемірноисторическое значеніе. Быстро, на первыхъ же порахъ, была сдълана попытка построить, на началахъ же Гегеля, цълое міросозерцаніе, цълую систему своего рода феноменологіи Русскаго народнаго духа съ его исторіей, бытовыми явленіями и даже Православіемъ. Эта попытка, собственно относительно Русской Исторіи, выразилась отчасти и въ магистерской диссертаціи Константина Аксакова о Ломоносовъ. Самаринъ же выбраль себъ предметомъ диссертаціи Стефана Яворскаго и Өеофана Прокоповича. Блистательно сдавъ экзаменъ въ февралъ 1840 года, оба магистранта, оба друга, ставши почти неразлучными, являлись въ Московскомъ обществъ смълыми рьяными провозвъстниками новаго ученія... Шумно огласились Московскія гостиныя пылкими різчами Константина Аксакова, и дъйствіе его ръчей было тьмъ сильнье, что рядомъ съ нимъ появлялся всюду, какъ человъкъ съ нимъ вполнъ солидарный, ---Юрій Самаринъ, спокойный, воздержный, во всеоружіи свътскихъ приличій... "Барыни и барышни", свидътельствуетъ Герценъ, "читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за Константина Аксакова или за Грановскаго, жалъя только, что Аксаковъ слишкомъ словенинъ, а Грановскій недостаточно патріоть". Зам'ятимъ при этомъ, что въ Московскихъ гостиныхъ Герцену нравилась "помъщичья

распущенность", которая, сознается онъ, "намъ по душъ; въ ней есть своя ширь, которую мы не находимъ въ мѣщанской жизни Запада... "Въ этомъ обществъ сохранилась, по замъчанію того же Герцена, "привитая намъ воспитаніемъ традиція Западной въжливости, которая на Западъ исчезаетъ; она, съ примъсью словенскаго laisser aller, а подъ-часъ и разгула, составляла особый Русскій характерь Московскаго общества". Въ этомъ обществъ Аксаковъ и Самаринъ встрътили Хомякова, и эта встръча была ръшающимъ событіемъ въ ихъ жизни. Всегда общительный, неутомимый посътитель всъхъ интеллигентныхъ сборищъ, Хомяковъ однакоже не былъ проповъдникомъ, и, строго говоря, до встръчи съ Юріемъ Самаринымъ и Константиномъ Аксаковымъ въ своемъ образѣ мыслей оставался почти одинокимъ. Хотя Иванъ Кирфевскій къ концу тридцатыхъ годовъ и измѣнилъ свое направленіе, но это измѣненіе совершилось не подъ воздѣйствіемъ Хомякова, а инымъ путемъ. Какъ ни высоко ценилъ Хомяковъ его философскіе труды, между ними не было той крепкой связи единомыслія, какая установилась впоследствій между Хомяковымъ, Юріемъ Самаринымъ и Константиномъ Аксаковымъ 440).

Въ Московскихъ гостиныхъ, которыя стали посъщать Аксаковъ и Самаринъ, собирались лица самыхъ различныхъ направленій: Хомяковъ, Киръевскіе, Чаадаевъ, Крюковъ, Грановскій, Н. Ф. Павловъ, Шевыревъ, Ръдкинъ, М. А. Дмитріевъ и другіе 441). Слъдующая записка Самарина къ Аксакову даетъ понятіе о характеръ бесъдъ, происходившихъ на этихъ вечерахъ. "Вчера", писалъ Самаринъ, "было много споровъ. Главныя схватки: 1) Шевырева съ Крюковымъ о томъ, можно ли молиться богу Гегеля! Шевыревъ подръзанъ съ ногъ славно. 2) Шевыревъ съ Ръдкинымъ о первобытномъ состояніи человъка. Ръдкинъ спорилъ прекрасно. Шевыревъ прикрылъ постыдное отступленіе криками и общими мъстами, но онъ долженъ былъ погибнуть совершенно, еслибъ не вмѣшался Дмитріевъ и не отвлекъ Ръдкина. 3) Споръ Ръдкина съ Дмитріевымъ, о томъ же. Дмитріевъ, мистикъ несносный, вздумаль въ

спорѣ философскомъ приводить тексты, и споръ дошель было до личностей. 4) Наконецъ, мой споръ съ Орловымъ, вздумавшимъ излагать мнѣ какую-то свою систему. И удалось мнѣ смиренному Давиду повалить грознаго Голіаеа чаза. Съ своей стороны и Шевыревъ вотъ что писалъ Погодину объ одномъ изъ подобныхъ вечеровъ: "Вчерашній вечеръ произвель во мнѣ такую пустоту, что я на весь мѣсяцъ рѣшительно запрусь и не явлюсь никуда. Пусть они одни собираются и надоѣдаютъ другъ другу. Толку отсюда ожидать нельзя. Вотъ ты былъ свѣжій человѣкъ—и что ты слышалъ? Одна веворила дѣло: А. И. Васильчикова, но ея не слушали. Хомяковъ и Павловы (мужъ и жена) до того отстали, что я за нихъ прихожу въ отчаяніе".

Надо замѣтить, что къ младшему поколѣнію Словенофиловъ, т.-е. къ Константииу Аксакову и Юрію Самарину и къ ихъ товарищамъ Погодинъ и Шевыревъ относились "какъ профессоры къ студентамъ" 443) и какъ профессора имѣли благодѣтельное вліяніе на ихъ развитіе въ Православно-Русскомъ направленіи. Кром'є того, узы старинной дружбы связывали Погодина съ домомъ Аксаковыхъ. "Бывая у нихъ, онъ бесъдовалъ съ ихъ возлюбленнымъ первенцемъ Константиномъ: о положеніи Франціи, о Словенахъ, о Новгородской Исторіи, которую, замѣчаетъ Погодинъ, "надо отдёлать языкомъ граматъ и лётописей". Константинъ Аксаковъ читалъ Погодину начало своей диссертаціи о Ломоносовъ, въ которой молодой философъ, по замѣчанію его брата Ивана, "немилосердно натягивалъ и гнулъ тяжеловъсныя, тугія Гегелевскія формулы подъ свое толкованіе Русской Исторіи". "Аксаковъ", жалуется Погодинъ, "отнялъ часа два своимъ разсужденіемъ, написаннымъ слишкомъ незрѣло, хотя и есть нѣсколько хорошихъ мыслей. Мнѣ жалко было смотрѣть на его самодовольствіе. Философія погубить бъднаго малаго, а растолковать это нъть возможности". Вследь за симъ Погодинъ еще резче замечаетъ: "Константинъ и его товарищи не понимаютъ Гегеля, но представляютъ

своимъ лицомъ духъ ея, гордыню. Жаль, что пропадаетъ этотъ талантливый малый (444).

#### LXIX.

Въ концъ лъта 1840 г. въ Москву прівхаль членъ Французской Палаты Депутатовъ Могенъ и усердно посъщаль Московскія гостинныя.

"Вслъдъ за Гаемъ", писалъ Хомяковъ Языкову, "посътилъ Москву начальникъ оппозиціи Французской Mauguin, но былъ не долго. Видълъ я его у К. К. Павловой, и онъ сидълъ и бесъдоваль отъ 7 до 2 часовъ ночи. Мы ему читали урокъ, какъ де Русь смирна и благонравна, какъ де мы всъхъ любимъ и готовы всегда любить, какъ де Ляхи, грфховодники, на насъ лгутъ, а сами виноваты. Авось въ прокъ пойдетъ ученіе; а какое глубокое нев'єжество-этого не пов'єришь! Довольно одного примфра. Mauguin думалъ, что наши цари были магометане-каково! И это одно изъ первыхъ лицъ во Франціи и особенный покровитель и заступникъ бюдных Поляковъ. Надъюсь, что онъ не совсъмъ теперь будеть върить правости ихъ дѣла. Взяль онъ мою Россію въ переводѣ К. К. Павловой. Кажется, ему понравилось. Право, хорошо, что Москва начинаетъ привлекать вниманіе. Хоть пользы прямой ніть, да мы по крайней мъръ будетъ ее уважать". На этотъ вечеръ къ Павловымъ весьма стремился попасть Юрій Самаринъ, о чемъ онъ и писалъ къ своему другу Аксакову: "Не скрою, что ми было бы очень пріятно провести вечеръ у Павловыхъ. Только **Туда** безъ особеннаго приглашенія и притомъ въ сюртукъ (фракъ я забылъ въ деревнъ) кажется мнъ крайне неприличнымъ, а въ отношеніи къ Павлову въ особенности я ни за что бы не хотълъ нарушить приличія". Но какъ бы то ни было, оба пріятеля познакомились съ Могеномъ и вступили съ нимъ въ словопреніе.

По поводу прівзда Могена въ Москву въ Дневникъ Погодина мы находимъ следующія любопытныя записи:

Подъ 25 августа 1840 г. Аксаковъ разсказывалъ о Могенъ. Хотълось бы съ нимъ познакомиться, но опасаюсь.

- 27—Получилъ приглашеніе отъ Павлова на Могена, но не поѣду, ибо тамъ вѣрно будутъ Орловъ, Чаадаевъ.
- 28—Не поёхаль къ Аксаковымъ, чтобы не встрётиться съ Могеномъ, избъжать подозрѣній. Однако въ какомъ стѣсненномъ положеніи мы находимся: человѣкъ извѣстный, благонамѣренный, вѣрноподданный боится встрѣтиться случайно съ путешественникомъ! На почту, и тамъ познакомился съ Могеномъ. Вѣрно онъ пріѣзжалъ сюда не даромъ: пощупать пульсъ у насъ.

*Могенз*. Я быль вчера у Павловыхъ. Одинъ у васъ кругъ такой, гдѣ говорятъ, какъ у насъ въ Парижѣ, или многіе?

[ Погодинг. Такъ, мимоходомъ, отвъчалъ я, говоримъ мы pour passer le temps.

Москва ему понравилась, жалѣетъ, что въ Европѣ незна-

*Моген*г. Впрочемъ, вы сами еще не хорошо знакомы съ нею. Когда завелось у васъ рабство?

*Погодинъ*. Какъ и вездѣ въ Европѣ. Сначала привычка, а потомъ учрежденіе:

Онъ заговаривалъ нѣсколько разъ со мною и примѣтно хотѣлъ выспрашивать, но было очень неловко говорить при столькихъ свидѣтеляхъ.

— 29. Проводилъ Аксаковыхъ. Константинъ разсказывалъ о Могенъ. "Мы не противъ Россіи и совсьмъ не за Поляковъ; поддерживая Поляковъ въ 1830 году, мы защищали только себя. Вашъ Государь хотълъ напасть на насъ. Въ этомъ году Россія пережила критическую минуту для себя, о важности которой вы и не помышляете. Тьеръ, Гизо, Минье не понимаютъ настоящихъ выгодъ Франціи, стараясь о союзъ ея съ Англіею. Англичане тотчасъ выдали насъ, но съ Россіею мы готовы быть въ союзъ. Владъйте Польшею, возьмите Константинополь, только не трогайте насъ. Но вашъ Госу-

дарь не любить нась, и мы должны опасаться его безпрестанно". Здёсь много правды...

21 сентября. Смёшные разсказы Андросова. Состриль самъ. Чаадаевъ, сказалъ онъ, былъ недоволенъ, что Павловъ не представлялъ всёхъ своихъ гостей Могену по именамъ; чтожъ, сказалъ я, ему хотёлось, чтобы Павловъ представилъ его съ прочими подъ титлами семи мудрецовъ Русскихъ".

Хотя Погодинъ избъгалъ встръчи съ Чаадаевымъ въ гостиной Павловыхъ, но не прерывалъ общенія съ нимъ, чему свидътельствуетъ слъдующая запись Погодина въ Дневникъ подъ 13 сентября 1840 года: "О 14-мъ декабръ съ Чаадаевымъ, который зналъ главныхъ дъйствующихъ лицъ. Заговоръ начался въ квартиръ Александра Муравьева, бывшаго начальника штаба у Розена, послъ смотра, коимъ былъ недоволенъ императоръ Александръ. Сергъй Муравьевъ, Пестель, Бестужевъ и проч. знали очень дурно по-Русски. Самую конституцію они написали по-французски. Преобразователи! Александръ Муравьевъ переводитъ теперь Библію съ Еврейскаго и погруженъ въ созерцаніяхъ".

Не довольствуясь словесными спорами съ Могеномъ, Ю. Ө. Самаринъ написалъ ему письмо, по поводу котораго писалъ своему другу: "Любезный Аксаковъ, только-что я прівхаль въ деревню, на меня напала такая охота писать, что я въ три часа намараль длинное письмо къ Mauguin съ приличными учтивостями и оговорками, впрочемъ нисколько не сглаживающими ръзкости моего мнънія о трехъ періодахъ (исключительной національности, подражанія и разумной народности) и о двухъ началахъ нашей народности, Иравославіи и Самодержавіи. Вы получите это письмо завтра, и, над'єюсь, перешлете ему вмъстъ съ своимъ. Хотълось бы мнъ, чтобы вы въ своихъ замъткахъ уяснили ему, чего я не успълъ сдълать, т.-е. то, какимъ образомъ Нѣмцы избавили насъ отъ ига Франціи и приготовили, своими поэтическими произведеніями и своею Философіею, къ періоду разумной національности. Я также ничего не сказаль о народномъ характеръ, языкъ, повърьяхъ и т. д., зная, что вы объ этомъ пишете. Какъ то переваритъ все это его Французскій желудокъ? Во всякомъ случав соглашаться или не соглашаться—его дѣло; лишь бы онъ не исковеркалъ нашего мнѣнія и не приписалъ бы намъ, чего мы не думаемъ. Въ этомъ отношеніи, кажется, мы можемъ положиться на его добросовъстность. Впрочемъ, такъ или иначе, но мнѣ право кажется, что мы слѣдуемъ не простой прихоти народнаго честолюбія и обращаемся не къ одной личности Mauguin, а выполняемъ волю судьбы, такъ нечаянно забросившей его въ нашъ кружокъ. Мнѣ кажется, что присутствіе Mauguin еще болѣе насъ сблизило и зажгло между нами еще болѣе сочувствія".

Письмо Самарина къ Могену памятникъ весьма важный. Онъ представляетъ то міросозерцаніе, котораго держалось младшее покольніе Словенофиловъ въ самомъ началь сороковыхъ годовъ, вмъсть съ тьмъ оно свидътельствуетъ о вліяніи, которое имълъ Погодинъ на своихъ университетскихъ слушателей.

Изложивъ въ этомъ письмѣ о трехъ періодахъ нащего развитія: исключительной національности до Петра Великаго, подражанія послѣ Петра и разумной народности, Самаринъ останавливается на разсмотрѣніи двухъ началъ нашей народности: Православія и Самодержавія.

"Православное в вроученіе", пишеть онт, "одинаково чуждо уклоненій католицизма и заблужденій протестантизма. Между этими двумя крайностями, которыя нынь раздыляють западный мірь, оно занимаеть средину; но эта средина не есть, однако, какъ полагали многіе, результать эклектизма. Излишне, мны кажется, было бы говорить здысь о древности православнаго в в роученія. Оно зиждется на самобытномь, ему свойственномь началь, и никогда католическое или протестанское вліяніе не могли его пошатнуть.

Также какъ и католики мы признаемъ авторитетъ церкви, но непогрѣшимость, слѣдовательно и безусловный авторитетъ мы признаемъ только за вселенскими соборами. Наша цер-

ковь не конфисковала въ свою пользу, подобно церкви Римской, обътованія, даннаго Христомъ церкви вообще, когда Онъ покинулъ землю; она не воплотила въ лицъ паны духовнаго единства церкви и не матеріализировала Христіанства. Лишенная власти свътской, церковь наша принимала участіе въ Исторіи нашей чисто нравственное. Ея вліяніе на народъ исходило изъ основанія болье могущественнаго, чъмъ писанные законы или арміи, и вслъдствіе этого она не была подчинена случайностямъ міра сего. Не будучи поставлена въ необходимость вмъшиваться въ дъла свътскія и блюсти мірскіе интересы, она не имъла и случая уклоняться отъ своей задачи и входить съ собою въ сдълку, допуская отступленія отъ исповъдуемыхъ ею началъ.

Такимъ образомъ, отсутствіе безусловнаго авторитета, постоянно присущаго одному лицу, отсутствіе свѣтской власти: вотъ что спасло насъ отъ злоупотребленій, которымъ подвергся католицизмъ; вотъ почему, послѣ девяти безъ малаго вѣковъ, какъ существуетъ Христіанство въ Россіи, намъ не пришлось отдѣлять дѣла церкви отъ дѣла вѣры.

Считаю излишнимъ говорить о томъ, что насъ отдѣляетъ отъ протестантства. Оно само произнесло себѣ осужденіе, обнаруживъ свое безсиліе. Протестантство есть только рядъ отрицаній, порожденныхъ злоупотребленіями католицизма и связанныхъ другъ съ другомъ необходимо и логически. Послѣднимъ выраженіемъ этого направленія, ложнаго въ основаніи своемъ, но въ высшей степени послѣдовательнаго, является книга Штрауса. Поэтому протестантство само по себѣ не религія, а только отрицаніе католицизма, лишенное жизненнаго начала и неспособное само по себѣ что-либо произвести.

Я думаю, что не ошибаюсь, утверждая, что только православное ученіе способно удовлетворить требованіямъ человѣчества.

Принципъ монархическій—великое дѣло нашей Исторіи. Она вся есть ни что иное, какъ развитіе этого принципа. Представьте себѣ, милостивый государь, страну между Ла-

дожскимъ озеромъ и Уральскими горами, между Карпатами и Чернымъ моремъ, населенную въ IX въкъ множествомъ племенъ Словенскихъ и Финскихъ (на Сѣверѣ), независимыхъ другъ отъ друга, даже не знающихъ другъ друга и раздъленныхъ между собою лъсами, болотами и необитаемыми степями. Такой видъ представляла страна, называемая нынъ Россією, когда, въ 862 году по Р. Хр., четыре племени: Новгородскіе, Кривичи, Весь и Чудь, утомленные безурядицею, царствовавшею между ними, решились обратиться въ Скандинавію и просить у Варяговъ (Норманновъ) князей для управленія страною и установленія въ ней порядка. Три брата изъ Скандинавскаго племени Русь (отсюда Россія) отозвались на ихъ призывъ и водворились съ небольшою дружиною въ Россіи, т.-е. въ Новгородъ, на берегу Бѣлаго озера и въ Изборскѣ. Такъ разсказано это событіе Несторомъ, нашимъ древнѣйшимъ лѣтописцемъ, событіе единственное въ Исторіи міра; изъ него развивается вся последующая наша Исторія. Вы видите, милостивый государь, что у насъ отношенія двухъ племенъ-туземцевъ и Норманновъ были совершенно иныя, нежели во Франціи и Англіи. У насъ не было и не могло быть завоеванія, именно благодаря географическому положенію страны и малочисленности пришлаго племени, слъдовательно не могло быть ни феодализма, ни военной аристократіи, въ смыслѣ самостоятельнаго принципа, ни враждебныхъ отношеній побъжденныхъ къ побъдителямъ, слъдовательно не могло быть и революціи и кон-CTUTYLIN. THE SECOND STREET SECOND VEROLUSIA.

Когда для Россіи отыскался центръ, столица, Москва, тогда потребовалось для нея государственная идея, живой центръ, царь. Въ XV вѣкѣ въ лицѣ Іоанна III воплотилось начало самодержавія. Но борьба далеко еще не кончилась. Внутри страны были еще элементы смуты, и для того, чтобы самодержавіе могло установиться такъ прочно, какъ то было нужно Россіи, оно должно было выдержать три великія борьбы, съ которыми связаны три славныя имени: борьбу внѣшнюю,

которую началь Іоаннь III и окончили его преемники; борьбу внутреннюю съ мелкими удёльными князьями, которые образовали вокругъ престола какъ бы аристократію, разобщившую царя съ народомъ, эту аристократію сломиль Іоаннъ IV; наконець, борьбу свътской власти съ тою частью нашего духовенства, которая желала ввести у насъ нъчто въ родъ папства, эту борьбу покончиль царь Алексъй Михаиловичь, отецъ Петра Великаго. Изъ этой тройственной борьбы народное начало, самодержавіе, вышло поб'єдителемъ. Итакъ, у насъ не было ни завоеванія, ни феодализма, ни аристократіи (въ смыслѣ самостоятельнаго начала), и не было общественнаго договора (contrat social) между царемъ и народомъ. Неограниченная власть, единая и народная, дёйствующая во имя всъхъ, идущая во главъ нашей цивилизаціи и совершающая у насъ, безъ ужасовъ революціи, то, что на Западъ является результатомъ войнъ междоусобныхъ и религіозныхъ, смуть и переворотовь: такова форма правленія, которую создаль для себя Русскій народь; она священное наслѣдство нашей Исторіи, и мы не хотимъ другой формы, ибо всякая другая форма была бы тираніею.

Послѣ всего сказаннаго, вы поймете, почему мы вѣримъ въ призваніе Словенскихъ племенъ къ великому дѣлу возрожденія; это дѣло, мы знаемъ, придется совершить намъ однимъ и безъ чьей-либо помощи; намъ въ этомъ дѣлѣ не будутъ сочувствовать народы Запада, и долго еще придется намъ мириться съ мыслью, что въ ихъ глазахъ мы не болѣе какъ предметъ презрѣнія или страха 445).

Само собою разумѣется, Самаринъ, написавши это письмо, прочелъ его Погодину, который, выслушавъ его, записалъ въ своемъ Дневникъ: "Самаринъ читалъ письмо къ Могену, въ коемъ увидѣлъ съ удовольствіемъ плодъ своихъ лекцій" 446).

Въ это время братья К. С. Аксакова, Григорій и Иванъ, воспитывались въ училищѣ Правовѣдѣнія. Товарищъ ихъ Николай Калайдовичъ, въ письмѣ своемъ къ Погодину, дѣлаетъ имъ такую характеристику: "Гриша, какъ говорится, и спитъ,

и видить какь бы скорве выйти. Онь будеть славный делець и законникъ. Онъ рожденъ для жизни дѣловой. И теперь первое наслажденіе его читать записки діль, не різшенных въ общемъ собраніи Сената. Ваня—другой человѣкъ: онъ больше литераторъ и философъ, хотя между тъмъ и юридическія его занятія идуть очень успѣшно. Онъ особенно занимается теперь Латинскимъ языкомъ и съ однимъ изъ своихъ товарищей читаетъ Ливія, положивъ себъ за правило пройти его отъ доски". Самъ же И. С. Аксаковъ писалъ Погодину: "Занятія мои идуть хорошо, и если будуть такъ продолжаться, то дають мив полное право надвяться на ІХ-й классь. Это по части моихъ училищныхъ занятій. Что же касается приватных занятій, то должно признаться, что Греческій языкъ, особенно первые два съ половиною мѣсяца, шелъ прекрасно, и я, безъ помощи лоцмана, довольно скоро прошелъ трудности томтю, и пр. Теперь, впрочемъ, смерть моего товарища, Стояновскаго, такъ сильно поразившая меня, нъсколько поразстроила мои занятія, особенно по Греческому языку: для последняго я обыкновенно вставаль часомь или двумя раньше обыкновеннаго, потомъ, послъ этого печальнаго происпествія, но какому-то невольному чувству сталъ болъе беречь себя. Но эта заботливость о самомъ себъ не могла долго продолжиться, и я опять приступаю къ прежнему образу моего занятія. Кром'в Греческаго языка, теперь предметомъ моего изученія--- миноологія. Вы знаете, что дома ей насъ не учили, въ училищахъ ее также не преподаютъ, и знать ее слъдовательно мы могли только весьма поверхностно. Теперь я прилежно занимаюсь ею, составляю генеалогическую таблицу всёхъ боговъ, словарь минологическихъ именъ, названій. Это необходимо. Мы теперь переводимъ Горація, который очень часто упоминаеть о разныхъ вымыслахъ миоологіи, и многое, безъ знанія ея, было бы непонятно. Это-то и замедляеть всѣ мои чтенія, что я, читая какую-нибудь книгу (учебную или ученую), не могу обойтись безъ карандаша, не могу удержаться, чтобы не сдёлать выписокъ, сравнительныхъ таблицъ и регистровъ. Съ такими-то выписками и замътками читаю я теперь Ансильона. Наконецъ, я занимаюсь каждый день, часъ (послѣ обѣда, рекреаціонное время) Англійскимъ. По этому описанію покажется, что я Богъ знаетъ какъ занимаюсь, а право нътъ ничего особеннаго: къ чести нашего Училища надо сказать, что у насъ послъ университетовъ (исключая Петербургскаго), Педагогическаго Института, занимаются лучше, чёмь во всёхь остальных заведеніяхь, конечно не такь, какь въ Московскомъ Университетъ, не съ тъмъ духомъ; у насъ скорве учатся, нежели изучають. Впрочемъ и нельзя иначе: первое всегда предшествуетъ последнему. Что касается языковъ, то всего болѣе приходится мнѣ упражняться въ Нѣмецкомъ языкъ, потому что безпрестанно читаешь Нъмецкія книги. Вотъ вамъ, почтеннъйшій мой Михаилъ Петровичъ, полная картина моихъ занятій. Въ головъ много вопросовъ, много матерьяловъ для будущихъ занятій: дай Богъ, чтобы пришлось выполнить. Признаюсь, часто, часто теряю я энергію духа, побуждающую меня къ безостановочному занятію: тогда или потому, что не хочется оказаться слабымъ передъ самимъ собою, или по тайному голосу, что мнѣ должно заниматься, что мой удълъ-кабинетъ, и что на прочія наслажденія придется глядъть только со стороны, я не теряю по крайней мъръ терпънія и не теряю времени: продолжаю работать. Поплетемся, махнувъ рукою!

Впрочемъ, я при всемъ томъ очень живо чувствую иногда потребность разсѣяться: въ продолженіе этихъ мѣсяцевъ у насъ совсѣмъ не было праздниковъ, слѣдовательно, отпускали только на восемь часовъ въ недѣлю по Воскресеньямъ. А потому я съ нетерпѣніемъ ожидаю святокъ, чтобы ходить въ театръ.

Такъ-то, любезнѣйшій мой Михаилъ Петровичъ, перебиваются дѣла. Скоро, очень скоро проходить время, и досадно и пріятно вмѣстѣ. Прощайте, Михаилъ Петровичъ, крѣпко обнимаю васъ и снова благодарю" 447).

Между тымь какъ будущій ратоборець и пропов'єдникъ

Словенофильства сидълъ на школьной скамьъ въ Петербургъ, въ родной ему Москвъ, по свидътельству Герцена, оба стана Западниковъ и Словенофиловъ стояли уже во всеоружіи другъ противъ друга. "Словене были въ полномъ боевомъ порядкъ, съ своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пъхотой Шевырева и Погодина, съ своими застръльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послъ Кіевскаго періода, и умъренными жирондистами, отвергавшими только Петербургскій періодъ; у нихъ были свои кафедры въ Университетъ. При главномъ корпусъ состояли православные гегеліанцы, Византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и проч., и проч. "448".

#### LXX.

Мы знаемъ, что еще въ 1837 году Погодинъ и Шевыревъ получили разръшение издавать журналъ Москвитянинг. также и то, что "какъ въ основаніи Московскаго Въстника принималъ непосредственное участіе Пушкинъ, такъ Москвитянинг обязанъ своимъ существованіемъ Жуковскому" 449). Но путешествія Погодина и Шевырева по Европ'в и другія обстоятельства помішали имъ приступить къ изданію тотчась по полученіи разрѣшенія. Въ то время въ Москвѣ, нѣкогда многожурнальной, съ прекращеніемъ Московскаго Наблюдателя уцёлёль только одинь литературный журналь Галатея Раича. Этотъ журналъ, прервавши свое существованіе въ Московскую холеру 1830 года, снова ожиль въ 1839 году. Явленіе Галатей прив'ятствовалось въ Петербург'я въ такихъ выраженіяхъ: "И вотъ черезъ десять лътъ послъ тлънія она воскресла. Въ единый изъ трескучихъ январскихъ морозовъ слетълъ первый нумеръ Галатеи, обнаженной, безпріютной, бѣдной страдалицы отъ холода и голода " 450). Да и самъ почтенный Раичъ въ это время находился въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. "Всю дорогу думалъ", писалъ Погодинъ, "какъ

бы помочь Раичу, а онъ и попался навстрѣчу, не видавшись три года" <sup>451</sup>).

Между тёмъ какъ въ Петербургѣ кипѣла журнальная дѣятельность, тамъ подъ редакціею Краевскаго процвѣли Отечественныя Записки, куда перешли всѣ сотрудники Московскаго Наблюдателя новой редакціи и образовали Западный станъ. Тамъ въ декабрѣ 1839 года, профессоръ С.-Петербургскаго Университета и цензоръ А. В. Никитенко заключилъ съ Смирдинымъ условіе, по которому въ вѣдѣніе Никитенко поступала половина Сына Отечества, т.-е. отдѣлы: науки, искусства, иностранной и Русской литературы. Критика, библіографія, политика и смѣсь остались въ рукахъ Полевого 452).

Въ виду этого у Погодина явилась неопреодолимая жажда къ журнальной дъятельности. Еще будучи въ Маріенбадъ, онъ писаль Шевыреву: "Не забывай о журналь. Набирай сотрудниковъ. Пиши статьи. Непремѣнно надо начинать съ 1840 года... Быть чуду!" Изъ Шамуни Погодинъ продолжалъ писать Шевыреву: "Издавать журналь я ръшился непремънно съ января мъсяца 1840 года, слъдовательно заказывай и привези къ октябрю (1839) двінадцать статей, двадцать-четыре статейки и сорокъ-восемь штукъ въ разныя извъстія. На досугъ я думаль и передумываль, и заключиль, что такь должно. Вербуй сотрудниковъ. Я вербую. Священникъ въ Бернъ далъ мнъ статью и объщание работать безъ памяти; потомъ Сабининъ, Мельгуновъ, Глинка, Дмитріевъ, Гоголь, Грановскій, Бодянскій, Иннокентій и проч., и проч. Надо дать себ'є рельефу для общей пользы и вырвать несчастную литературу нашу изъ грязи, куда погрузили ее мошенники Поляки и Русскіе. Слышишь ли? Цёлую тебя, и да здравствуеть Московскій Въстникт, т.-е. Москвитянинт!" Но Шевыревъ не раздѣлялъ увлеченій своего друга. "Я противъ журнала", писаль онъ ему, "въ будущемъ (т.-е. въ 1840) году. Всѣ твои приведенныя средства нисколько не соблазнительны-и все это ни на чемъ не основано. Михаилъ Дмитріевъ, въ числѣ сотрудни-

ковъ. Тутъ вдругъ Иннокентій. Потомъ Сабининъ! Я боюсь, ты погорячишься, начнешь и дёло испортишь... Да живучи на Девичьемъ поле, журнала издавать въ Москве нетъ физической возможности. Я въ этомъ году участвовать не могу, потому что буду въ разъвздахъ". Но Погодинъ настаивалъ на своемъ и уже изъ Москвы писалъ Шевыреву: "А журналъ, право, начинать надо теперь. На что рушусь — увудомлю". Но Шевыревъ не сдавался и писалъ Погодину: "Съ тобой не сладить. Ты быль, есть и будешь упрямь. Порть дёло - издавай. Ты это делаеть, чтобы поправить финансы, но я уверенъ заранъе, что разстроишь ихъ болъе. Погодинъ и Шевыревъ – легіонъ сотрудниковъ, капиталъ труда! Шевыревъ въ Мюнхенф не можетъ заниматься критикой Русской литературы, Шевыревъ въ Мюнхенъ не можетъ тратить время на перечитыванье статей, Шевыревъ съ будущаго февраля (1840) будеть въ разъвздахъ до конца іюня. Шевыревъ въ университетъ, по пріъздъ, будеть читать новые курсы и откроетъ непременно курсь Исторіи искусства. Погодинь, пока будеть жить на Девичьемъ поле и во всякое время принимать къ себъ гостей, которые сидять до глубокой ночи, журналь издавать физически не можеть. Но делай какъ хочешь. Моего имени, разумъется, ты не выставишь въ изданіи, какъ издателя, а сотрудникомъ твоимъ я безъ сомнинія не могу не быть. Все, что у меня напишется, понесу къ тебъ. Условія мои съ тобою такія же, какъ съ Московскими Въдомостями и съ Журналом Министерства... Поработалъ даромъ я уже довольно и для Московского Въстника, и для Наблюдателя... Дай тебъ Богъ успъха! Я разумъется тебя не оставлю, а соиздателемъ быть не могу. Видно, придется мнъ когда-нибудь одному ужъ выступить, но это современемъ. Тютчевъ въ Мюнхенъ. Я у него выпрошу также для первой книжки". Наконецъ Погодинъ сдался. "Слушаю тебя", писалъ онъ Шевыреву "и откладываю опять журналь на годь-ужь пятый. Смотри, чтобы не вышло съ нашими журналами то же, что съ

пѣснями Кирѣевскаго. Медленіе есть тоже болѣзнь, которой дай только пищу, и не справишься съ нею! " 453).

Но отложивь, по настоянію Шевырева, изданіе Москвитянина, Погодинь сталь мечтать объ изданіи Литературных Прибавленій из Московскимз Видомостямз и объ этомъ
писаль Максимовичу: "Хочу издавать въ 1840 году Литературныя Прибавленія къ Московскимз Видомостямз. Смотри
же, присылай Кіевскихъ и Малороссійскихъ новостей, что
черкнешь – то и статья. Сперва чтеніе краткое, легкое, пріятное и занимательное, а потомъ и Московскаго Вистника подпустимъ. Не знаю, сговорю ли съ нашими. А позволеніе издавать журналь у меня есть, но боюсь пуститься на большее,
особенно одинъ, безъ Шевырева, который остался въ Мюнхенѣ надъ Молемъ" 454).

Противъ этой мечты Погодина сильно возсталъ Гоголь, который писаль ему: "Нисколько не одобряю твое намфреніе издавать Прибавленія къ Московскимъ Въдомостямъ и даже удивляюсь, какъ тебъ пришлось это. Ужъ коли выходить въ свъть, да притомъ тебъ и въ это время, то нужно выходить серьезно, увъсисто, сильно. Ужъ лучше, коли такъ, настоящій серьезный журналь. Но что такое могуть быть эти прибавленія? Какъ бы то ни было, мелкія статейки, всякій дрязгъ. И охота же тебъ утверждать самому о себъ несправедливо обращающееся въ свътъ о тебъ мнъніе, что неспособенъ къ долгому и истинно серьезному труду, а горячо берешься за все вдругъ. Въ нынѣшнемъ твоемъ намѣреніи, я знаю, ты соблазнился кажущеюся при первомъ взглядѣ выгодою, и не правда ли? Тебъ кажется, что листки будуть расходиться въ большомъ количествъ. Клянусь, ты здъсь жестоко обманываешься! Если бы ты имъль мъсто въ самихъ Московских Въдомостях, это другое діло. Ужъ самое имя Прибавленія ка Московскима Видомостями никого не привлечеть. Туть никакого нъть электрическаго, даже просто эффектнаго потрясенія. Къ тому жъ, это не политическіе исполненные движенія современнаго листки, которые одни могутъ разойтиться; но никогда еще не было

примѣру, чтобъ крохотная литературная газета имѣла у насъ какой-нибудь успѣхъ. Конечно, есть вѣроятность успѣха и подобнаго предпріятія, но только когда? Тогда, когда издатель пожертвуетъ всѣмъ и броситъ все для нея, когда онъ превратится въ неумолкающаго гаэра, будетъ ловить всѣ движенія толиы, глядѣть ей безостановочно въ глаза, угадывать всѣ ея желанія и малѣйшія движенія, веселить, смѣшить ее. Но для всего этого, къ счастію, ты неспособенъ... Спрашивается: какая надобность литературѣ быть еженедѣльной? И гдѣ нарастутъ новости въ теченіе трехъ, четырехъ дней у насъ, и еще въ нынѣшнее время? А безъ современности зачѣмъ листокъ?

Ты самъ знаешь, что у насъ книжное чтеніе больше въ ходу, чёмъ журнальное, и что журналы, для того чтобъ расходиться, принуждены наконецъ принимать наружность книгъ. Нѣтъ, ты, просто, не разсмотрѣлъ этого дѣла... Нѣтъ, во что бы то ни стало, но я посланъ Богомъ воспрепятствовать тебъ въ этомъ. Какъ ты меня охладилъ и разстроилъ этимъ извъстіемъ! еслибъ ты только зналь! Я составляль и носиль въ головъ идею върно обдуманнаго, непреложнаго журнала, заключателя въ себъ и съятеля истинъ и добра. Я готовилъ даже и отъ себя написать некоторыя статьи для него, я, который далъ клятву никогда не участвовать ни въ какомъ журналъ и не давать никуда своихъ статей. А теперь и я опустился духомъ: ты начнешь эти прибавленія, ты оборвешься и надорвешься на нихъ, и охладъешь потомъ для изданія серьезнаго предпріятія... Что это у тебя за духъ теперь бурлить, неугомонный духъ, который такъ вотъ и тянетъ тебя на журналъ, когда ты еще не обсмотрелся даже вокругъ себя со времени своего прівзда? Я буду просить тебя, на коленяхъ буду валяться у ногъ твоихъ. Жизнь и душа моя, ты знаешь, что ты мит дорогъ, что ты моя жизнь точно. Не будетъ, клянусь не будеть никакого успъха въ твоемъ дълъ! И я не вынесу, видя твои неудачи, и это уже заранъе отравитъ мое пребываніе въ Москвъ, и на меня въ состояніи навести неподвижность. Отдайся мнѣ. Обсудимъ, обсмотримъ хорошо, употребимъ значительное время на пріуготовленіе, потому что дѣло точно значительно, и, клянусь, тогда будетъ хорошо 455).

Это письмо повидимому подъйствовало на Погодина, и онъ писалъ Шевыреву: "Я хотълъ было издавать Литературныя Прибавленія къ Московскимъ Въдомостямъ, отдумалъ и ихъ" 456).

5 Іюля 1840 года вернулся въ Москву Шевыревъ, и Погодинъ вмѣстѣ съ нимъ началъ ревностно готовиться къ изданію *Москвитанина*. Шевыревъ принялся читать книги, вышедшія въ 1840 году и, по свидѣтельству Погодина, "трудился безъ памяти" 457).

Самъ Министръ Народнаго Просвѣщенія С. С. Уваровъ принялъ живое участіе въ этомъ предпріятіи Погодина и Шевырева. "Поспѣшаю протянуть руку", писалъ онъ Погодину, "на новое прекрасное дѣло. Вы можете быть увѣрены въ моемъ содѣйствіи болѣе чѣмъ офиціальномъ, въ моемъ душевномъ участіи и въ моей готовности споспѣшествовать изданію журнала, соотвѣтствующаго положенію умовъ и видамъ Правительства. Масte animo! Вотъ мой прямой отвѣтъ".

"Пусть вспомнять", писаль по поводу этого письма Погодинь, "въ какомъ положеніи тогда была литература, пусть вспомнять, что основаніе новыхъ журналовъ было запрещено. Много смѣлости надо было имѣть министру, чтобы принять на себя ходатайство и взять на свою отвѣтственность новое изданіе" 458).

Вслѣдъ за симъ въ Московских Въдомостях было напечатано слѣдующее объявленіе, сдѣланное Погодинымъ: "Путешествовавъ два раза въ чужихъ краяхъ", писалъ онъ, "и устроивъ литературныя и ученыя отношенія съ главными городами Европы, имѣя усердныхъ корреспондентовъ по всѣмъ Словенскимъ странамъ въ Богеміи, Моравіи, Кроаціи, Венгріи, Сербіи, Галиціи, Польшѣ, а равно и во всѣхъ главныхъ городахъ Русскихъ, по лестному вызову многихъ литераторовъ Русскихъ, я буду издавать въ слѣдующемъ 1841 году ученолитературный журналъ подъ заглавіемъ Москвитянинъ, на который я имѣлъ счастіе получить Высочайшее соизволеніе.

Съ такими средствами и при такомъ стеченіи благопріятныхъ обстоятельствь, я надѣюсь доставлять публикѣ скорыя и вѣрныя извѣстія о важнѣйшихъ явленіяхъ въ жизни литературной, ученой, художественной и гражданской, во всѣхъ частяхъ Россіи и въ главныхъ государствахъ Европейскихъ, распространять полезныя свѣдѣнія и понятія, и тѣмъ содѣйствовать по мѣрѣ силъ своихъ великому дѣлу отечественнаго просвѣщенія.

Первое мѣсто въ Москвитянино посвящается Россіи. Ея Словесность, Исторія, Географія, Статистика, Юриспруденція будуть главными предметами, и я употреблю всѣ свои силы, при помощи многочисленныхъ корреспондентовъ, чтобъ знакомить болѣе моихъ соотечественниковъ съ любезнымъ нашимъ Отечествомъ, въ коемъ до сихъ поръ остается такъ много неизвѣстнаго.

Изъ отечественныхъ явленій обратится особенное вниманіе на произведенія умственныя. Отдѣленіе критики, на которую такъ много жалуются наши писатели, обвиняя ее въ пристрастіи и ограниченности, устроено такимъ образомъ, что всякая книга будетъ разбираема ученымъ, который занимается преимущественно ея предметомъ. Профессоры всѣхъ Русскихъ Университетовъ примутъ дѣятельное участіе въ этомъ отдѣленіи.

Книги по части Русской Исторіи будуть разбираться мною или подъ-моимь руководствомь.

Критика произведеній изящной словесности, отечественной и иностранной, находится въ завѣдываніи профессора Русской Словесности С. П. Шевырева" <sup>459</sup>).

## LXXI.

Одинъ изъ почитателей Погодина Московскій плацъ-маіоръ Кузьминъ, желавшій содъйствовать увеличенію числа подписчиковъ на новый журналъ, такъ выражался: "Москвитянинъ преимущественно посвященъ Россіи, то я полагаю, найдутся

многіе истинно по сердцу Русскіе, которые захотять его им'єть у себя".

Посмотримъ же, какъ отнеслись Русскіе къ предпринимаемому изданію Москвитянина. Удрученный въ то время семейнымъ горемъ князь П. А. Вяземскій писалъ Погодину (4 Декабря 1840 г.): "Современемъ надѣюсь принести вамъ дань, достойную вашего журнала и моего любезнаго земляка, которому усердно желаю счастія и долгоденствія. Къ сожалѣнію моему, не надѣюсь на свиданіе съ вами въ Петербургѣвію моему, на дняхъ отправлюсь за-границу не на радость, а на горе, къ больной дочери".\*).

Племянникъ близкаго по душъ князю Вяземскому И. И. Дмитріева, М. А. Дмитріевъ, прочитавъ объявленіе объ изданіи Москвитянина, писалъ Погодину: "Благодарю васъ, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, за присылку мнѣ билета: принимаю его знакомъ вашей дружбы; а о подписчикахъ хлопотать буду, хотя за другихъ ручаться нельзя. При семъ случав не могу не посовътовать вамъ, чтобъ вы почаще печатали объявленія о вашемъ журналь, а заглавіе покрупнъе и пофигурнъе, чтобы ваши объявленія не пропадали изъ глазъ при Петербургскихъ, которыя печатаются какъ настоящія вывѣски! Что же дѣлать: этимъ пренебрегать ненадобно, когда Петербургскіе шарлатаны всёмъ пользуются. И безъ того, я думаю, при извъстіи о вашемъ журналѣ ихъ темная сила пришла въ волненіе. Зная вашу дружбу, я смёло даю вамъ совёты, хоть это и не мое дёло; я вашъ успъхъ принимаю къ сердцу. Я не совътовалъ бы вамъ помѣщать въ первой книжкѣ стихи Тредьяковскаго. Стихи Кантемира-другое дело: это памятникъ стихотворца хорошаго и человъка умнаго. А стихи Тредьяков-

<sup>\*)</sup> Княжны Надежды Петровны. Жуковскій въ письмѣ своемъ къ Его Императорскому Высочеству Великому Князю Константину Николаевичу (оть 10 Декабря 1840 г.) писаль: «Я получиль изъ Бадена отъ княгини Вяземской увѣдомленіе о смерти ея дочери, и долженъ быль взять на себя тяжкую обязанность объявить объ этомъ несчастіи отцу умершей. Все это самымъ грустнымъ образомъ заняло меня во весь вчерашній день».

скаго—не что иное, какъ вещь курьезная, и притомъ же они очень глупы, а что онъ былъ отчасти глупъ—это мы и безъ того знаемъ. Можно ихъ напечатать когда - нибудь послѣ. Между тѣмъ могутъ привязаться къ первой книжкѣ и скоты Петербургскаго стада. Охъ! не смѣю сказать; а я не напечаталъ бы и записку Карамзина: она можетъ быть интересна въ рукописи, какъ автографъ, не болѣе, а сама по себѣ ничего не заключаетъ интереснаго.

Изъ примъчанія обо мнѣ слово достойный литераторг лучте бы вымарать. А вмѣсто наслюдникт—прошу вась племянникт, хотя Суворовь и смѣялся надъ племянниками извѣстныхъ людей. Ваша декларація хороша: такъ и вижу вашу пылкую душу, которая молчить, молчить, да и заговорить правду: говорите въ журналѣ правду— и сдѣлаете его самымъ оригинальнымъ изъ всѣхъ нашихъ журналовъ. Нечего церемониться съ тѣми, которые употребляють всѣ средства. Вспомните, что сказалъ Ростопчинъ: Говорят де, что ръчь нъсколько жестка: и въдомо такъ! Въдъ правда не пуховикъ; это только ныньче дълаютъ изъ нея помаду! Читали ли вы въ Отечественныхъ запискахъ о Ломоносовъ, что всѣми признано нынче, что онъ не поэтъ! " 460).

Находившійся нѣкогда при Карамзинѣ, по выраженію князя П. А. Вяземскаго, "чиновникомъ, такъ сказать, по особымъ порученіямъ историческимъ" <sup>461</sup>), Сербиновичъ, узнавъ о замышленіи Погодина и Шевырева издавать Москвитанинъ, писалъ первому: "Съ душевнымъ удовольствіемъ читалъ я о Москвитанинъ. Всѣ, кто только любятъ Русскую литературу, искренно пожелаютъ этому новому чаду ея наилучшихъ успѣховъ. Московскій дѣльный журналъ долженъ особенно нравиться каждому изъ Русскихъ: онъ опять напомнитъ намъ прекрасные въ этомъ родѣ типы незабвеннаго Карамзина, которыми нѣкогда Москва щеголяла у насъ предъ Петербургомъ... Кстати о вашемъ изданіи. Вы уже замѣчали мнѣ по дружбѣ своей о недостаткѣ въ осторожности въ статьяхъ о Шафарикѣ. То же дружеское чувство и любовь къ Словенамъ

заставляють и меня во имя ихъ народности заклинать васъ наблюдать всевозможную осторожность при помѣщеніи свѣдѣній о нихъ и о трудахъ ихъ, ибо я предвижу, что ваше изданіе будеть этими свѣдѣніями изобиловать. Дѣло не о томъ, чтобы помѣщать меньше, а напротивъ! Но кажется, не должно называть по именамъ тѣхъ, отъ кого вы будете получать оттуда письма, исключая Русскихъ подданныхъ. Иначе Австрійское Правительство приберетъ своихъ къ рукамъ. Безъ сомнѣнія, журналъ вашъ будетъ читаться даже и здѣсь въ Петербургѣ у ихъ посла. И не полагайтесь на цензуру. Ей какое дѣло беречь чужихъ Словенъ".

Пріятель Пушкина и свид'ятель, въ качеств'я врача, страстныхъ дней его, почтенный Владиміръ Ивановичъ Даль писалъ Погодину изъ отдаленнаго Оренбурга: "Да здравствуетъ Москвитянинг съ руками, съ ногами, съ головою. Никто изъ добропорядочныхъ людей не сомнъвается теперь, что у насъ журнала нътъ, и что недостатокъ этотъ убиваетъ словесность, нътъ сообщительнаго звена жизни ея, нътъ единства, согласія, общаго труда, поощренія—ніть направленія, благообразнаго и благомыслящаго совъта, нътъ критики. Критика и брань — критика и личная ссора — сделались намъ тождественными словами; писатели съ нею въ такихъ отношеніяхъ, какъ два пріятеля, которые разбранились за какія-то городскія сплетни и обходять другь друга на улиць, не кланяясь, не сымая шапки. Оба смфшны для постороннихъ, оба сами завдають себв ввка-и только. Отношенія Москвичей между собою досель еще, благодаря Богу, не таковы; Москва удержалась благородствомъ души и сердца; но она побъдила Ингермандандію, -- которая первая бросила перчатку, отрицательнымъ образомъ: молчаніемъ; не подняла перчатки, не ввязалась въ дрязги, а занялась, повидимому, жизнью созерцательною. Теперь пора показать ей, что это быль не сонь, не тупое бездействіе, не барская спесь; пора показать не для того, чтобы выйти полнымъ побъдителемъ, не для пользы личной, а для пользы общей, на спасеніе Отечественной Сло-

весности, которая тонеть и хватается, не какъ порядочный утопленникъ, за соломенку, а за всякое плавучее ...... Отъ этого она и опоганила себъ руки и поганитъ каждаго порядочнаго человъка, который вздумаеть съ нею поздороваться по братски. Не дивитесь, если у васъ будетъ сначала мало подписчиковъ; въ объявленія извѣрились нынѣ, и всякій говорить, припоминая сотни пуфовь: поглядимь, что будеть, тогда можно и выписать, а теперь не въримъ ничему. И развъ этому можно удивляться? Исторія Полевого сдёлала такъ сказать начало; Энциклопедическій Лексиконг докончиль діло, не говоря о сотнѣ междудѣйствій, и нынѣ, какъ я, житель губернскій, могу ув'трить вась на сов'єсть, нельзя выписывать нашему брату книг за наличныя деньги, если делать это не черезъ знакомаго человъка; книгопродавцы высылаютъ обыкновенно не то, за что посылаешь деньги, а то, что имъ хочется сбыть. У Смирдина это приведено въ систему.

Я всей душой готовъ, многоуважаемый Михайло Петровичъ, помогать всёми силами вашему общему дёлу; я не участвую теперь ни въ одномъ изданіи—надоёло. Гречъ приглашаль къ участію въ возобновляемомъ Въстникъ, въ которомъ трудиться будутъ Полевой, Булгаринг и другіе честные и благородные литераторы —Я отвёчалъ ни да, ни нётъ, а обязательства на себя не взялъ. Я думалъ, какъ подписчики, посмотримъ, что будетъ. Итакъ, на меня можете считать какъ на друга и товарища по этому дёлу".

На вопросъ Погодина "какъ быть съ мошенниками?" Даль отвъчаль: "Мнъ кажется вотъ что: положеніе Словесности — а тъмъ болье повременныхъ изданій — у насъ теперь такое, что нельзя быть независимымъ, нельзя никоимъ образомъ не обратить какое-нибудь вниманіе на то, что дѣлалось досель. Какой же это будетъ журналъ, если онъ не пойдетъ слъдить живой ходъ современнаго слова, если не станетъ показывать читателямъ указкой: буки-азъ ба, а не ва. Кажется, этого не миновать; кажется, также хуже ввязаться въ это тогда, какъ уже задѣнутъ — а и этого не миновать — тогда

поневолѣ заставять огрызаться, а это не годится. Лучше съ самаго начала поставить себя на такую точку, гдѣ стоять должно. Не смущаться ничѣмъ и стоять: правда возьметъ верхъ, лишь бы стало средствъ насущныхъ, т.-е. хлѣбныхъ, да лишь бы не подкосили свои—чего у васъ быть не можетъ. Вотъ почему, кажется, хорошо сказать объ этомъ слово во всеуслышанье; читатели должны знать, чего ожидать, чего искать—кромѣ того, честнѣйшему человѣку нельзя—если уже онъ рѣшается говорить вслухъ—нельзя правдивымъ негодованіемъ не сдѣлать отпору этому позорному, гибельному направленію, которое взяло верхъ потому только, что обстоятельства дали ему временно въ руки вещественныя на то средства. Вотъ мое мнѣніе".

Кром' того Даль возлагаль большое упование на критики Шевырева: "Отъ критикъ Шевырева", писалъ онъ Погодину, "я ожидаю очень много: такой критики, какъ бывала она у него въ рукахъ, нътъ теперь и въ поминъ. Статьи его въ Наблюдатель были образцовыя -- но вёдь и туть, воля ваша, нельзя будеть ему обойтись безъ того, чтобы не сказать имъ горькой правды въ глаза, нельзя опять имъ не огрызаться - словомъ, необходимо признать положение и отношения свои къ пишущей каналіи съ самаго начала, чтобы не быть вынуждену перемънить впослъдствіи строй и ладъ пъсни. Надобно опознаться на поприщѣ своемъ сначала и дѣйствовать какъ на мъстъ и съ предметами коротко извъстными; дощупываться цечего, таить также нечего, не такое наше положеніе. Вражда междоусобная, если она загорится, кровопролитнъе войны враговъ; это вы, какъ историкъ, знаете; ссора друзей непримирим ве ссоры двухъ людей другъ другу постороннихъ: лучше обдумать, опредълить и высказать напередъ, въ каком отношени Москвитянин будетъ къ такимъ-то или такимъ-то, чъмъ начать за здравіе, а свести за упокой!"

## LXXII.

Къ участію въ Москвитяниню Погодинъ стремился привлечь и двѣ Духовныя Академіи: Московскую и Кіевскую, т.-е. два направленія нашей церковной жизни: Московское—Филаретовское и Кіевское—Иннокентіевское. Звеномъ соединенія этихъ двухъ направленій, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, служилъ для Погодина его товарищъ и другъ Максимовичъ, который въ своей богатой природѣ совмѣщалъ оба эти направленія и при этомъ нерушимо оставался кореннымъ малороссіяниномъ.

Лучшіе представители Московской Духовной Академіи отнеслись къ предпріятію Погодина съ полнымъ сочувствіемъ. "Благодарю васъ искренно", писалъ ему протојерей Голубинскій, "за ваше довъріе и лестное для меня предложеніе внести какія-нибудь лепты въ вашу газофилакію. Смѣлѣе, нежели къ кому-нибудь, я ръшился бы относиться къ вамъ съ своими разысканіями въ области истины, ибо, судя по вашимъ воззрѣніямъ на движеніе человѣчества, особенно по тъмъ, какія могъ я слышать въ незабвенные для меня два вечера Страстной Недёли, кажется, мы сойдемся во многомъ, Только, къ сожалѣнію, не могу въ продолженіе трехъ ближайшихъ мъсяцевъ представить вамъ ничего стоющаго вниманія. Надобно, хоть не въ полной мірь, очистить ніжоторые долги, не терпящіе разсрочки: кром' постоянных хлопотъ по классу, лежатъ на рукахъ девять книгъ и рукописей, не совстмъ исправно переведенныхъ, которыя нужно исправлять, частію по требованію начальства, частію по данному слову. Несколько высвободившись отъ этого груза, я постарался бы представить вашему вниманію что-нибудь, относящееся къ Исторіи Философіи. Но за рецензіи отечественныхъ сочиненій философскихъ пе могу взяться. Съ исполиномъ Берлинскимъ \*) бороться едва ли будеть мнѣ подъ

<sup>\*)</sup> Гегедемъ.

силу; яснѣе другихъ видны для меня несообразности его ученія съ ученіемъ чисто Христіанскимъ".

Другое свѣтило Троицкой Академіи А. В. Горскій писалъ Погодину: "Я никакъ не принимаю на себя библіографическаго отчета обо всѣхъ вновь выходящихъ книгахъ по какой бы то ни было части. Ни время, ни мѣсто, ни склонности мои не позволяютъ мнѣ этимъ заниматься. Имѣя въ виду заняться разсмотрѣніемъ нѣкоторыхъ книгъ болѣе подробнымъ, нежели какъ это нужно для библіографическаго свѣдѣнія, п другими статьями". Для занятій же по части библіографіи въ Москвитянинт Горскій рекомендовалъ извѣстнаго автора о ересяхъ въ Россіи баккалавра Московской Духовной Академіи Николая Андреевича Руднева, тогда священника Московской Георгіевской церкви, что въ Грузинахъ.

"Доброе дело ты делаешь", писалъ Погодину Максимовичъ изъ Кіева, "надо же, наконецъ, опять поднять золотую маковку нашей матушки Москвы, такъ надолго прикусившей языкъ для въщанія литературнаго. Уваровъ нашъ, прибывшій сюда 3 октября и простудившійся въ дорогѣ, очень надѣется на журналь твой, что онъ въ нѣсколько лѣтъ принесетъ плодъ, вождельный для нашей литературы. Онъ очень тебя жалуеть". Въ другомъ письмъ Максимовичъ писалъ Погодину: "Изъ здёшнихъ тебё рекомендовать могу для корреспонденціи журнальной Василія Өедоровича Домбровскаго и Николая Дмитріевича Иванишева; особливо первый, кажется мнь, будеть тебь въ помощь, имья расположение къ писательскому дёлу болёе другихъ нашихъ сослуживцевъ университетскихъ. За Иннокентіево участіе не могу сказать теб'є ничего; но отъ академистовъ, можетъ быть, и вскипитъ чтонибудь; надо бы только мнѣ повидаться съ нѣкоторыми; а то я такъ уединенъ; что Богъ въсть когда былъ и у Преосвященнаго, и ото всъхъ отсталъ здъсь. Впрочемъ, отъ нашего града вообще не можетъ быть значительной подмоги, ибо мало пищи предстоитъ для пера, пишущаго о современномъ. У насъ

только и живешь порядочно что воспоминаніемъ о минув-шемъ".

Само собою преосвященный Иннокентій не остался равнодушенъ къ предпріятію Погодина. "Объявленія ваши", писаль онь ему, "раздаются исправно: надъюсь, что у васъ будеть поэтому десяткомь болье подписчиковь. Нькоторыхь изъ академиковъ я завербовалъ къ вамъ въ сотрудники". Вмѣстѣ съ тѣмъ Иннокентій рекомендовалъ Погодину въ сотрудники Москвитянина извъстнаго уже намъ Илью Өедоровича Гриневича, который съ своей стороны написалъ Погодину следующее оригинальное письмо: "Исполненный особеннаго почтенія къ необыкновеннымъ успѣхамъ вашего разума, я вознамърился помъщать въ издаваемомъ вами журналь мои письма о философских предметах... Я всегда быль тёхь мыслей, что сь паденіемь язычества древняго Рима должно пасть и Право Римское, которое однакожъ, принятое Державами Европейскими на подобіе нікоей язвы, заражаеть все ихъ законоположеніе, а съ нимъ вмѣстѣ и таковое нашего дражайшаго Отечества. Отселъ всъ бунты, всъ случаи въ Европъ! Въ письмахъ пріобщаемые стихи и тексты можете перемёнять и выбрасывать... Я не поэтъ, но присоединилъ ихъ болѣе потому, чтобы тяжелое созданіе разума распещрять игривостію воображенія".

Одинъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ преосвященнаго Иннокентія по Кіевской Академіи, Петръ Семеновичъ Авсеневъ, впослѣдствіи архимандритъ Өеофанъ, принялъ также горячее участіе въ предпринятомъ Погодинымъ изданіи Москвитянина.
Свидѣтельствомъ сего можетъ служить слѣдующее письмо Кіевскаго философа: "Въ то время, какъ Библіотека для Чтенія
кощунствуетъ надъ священнослуженіемъ наукъ, Отечественныя
Записки корчатъ Гегеля, не понимая; Сынъ Отечества не
удовлетворяетъ по своей ограниченности и только Маякъ блеснулъ путеводною звѣздою, но и то закрываетъ небесный огонь
плебейскою оболочкою, —вашъ журналъ для людей одушевлен-

ныхъ то же, что пища для голодныхъ. И изъ Москвы ему и выйти, и изъ-подъ вашихъ рукъ".

"Не худо бы", писалъ къ Погодину преосвященный Иннокентій, "показать свъту опредъленіе философіи, которое находится у Экзарха Болгарскаго въ его переводъ Дамаскина. Definitio препоучительная для нынъшнихъ философовъ. Я недавно имълъ случай просмотръть подписи епископовъ всъхъ вселенскихъ соборовъ: тамъ есть не худой матеріалъ для нашей церковной исторіи, и у меня родилась мысль собрать все это и подобное и издать подъ именемъ матеріаловъ для Церковной Исторіи. Одобрите ли?—Мнъ кажется, прежде нежели составлять Исторію, надобно прилежно поработать надъ собраніемъ матеріаловъ".

Весьма замѣчательно, что издатель Отечественных Записок, въ которыхъ нашелъ себѣ пристанище соборъ Гегеліанцевъ, противъ коихъ предостерегали православныхъ и о. Өеодоръ Голубинскій, и Авсеневъ, и наконецъ преосвященный Иннокентій, Андрей Александровичъ Краевскій въ это самое время писалъ Погодину: "Что вашъ Москвитянинг? Будетъ ли? Давай-то Господи! Все-таки была бы подмога, а то вѣдъ жутко становится одному въ кругу этихъ ракалій".

Прочитавъ же объявленіе объ изданіи Москвитянина, Краевскій писаль его издателю: "Отъ всего сердца прив'єтствую Москвитянина; прошу его любить меня да жаловать. Пора, давно пора было вамъ приняться за это доброе д'єло!.. О прочихъ вещахъ, какъ, наприм'єръ, о статьяхъ Московскихъ Юношей и пр. я говорилъ много съ Н. Ф. Павловымъ, который передастъ вамъ все". Но этими строками окончились дружелюбныя отношенія Краевскаго къ Погодину, или точн'є Отечественныхъ Записокъ къ Москвитянину.

## LXXIII.

"Московскіе Юноши", принадлежащіе къ Западному стану, овладъли Отечественными Записками и объявили непримири-

мую войну новому Московскому журналу. Неизм'внными союзниками Погодина были тъ изъ его учениковъ, которые не принадлежали ни къ Западникамъ, ни къ Словенофиламъ, и всъ свои дарованія посвятили на служеніе Россіи, которая совм'ящаеть въ себ'я и Западъ, и Востокъ, и С'яверъ, и Югъ. "Мы здъсь", писалъ Бычковъ изъ Петербурга, "прочли объявленіе о вашемъ журналѣ; душевно порадовались этому антикоммерческому направленію, которое въ немъ будетъ выражаться. Всв здешніе журналы суть не что иное, какъ спекуляція; журналисты торгують совъстью въ пользу своихъ друзей и знакомыхъ и часто изъ дурного, во всъхъ отношеніяхъ, созидаютъ твореніе едва ли не геніальное. Но ваше объявление не прошло здёсь въ Петербурге целостно. Спверная Ичела прожужжала ръшительное паденіе вашему журналу. Моя просьба удёлить и мнё въ немъ какой-нибудь отдёльный уголокъ".

Душевно желая всевозможнаго успѣха Москвитянину, питомецъ Училища Правовѣдѣнія Николай Калайдовичь, между прочимъ, писалъ Погодину: "На нашу текущую литературу и стыдно, и жалко, и досадно смотрѣть: однѣ Отечественныя Записки поддерживаютъ мысль о возможности улучшенія. Дай вамъ Богъ пересилить вліяніе торгашей литературныхъ на массу публики. Въ Петербургѣ это вліяніе сильно, и усилія Москвичей едва могли поколебать его. Краевскаго и его партію большею частію не любятъ, по разнымъ причинамъ. Если вы не пренебрежете средствами, вашъ журналъ можетъ здѣсь завладѣть общественнымъ мнѣніемъ"...

Не съ одного Сѣвера долетали въ Москву сочувственные голоса возникающему Москвитанину. Они прилетали съ Востока, Юга и Запада. "Съ большимъ удовольствіемъ встрѣчаю", писалъ Горловъ изъ Казани, "ваше литературное предпріятіе. Однако же едва ли рѣшусь написать рецензіи на выставленныя вами книги. У насъ критика имѣетъ такой низкій характеръ, что не хочу съ нею имѣть никакого дѣла. Пусть сочинители грамматикъ дѣлаютъ грамматическія замѣчанія объ п, е и пр.

По ихъ стопамъ пойдутъ составители азбукъ и букварей. При томъ самолюбія у насъ такъ подготовлены и раздражены, что замъчанія, даже справедливыя и легкія, по обыкновенію вызывають недостойные споры... Но я могу присылать цёлыя статьи по критикѣ на иностранныя сочиненія... Наши литетературныя знаменитости вамъ извъстны. Собственно мы имъемъ только два имени, извъстныя Европъ, -- для Восточной Словесности г. Ковалевскаго, для естественныхъ наукъ-г. Симонова. Кром' того, вы можете пригласить гг. Ердмана, Аристова, Троицкаго, минералога Вагнера, словениста Григоровича съ ръдкими свъдъніями въ классическихъ литературахъ и Словенскихъ языкахъ". Старый казанецъ Арцыбашевъ выразилъ свое сочувствіе къ Москвитанину, такъ сказать положительнымъ образомъ: "Сообразно объявленію", писалъ онъ Погодину, "им'тью удовольствие препроводить къ вамъ сорокт пять рублей, за которые прошу убъдительно высылать мнъ, на будущій 1841 годъ, вашь журналь Москвитянинг". Съ Юга питомецъ Погодина, Бецкій, писалъ ему изъ Харькова: "Читалъ вчера объявление о Москвитянинь. Вы пишете, что въ немъ участвують всь профессоры: обратились ли вы къ Лунину? Эта птица лучшаго полета, нежели замогильный Метлинскій. Еще здёсь Костомаровъ (Галка) съ талантомъ".

Сочувственные голоса доходили и съ Запада. Извѣстный ученый Лобойко писалъ Погодину изъ Вильно: "Послѣ Полеваго журналы въ Москвѣ совершенно упали, и я увѣренъ, что возстановите прежнюю ихъ славу".

Призывъ Погодина къ участію въ Москвитянинъ возбуждаль въ нёкоторыхъ желаніе прославить черезъ него свое имя. Такъ нёкто Пятериковъ писалъ ему: "Вы написали пов'єсть Черная Немочь. Это нікоторымъ образомъ исторія моей жизни, и потому я думаю, что вы примете во мні участіе. Итакъ, буду говорить вашему сердцу. Вы будете издавать журналь, — прошу же васъ покорнівше позволить мні въ немъ участвовать. Я не требую никакого награжденія, только позвольте мні переводить что-нибудь по вашему назначенію. Я могу

переводить съ Латинскаго, Нѣмецкаго, Англійскаго и Французскаго языковъ, но теперь по роду моихъ занятій я желаль бы переводить только съ Французскаго. Наконецъ, скажу вамъ, что не какая-нибудь прозаическая нужда заставила меня обратиться къ вамъ, а единственное желаніе быть вамъ извітнымъ".

Нѣкоторые изъ ближайшихъ друзей Погодина отнеслись скептически къ рождающемуся Москвитанину. Такъ старинный другь Погодина, Загряжскій, писаль ему: "Судя по первому твоему распоряженію, я предвижу большой неуспъхъ твоему журналу; если теперь только начнуть разсылать объявленія, то когда же будуть подписчики? Билетовь для раздачи не присылай, върно никто не возьметъ. Жаль и очень жаль, что ты впутался въ такую дрянь". Въ другомъ письмъ Загряжскій выражаеть еще рѣзче свой скептицизмъ: "Плохая будущность твоему Москвитянину, если онъ имфетъ нужду въ протекціи даже благородныхъ друзей. Прянишниковъ никакого содъйствія оказать не можеть, кромъ разсылки объявленій. Циркуляръ изъ Департамента былъ посланъ, да не дъйствуетъ. Прянишниковъ хочеть для тебя прижать князя (Голицына), чтобы отъ имени его послать циркуляръ и строгій". Не безъ скептицизма отнесся и В. В. Григорьевъ къ этому предпріятію Погодина. "Благодарю за то", писалъ онъ ему изъ Одессы, "что вспомнили обо мнѣ при начатіи добраго дѣла; я всегда душевно радовался вашимъ полезнымъ предпріятіямъ, ваши неудачи огорчали меня, какъ мои собственныя, и въ настоящемъ случав я готовъ номогать и служить вамъ всвиъ, чвмъ могу, но вотъ вопросъ: могу ли я быть вамъ полезенъ чемънибудь. Изъ программы вашего Москвитянина я ни на волосъ не поняль, какого рода будеть этоть журналь, и до сихъ поръ остаюсь въ глубочайшемъ невъжествъ на этотъ счетъ... Я ничего не желаль бы болье, чтобы вашь Москвитянинг быль журналь критическій по превосходству".

Въ бумагахъ Погодина нашлось письмо безъ подписи, въ которомъ программа Москвитянина подверглась строгой кри-

тикъ. Повидимому это письмо принадлежитъ одному изъ старыхъ приверженцевъ, а пожалуй и сотрудниковъ Московскаго Телеграфа. "Въ Московских Видомостях прочли мы", пишетъ анонимъ, "программу предпринимаемаго вами журнала Москвитянинг. Позвольте сказать по этому случаю нёсколько словъ. Мы помнимъ начало и конецъ вашего журнала Московскій Впстникт. Вы сдёлали тогда величайшую ошибку, выпустивши первую книжку, кажется, въ четыре листика... Думали ли вы, что отрывокъ изъ Пушкина Бориса Годунова будеть имъть такую высокую цёну, что прикрасить все слабое и тощее въ журналъ? И опять ваша тогдашняя критика? Въ первыхъ же книжкахъ, помнится, вы схватились за разборъ какого-то лексикона. Чему могли научиться и что могло заинтересовать и завлечь вашихъ читателей въ такомъ разборъ лексикона!? Критика должна быть сама собою небольшимъ сочиненіемъ, которое еще болье, если то возможно, раскрывало бы и поясняло элементы предмета и дополняло бы собою трактуемый вопросъ+всею современною ученостью. А что могли вы сказать въ вашемъ разборѣ лексикона? Что такое-то слово худо переведено или пропущено? - Ясно, что лексиконъ вовсе не годился быть предметомъ критической статьи. Ну, словомъ, дъло прошлое-журналъ худо былъ составленъ, и не мудрено, что худой быль ему успѣхъ. Вы же, подъ конецъ, и безстыдно обманули публику: объщали какого-то Молотящаго цъпа и Замътки Персіанина, и ни того, ни другого не представили публикъ. Вы извинялись, что объщавшій вамъ эти статьи не сдержаль слова, какъ будто можно писать программу журнала по объщаніяму... Да гдѣ же были труды вашей редакціи?.. Поэтому и теперь вашь Москвитянинг держится только надеждою, что объщавшіе сдержать свое слово?.. Впрочемь, все это было говорено къ слову, а дёло вотъ въ чемъ.

Великую ошибку сдѣлали вы и теперь, начавши ваше объявленіе Словенскими странами: Богеміею, Моравіей, Кроаціей, Венгріей, Сербіей и проч., какъ будто любимымъ вашимъ предметомъ, съ которымъ хотите вы ближе знакомить

вашихъ читателей... Будьте увърены, что изг ста прочитавшихъ ваше объявление восемь десятг отложатъ программу въ сторону, потому только, что ваши Словенские земли ничуть не могутъ быть предметомъ общей занимательности въ журналъ, и чъмъ больше онъ займутъ мъста тамъ, тъмъ хуже... Надобно знать, чего ищетъ и хочетъ публика въ журналахъ. Напрасно думаютъ, что она ищетъ только однъхъ повъстей. Это клевета: худая поддержка будутъ повъсти журналу; но то справедливо, что статьи о Венгерской, Богемской и прочей Словенской литературъ будутъ тяжелымъ балластомъ для вашего, и всякаго другаго журнала, что тотчасъ же остановится его ходъ.

И еще: что дало вамъ поводъ заключить, будто полныя извлеченія изг романовт могуть нравиться публикѣ? И Библіотека для чтенія въ послѣдніе два, три года много сдѣлала себѣ вреда, помѣщавши на цѣлой половинѣ своихъ книжекъ подобныя извлеченія, и Отечественныя Записки ничуть не украсили себя, помѣстивъ у себя романъ Купера. Все это ничуть нейдетъ къ журналу. Современныя записки, мемуары, легкія путешествія, сцены, и тому подобное, біографіи и пр., и пр., вотъ что должно наполнять первое отдъленіе журнала; лучше ежели бы вовсе не помѣщать повѣстей, потому что изъ нихъ ровнехонько ничего не остается въ головѣ.

А ваша библіографія? Кажется, будто вы не предполагаете знакомить вашихъ читателей со встьми безъ изъятія Русскими книгами? Если это такъ, то это опять великая ваша ошибка. Безъ полной библіографіи не будетъ ходу никакому журналу" 462).

Да и самъ Погодинъ съ робостью приступалъ къ изданію Москвитянина. У Аксаковыхъ онъ толковалъ о журналѣ, за который, замѣчаетъ онъ, "уже и страшно приниматься. Ну какъ неуспѣхъ?" То онъ "воображалъ себя на мѣстѣ городничаго, которому представляются свиныя рожи"; то ему снится, что попалъ "въ золотарное производство"; въ другой разъ ему приснилось, что "попалъ въ грязъ по шею предъ

памятникомъ Минина". Въ случав же успѣха, Погодинъ мечталь завести въ своемъ домѣ, на верху, другой кабинетъ, "куда я", писалъ онъ, "буду ходить всякій день на два часа поутру и писать Исторію. Остальное время изслѣдованіямъ, а вечеръ журналу".

Наконецъ 30 декабря 1840 года, Погодинъ ожидаетъ "съ безпокойствомъ первой книжки, которую принесъ переплетчикъ только въ пять часовъ". И въ тотъ же день онъ празднуетъ "крестины журнала. Студитскій читалъ отрывки изъ своихъ переводовъ, Дмитріевъ балладу, Хомяковъ стихи свои и Языковскіе. Было очень весело". Но когда С. Т. Аксаковъ увидѣлъ въ 1-й книжкѣ Москвитянина стихотвореніе Ө. Н. Глинки, подъ заглавіемъ Москва, напечатанное безъ посвященія его сыну Константину, то выразилъ Погодину свое неудовольствіе. Это, разумѣется, раздосадовало Погодина, который по этому поводу записалъ въ своемъ Диевникю: "Очень кстати было бы напечатать стихотвореніе на первомъ мѣстѣ, которое имѣетъ общее значеніе съ посвященіемъ частному лицу. Можетъ ли самолюбіе быть слѣпѣе".

Не смотря на это, самъ К. С. Аксаковъ писалъ Погодину: "Все что только я имѣю, чѣмъ Господь Богъ наградилъ меня, готовъ я посвятить истинѣ и отечеству; и то, и другое для меня нераздѣльно, да и необходимо; самое мое личное развитіе и совершенствованіе будегъ уже свободнымъ служеніемъ тому, къ чему такъ привязанъ. По возможности, я буду вамъ содѣйствовать".

Въ послѣдній день отходящаго въ вѣчность 1840 года Погодинъ посѣтилъ графа С. Г. Строганова и сообщилъ ему о своемъ намѣреніи ѣхать въ Петербургъ "застраховать журналъ". На это графъ Строгановъ ему замѣтилъ: "Эй нѣтъ! Не ѣздите. Я беру это на себя, а вы поѣзжайте, если хотите, послѣ. Теперь покажется какъ будто на поклонъ". Надо послушаться. Отъ графа Строганова Погодинъ отправился къ князю Д. В. Голицыну. Въ пріемной Погодинъ встрѣтился съ плацъ-маіоромъ Кузьминымъ, потомъ съ полиційме-

стеромъ Цинскимъ, "который", замѣтилъ Погодинъ, "с...., не отвѣчалъ на мое письмо, а теперь спохватился и началъ подходить". Здѣсь же Погодинъ бесѣдовалъ съ П. И. Кривцовымъ о библіотекѣ для художниковъ въ Римѣ. Князь Голицынъ былъ "очень любезенъ" съ Погодинымъ, ..... 463).

"Въ то время, какъ прибывшіе изъ-за границы профессора", свидътельствуетъ Ө. И. Буслаевъ, "съ своими Германскими симпатіями, какъ космополиты, пропов'єдывали свои ученія во имя интересовъ обще-человъческихъ, стремленіе къ которымъ, по ихъ теоріи, должно стереть съ лица земли всякія различія отдільных народностей, а въ народности Русской и вообще Словенской видёли только недостатки грубости и варварства, и такимъ образомъ ставили они себя подъ знамя западничества, которое пользовалось у насъ тогда офиціальнымъ покровительствомъ: въ то время Погодинъ и Шевыревъ, сильные преданіями Русской Литературы, которыя они приняли непосредственно изъ рукъ лучшихъ ея представителей, объявили своимъ принципомъ народность, и именно народность Русскую. Органомъ этого Словенофильского направленія сділался журналь Москвитянинг, который съ 1841 года сталь издавать Погодинъ при главномъ и постоянномъ сотрудничествъ Шевырева. Къ чести обоихъ, какъ Погодина, такъ и Шевырева, надобно сказать, что призваніе профессора и ученаго всегда ставили они неизмѣримо выше всякихъ ефемерныхъ успѣховъ публицистики, больше всего радёли о непреходящихъ интересахъ литературы, науки и университета и въ своихъ чистыхъ убъжденіяхъ, воспитанныхъ этими интересами находили они спасительное руководство на скользкомъ поприщъ періодической печати 464).

конецъ книги пятой.

- 1) Pycckii Apxus 1887, № 4, стр. 441—468; № 5, стр. 49—72; № 6, стр. 169—216.
- 2) Сочиненія В. А. Жуковскаго. Изд. П. А. Ефремова. Спб. 1885, VI, 309.
- 3) Сочиненія Филарета. М. 1882, IV, 53.
- 4) Сочиненія В. А. Жуковскаго, VI, 309; Современникъ. 1838, XII, 46—54.
  - 5) Диевникъ 1837, подъ 3 іюля.
- 6) Автобіографическая Записка, (о графѣ Строгановѣ), л. 2 об.
- 7) Историко-Критические Отрывки. М. 1846, стр. 157—159.
- 8) Диевникъ 1837, подъ 6, 8, 21 августа.
  - 9) Письма, VIII.
- 10) Дневникъ 1837, подъ 3, 8 августа.
  - 11) Rucima, VIII.
- 12) Дневникъ. 1837, подъ 25 септября.
- 13) *Письма о Кіевн*. Спб. 1871, стр. 56, 76.
  - 14) *Письма*, VIII.
- 15) *Pycckiŭ Apxue* 1887, № 6, стр. 169—216.
- 16) Дневникт 1837, подъ 21 октября, 2—3 ноября и 3 декабря.
- 17) Автобіографическая Записка (О граф'в Строганов'в), л. 3 об.
  - 18) Huchma, VIII.
- 19) Русская Старина 1889, сентябрь, стр. 557—558.
  - 20) Пожарт Зимняго Дворца. За-

- писка В. А. Жуковскаго, издан. Я. К. Гротомъ. Спб. 1883, стр. 8.
- 21) Дневникъ 1837, подъ 27 декабря; Годъ въ чужихъ краяхъ. М. 1844, I, 11.
- 22) Исторія М. Университета. М. 1855, стр. 502.
- 23) Диевникт 1837, подъ 11 сентября.
  - 21) Сочиненія Филарета, IV, 61-68.
- 25) Диевникъ 1837, подъ 12, 15 сентября.
- 26) Московскій Наблюдатель. 1837 г., X, 238—239.
  - 27) Диевникт 1837, подъ 28 августа.
- 28) Автобіографическая Записка (о граф'в Строганов'в), л. 2 об.
  - 29) *Письма*, VIII.
- 30) Автобіографическая Записка, (объ И. И. Давыдовѣ), л. 1 об., 3 об.; Русь. 1880, № 1, стр. 19; Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 16.
- 31) Дневникт 1837, подъ 24 сентября.
- 32) Біограф. Словарь М. Университета, I, 357.
  - 33) Русская Газета 1859, № 37.
  - 34) Pycs 1880, № 1.
  - 35) Письма, VIII.
- 36) Благосвѣтловъ. *И. И. Введеискій*, краткій біограф. очеркъ. Спб. 1857, стр. 3—10; *Церковныя Въдомости*. 1890, № 29, стр. 247.
  - 37) *Письма*, IX, X.
  - 38) Благосвътловъ, стр. 10—11.

- 39) Русскій 1868, № 129.
- 40) Письма, VIII.
- 41) Русскій Историческій Сборникъ. М. 1838. Кн. 4-я, стр. 98—137; Несторъ, историко-критическое разсужденіе о началѣ Русскихъ Лѣтописей. М. 1839, стр. 226—229; Письма, VIII.
- 42) Hauepmanie Pycckoŭ Ucmopiu. M. 1837, crp. VI—IX, XIV—XV.
- 43) Журн. Мин. Народн. Просвый, 1837, XIV, стр. X—XI.
  - 44) Дневникъ 1836, подъ 14 февраля.
- 45) Письма, VII, 266—267; Дневиикъ. 1837, подъ 25 сентября.
- 46) Журн. Мин. Народи. Просвыщ. XIV, стр. XI—XII.
  - 47) Дневникъ 1837, подъ 7 января.
- 48) Спверная Пчела 1837, № 235, Письма, VIII; Дневник 1837, подъ 1 января, 8 сентября, 17 апр., 31 іюля, 10—17 апръля, 3 ноября, 25 сентября; Московскій Наблюдатель 1837, XI, 223—247.
  - 49) Диевникт 1837, подъ 5 февраля.
- 50) Полное Собран. Сочиненій Князя П. А. Вяземскаго. Изданіе Графа С. Д. Шереметева. Спб. 1879, II, 225—226.
  - 51) Hucoma, VIII, IX.
- 52) Русская Исторія. Спб. 1872, I, 94—95.
  - 53) Письма, VIII.
- 54) Откуда идетъ Русская Земля. Кіевъ. 1837, стр. 5, 57, 80.
  - 55) Письма, VIII.
- 56) Пономаревъ. Письма М. П. Поподина къ М. А. Максимовичу. Спб. 1882, стр. 13—14; Москвитянинъ 1841, № 3, 219—220.
- 57) Буткевичъ. Иннокентий Борисовъ, архіепископъ Херсонскій. Спб. 1887, стр. 126—127.
  - 58) *Письма*, VII, 369—370.
  - 59) Письма о Кіевп, стр. 65-66.
  - 60) Иннокентій Борисовъ, стр. 127.
  - 61) Письма о Кіевп, стр. 68.
- 62) Диевникъ 1837, подъ 10 п 12 января.
  - 63) *Письма*, VIII.

- 64) Диевникъ 1837, подъ 12 января.
- 65) Письма, VIII, IX; Біограф. Словарь Московскаго Университета, II, 486.
- 66) Письма о Кіевь, стр. 69, 32; Письма, VIII, IX.
- 67) Ниль Поновь. Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель. М. 1879, стр. 202.
  - 68) Huchma, VIII.
- 69) Русская Старина 1889, окт., стр. 137.
- 70) Пономаревъ. Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 15.
  - 71) Письма, VIII.
  - 72) Письма о Кіевъ, стр. 32-33.
- 73) Автобіографія Н. Н. Мурзакевича. Спб. 1889, стр. 128.
- 74) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 15.
- 75) Веселовскій. В. В. Григорьевь. Спб. 1887, стр. 1—10, 19—26.
  - 76) Huchma, VIII.
  - 77) В. В. Григорьевъ, стр. 26.
  - 78) Письма, VIII.
- 79) Русскій Историческій Сборникт. М. 1837, кп. 1-я, стр. 1—IV.
- 80) Псковская Льтопись. М. 1837, стр. VII—XXX.
- 81) Библіотека для Чтенія 1837, XXXIV, 53—55; Письма, IX.
- 82) Временникъ. М. 1854. Кн. 19, стр. 8.
- 83) Словарь Русских свытских писателей. М. 1845. I, 17--20; Пись-ма, IX.
- 81) Русскій Историческій Сбориикъ, кн. 2, стр. 128—129; кн. 3, стр. 402—403.
  - 85) Huchma, VIII.
- 86) Инсьма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 14; Письма, ІХ.
- 87) Русскій Историч. Сборникъ. М. 1840, кн. 4, стр. 403:
- 88) Русскій Архивъ 1873, стр. 921—922.
  - 89) Письма, VIII.
- 90) Русскій Историческій Сборникъ. М. 1840, кн. 4, стр. 390.

- 91) Ilucona, VIII, IX.
- 92) Русскій Историческій Сборникъ. М. 1840, кн. 4, стр. 402.
  - 93) *Письма*, VIII.
- 94) Русскій Историческій Сборникт. М. 1840, кн. 4, стр. 406; 1838, кн. 3, стр. 127—128; 1840, кн. 4, стр. 403.
  - 95) IIucьма, VIII.
- 96) Русскій Истор. Сбори. М. 1837, кн. 2, стр. 126.
  - 97) Иисьма, VIII.
- 98) Русскій Историч. Сбори. М. 1840, кн. 4, стр. 406.
- 99) Диевникъ 1837, подъ 18—20 августа.
  - 100) Huchna, VIII.
- 101) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 16.
- 102) Московскій Наблюдатель 1837, X, 126—127.
- 103) Журналь М. Нар. Просвыщ. 1837, XIII, 423—425; Письма, VIII.
- 104) Литературныя Прибавленія къ Русскому Инвалиду 1838, № 35.
- 105) Pyccniŭ Apxuer 1889, № 1, crp. 161—172
- 106) Литер. Прибавл., № 35; Колосовъ. Исторія Тверской Духовной Семинаріи. Тверь. 1889, стр. 389; Строевъ. Списки Іерарховъ. Спб. 1877, стр. 453; Письма, VIII.
- 107) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ Земель, стр. 7.
- 108) Письма, IX; Библютека для Чтенія. 1837, XXIII, 62-64.
  - 109) Письма, VIII.
- 110) Журналъ Министерства Народнаю Просвъщенія 1838, іюль, № VII, стр. 139; 1837, XV, 146—159.
- 111) Московскій Наблюдатель 1837, XII, 545.
- 112) Журн. Мин. Народн. Просв. 1838, іюль, № VII, 13—14. 1837, XV. 146—159.
- 113) Словенскія Древности. М. 1838, т. І, кн. 3-я, стр. 302.
- 114) Журн. Минист. Народи. Просвиш. 1838, іюль, № VII, 3.

- 115) Письма, VIII.
- 116) Автобіографія Н. Н. Мурзакевича, стр. 120.
- 117) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенских земель, стр. 1, 2, 37— 38, 3, 15—16, 40.
  - 118) Ilucoma, VIII.
- 119) Письма М. II. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 14.
- 120) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 3, 4, 5, 6, 7, 206—209, 8, 9, 11, 13, 14, 24.
  - 121) Дневиик 1857, подъ 1 января.
- 122) Журналъ Минист. Народи. Просвъщенія 1838, індь, № VII, 8.
  - 123) Дневник 1837, подъ 19 ноября.
  - 124) Письма VIII.
- 125) Воспоминаніе о С. П. Шевыревъ. Спб. 1869, стр. 26.
  - 126) Дневникъ 1837, подъ 2 ноября.
  - 127) Huchma, VIII.
- 128) Иисьма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 44.
- 129) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 14; Письма, IX.
  - 130) Huchma, VIII.
- 131) Современникъ 1837. т. V, 143— 146; Русскій Архивъ 1885, № 5, стр. 306.
  - 132) Письма, VIII.
- 133) Полное Собраніе Сочиненій Киязя ІІ. А. Вяземскаго, XI, 352.
  - 134) Русскій 1868, іюля 9, № 7.
- 135) Дневникъ 1837, подъ 27 февр. 1836, подъ 9—20 февраля.
- 136) М. Дмитріевъ. *Мелочи изъ* запаса моей памяти. М. 1869, стр. 153, 154.
  - 137) Диевникъ 1837, подъ 2 октября.
  - 138) Мелочи, стр. 154, 155, 151, 156.
- 139) Дневишкъ 1837, подъ 4, 5 октября.
  - 140) Мелочи, стр. 156, 157.
  - 141) Дневникъ подъ 7 октября.
  - 142) Мелочи, стр. 157.
- 143) Диевникъ 1837, подъ 10 октября; Письма, IX; Р. Архивъ 1885, № 6, стр. 305—306.
  - 144) Мелочи, стр. 152-153.

145) Письма, VIII.

146) Нашь Ивановскій Семейный Архивъ.

147) Дневникъ 1837, подъ 24 сент.

148) Иисьма о Кіевъ, стр. 77--78.

149) Сочиненія Иннокентія, архіепископа Херсонско-Таврическаго. Спб. 1874, VIII, 138—143.

150) *Письма*, IX.

151) Диевникъ 1838, подъ 15, 17— 25 января.

152) Письма М. П. Погодина къ Бодянскому (Оттискъ изъ Чтеній), стр. 2.

153) Дневникт 1838, подъ 9 и 16 октября.

154) *Письма*, IX.

155) Письма о Кіевп, стр. 78.

156) Письма, ІХ.

157) Диевникъ 1838, подъ 30 сентября.

158) Московскія Видомости 1838, № 53; Сочиненія Филарета, IV, 79—81.

159) Московскій Наблюдатель 1838, май, кн. 2, стр. 250—277.

160) Полн. Собран. Сочин. Кн. П. А. Вяземскаго, Спб. 1880, IV, 247—248.

161) Диевникт 1838, подъ 21 сентября, 16 февраля—25 марта, 27 октября.

162) *Письма*, IX.

163) Диевникъ 1838, подъ 17 сентября, 10 декабря.

164) Біограф. Слове Московскаго Университета, І, 364—365.

165) Вистинк Европы 1886, іюнь, стр. 445—449.

: 166) Письма, IX.

167) Имп. Спб. Универс., стр. 170.

163) - Письма, IX.

169) Дневникъ 1838, подъ 18, 6.

170) Иконниковъ. Біограф. Слов. профессоровъ Университета св. Владиміра. Кіевъ, 1884, стр. 455—457.

171) Письма, ІХ.

171a) Анненковъ. Воспоминанія н Критическіе Очерки Спб. 1881, III, 20—21.

172) Сочиненія А. И. Герцена. Женева, 1879, VII, 121—124. 173) Бълинскій, его жизнь и переписка, I, 246.

174) М. Наблюдатель 1838, марть кн. 1-я, стр. 5—38; Т. С. Грановскій. М. 1869, стр. 114; С. Н. Станкевичь. Прил., стр. 316. Русская Мысль 1889, январь, стр. 2.

175) Письма, IX, X; Сочиненія А. И.

Герцена, VII, 127, 128.

176) Дневник 1838, подъ 25 сентября.

177) *Письма*, IX.

178) Письма М. П. Погодина къ Бодянскому, стр. 2.

179) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 55—56.

180) Диевникъ 1838, подъ 3 — 14 февраля.

181) Полное Собраніе Сочиненій Князя П. А. Вяземскаго. Спб. 1879 II, 357—358.

182) *Письма*, IX.

183) Русскій Архивт 1865, стр. 887.

184) Сочинен я и письма Н. В. Гоголя. Спб. 1857, V, 289; Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 55.

185) Письма, IX; Русск. Архивъ

1890, № 8, стр. 13—14. 186) *Русскій Архив*ъ 18

186) Русскій Архивъ 1871, стр. 957 —959.

187) Полн. Собран. Сочиненій Князя П. А. Вяземскаго. Спб. 1882, VII, 281 —283.

188) Автобіограф. Записка Погодина (Н. А. Мельгуновъ), л. 1 об.

189) Дневникъ 1838, подъ 14 сент.

190) Автобіограф. Записка (Н. А. Мельгуновъ), л. 2 и об.

191) Письма М. П. Погодину изъ Словенских земель, стр. 13.

192) Письма, ІХ.

193) Дневникъ 1838, подъ 13 сент.

194) Письма, ІХ.

195) Автографы Императорской Публичной Библіотеки (Погодинъ).

196) Автобіографическая записка Погодина (Графъ С. Г. Строгановъ), об. л. 3. об., 4; Русскій 1867. № 17—18, стр. 257—263.

197) Современникъ 1838, XII, 45-46.

198) Русскій Историч. Сборникъ. М. 1838, кн. 3, стр. 110—126.

199) *Н. В. Станкевичъ.* Переписка, стр. 244—245.

200) Журн. М. Н. Просв. 1838, XVIII, 514—521.

201) Дневникъ 1838, подъ 3 — 14 февраля.

202) Иисьма, ІХ.

203) Русскій Историч. Сборникь.

М. 1839, т. III, кп. 3-я, стр. 268—269. 204) Диевник 1838, подъ 16 февр.—

25 марта, 2 сентября, 18 октября, 11—

25 ноября.

205) Русскій Истории. Сборникъ. М. 1839, т. III, кн. 3-я, стр. 269—270. 279—283.

206) Диевникъ 1838, подъ 19 октяб.

207) Псиьма, IX; Жизнь и Труды II. М. Строева. Спб. 1878, стр. 326—327.

208) Русскій Историческій Сборникъ. М. 1840, т. III, кн. 4-я, стр. 409 —416.

209) Письма, ІХ.

210) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 50—51; Имп. Спб. Университетъ, стр. 245.

211) Ламанскій. И. И. Срезневскій. М. 1890, стр. 15—16; Письма, ІХ.

212) Диевникъ 1838, подъ 14—15 сентября.

213) *Письма*, IX.

214) Диевникъ 1838, подъ 28 октября—3 ноября.

215) *Письма*, IX.

216) Письма къ М. И. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 86—90.

217) Дисвиико 1838, подъ 1—12 января.

218) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 44—45.

219) Письма М. И. Иогодина къ

Бодянскому, стр. 1, 3.

220) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 204—206; Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу. Спб. 1882, стр. 202; Письма, IX.

221) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя. Спб. 1857; V, 332.

222) Письма, ІХ.

223) Годъ въ Чужихъ краяхъ. М. 1844, I, 1—226; II, 1—3.

224) Сочиненія и Письма Н. В. Іоголя. Спб. 1857, V, 363; Воспоминаніе о Шевыревь, стр. 23.

225) Годъ въ Чужихъ краяхъ, II, 3—93.

226) Русскій Архивь 1867, стр. 313, 1865, стр. 789.

227) Года въ Чужих краяхъ, II, 93 —209; III, 1—52.

228) Письма, ІХ.

229) Литературнын прибавленія къ Русскому Инвалиду, 1839, № 15.

230) Отечественн. Записки 1840, XII, 91—92.

231) Годь вь Чужихь краяхь, III,521.

232) *Письма*, XI.

233) Русскій Архиві 1886, № 3, г стр. 328—329.

234) Годъ въ Чужихъ краяхъ, III, 52—225; IV, 1—88.

235) Воспоминаніе о С. ІІ. Шевыревь, стр. 24—25.

236) Годъ въ Чужихъ краяхъ, IV, 89—95.

237) Бычковъ. Лътопись по Лаврентьевскому списку. Спб. 1872, стр. 160.

238) О Недостовприости древней Русской Исторіи. Спб. 1834, стр. 19.

239) Годъ въ Чужихъ краяхъ, IV, 95—152.

240) Русскій Архивъ 1883, № 1, стр. 82.

241) Годъ въ Чужихъ краяхъ, IV, 152—202.

242) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 19.

243) Годъ въ Чужихъ краяхъ, IV, 202—222.

244) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя. Спб. 1857, V, 381.

245) Письма, ІХ.

246) Годъ въ Чужихъ краяхъ, IV, 222—230. 247) Аксаковъ. Исторія моего знакомства съ Гоголемъ. М. 1890, стр. 14—16.

248) *Письма*, IX.

249) Исторія моего знакомства съ Гоголемъ, стр. 16—31.

250) Сочиненія и Письма Н: В. Гоголя, V, 392—393.

251) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 17.

252) *Письма*; IX:

253) *Иисьма М. П. Погодина М. А. Максимовичу*, стр. 17.

254) *Письма*, IX.

255) Воспоминание о С. П. Шевыревъ, стр. 25.

256) *Русскій Архивъ* 1883, № 1,

стр. 84—85, 88—89.

257) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 18.

258) Историко-Политическія Письма и Записки. М. 1874, стр. 15—45.

259) *Русскій Архив* 1871, стр 2079.

260) Дневникъ 1840, подъ 26 авг.

261) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 21.

262) Историко-Политическія Письма, стр. 45.

263) Записки К. А. Полевого. Спб. 1888, стр. 446—447, 516—518.

264) Библіотека для Чтенія 1837, XXI, 21.

265) Архивт III Отд. С. Е. И. В. Канцеляріи. 1840, № 82.

266) Письма, Х.

267) Русскій Архивт 1875, III, 472—476.

268) Письма, Х.

269) Дневникъ 1840, апръль.

270) *Москвитянин* 1843, № 7, стр. 103; *Русскій Архиві* 1883, № 1, стр. 90.

271) Письма, ІХ.

272) Мелочи изъ запаса моей памяти, стр. 216—217.

273) Полн. Собр. Сочиненій Князя П. А. Вяземскаго. Спб. 1886, X, 159.

274) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя. Спб. 1857, V, 391—392. 275) Исторія моего знакомства съ Гоголемь. М. 1890, стр. 28.

276) Диевники 1840, 7 января.

277) Русскій Архиві 1871, стр. 0942.

278) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, V, 394, 398—399.

279) Письма, Х.

280) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя. V, 395—396.

281) Исторія моего знакомства съ Гоголемъ, стр. 34—35, 37—38.

282) Диевинк 1840, подъ 27 апрёля.

283) Сочиненія и Письма  $H.\ B.$ 

Гоголя. V, 397, 406, 421—422.

284) Письма М. II. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 25.

285) Письма, Х.

286) Исторія моего знакомства съ Гоголемь, стр. 38, 34, 38, 35—37.

287) Сочиненія и письма Н. В. Гоголя, V, 406—407.

288) Письма, Х.

289) Дневникъ 1840, подъ 20 ноября.

290) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, V, 417 и слід.

291) Русская Старина 1889, авг., стр. 381—384.

292) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, V, 424—425.

293) Письма, Х.

294) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, V, 428.

295) Станкевичь. Т. Н. Грановскій. М. 1869, стр. 103 — 104, 119 — 120.

296) Русскій Архивт 1883, № 1, стр. 84.

297) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 19.

298) *Русскій Архив*т 1883, № 1, стр. 90; 1879, кн. III, 318.

299) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 21.

300) Русскій Вистинк 1889, августь, стр. 135.

301) Письма, Х.

302) Дневникт 1840, подъ 19, 25 октября.

303) Анненковъ. *Н. В. Станке-вичъ.* Прил., стр. 320—322, 325—326, 340—341, 230 и 231, 233.

304) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 113.

305) Т. Н. Грановскій, стр. 121.

306) Письма, Х.

307) Москвитянинг 1841, № 6, стр. 490—491.

308) Дневникт 1840, подъ 22 сентября, 25 октября—января.

309) Письмо М. П. Погодина изг Словенских земель, стр. 113, 118.

310) Т. Н. Грановскій, стр. 113.

311) Диевникт 1840, подъ 12 октября.

312) Т. Н. Грановскій, стр. 117— 120.

313) Письма, Х.

314) Диевникъ 1840, подъ 9 ноября,

31 октября, 18 ноября, 18 августа.

315) Автобіограф. записка, л. 5.

316) Русскій Архивъ 1871, стр. 2079.

317) Письма, Х.

318) *Москвитянин* 1841, № 9, стр. 156—190.

319) *Pyccuiŭ Apxuso* 1871, crp. 2080.

320) Письма, Х.

321) Русскій Архивт 1871, стр. 2080.

322) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 27.

323) Письма, Х.

324) Русскій Архивъ 1871, стр. 2082.

325) Біограф. Словарь М. Университета I, 366—368.

326) Письма, X; Архивъ А. Ө. Бычкова.

327) Жизнь и Труды П. М. Строева. Спб. 1878, стр. 360.

328) Письма, Х.

329) Историко-Политическія Письма и Записки. М. 1874, стр. 44—45.

330) *Москвитянинъ* 1841, № 2, стр. 582—587.

331) Отчетъ о состояни и дъй-

ствіях Импер. Москов. Университета за 1839—1840 академическій годъ.

332) Девятое присуждение учрежденныхъ П. Н. Демидовымъ наградъ. Спб. 1840, стр. 4—7.

333) Біографіи и Характеристики. Спб. 1882, стр. 247.

334) Письма, ІХ.

335) Девятое присуждение, стр. 7.

336) Письма, Х.

337) Изсладованія, Замачанія и Лекціи о Русской Исторіи. М. 1846. І, 471.

338) Письма М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 112—113, 116 —117.

339) Галатея 1840, № 16, стр. 274 —277.

340) Русскій Историческій Сбор. никъ, VI, проток.

341) Русскій Архивъ 1883, № 1, стр. 89.

342) Диевникъ 1840, подъ 5 января, 21 сентября, 9 октября; *Иисьма*, X.

343) Русскій Архивт 1871, стр. 0942.

344) Письма, Х.

345) Москвитянинг 1841, № 11, стр. 123—128.

346) Жизнь и Труды П. М. Строева. Спб. 1878, стр. 463.

347) Четыре беспды Фотія. Саб. 1864, стр. 51—52.

348) Письма, Х.

349) Русская: Старина 1881, октябрь, стр. 341.

350) Письма, Х.

351) Дневникт 1840, подъ 29 августа, 21 сентября, 14 ноября, 18 августа, Русскій Архивт 1884, № 5, стр. 226.

352) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенских земель, стр. 276—277.

353) Русскій Историческій Сборникъ, VI, проток., стр. 2—3.

354) Письма, Х.

355) Русскій Архивь 1871, стр. 2080.

356) Біограф. Словарь М. Университета, I, 287—290. 357) Письма, Х, ІХ; Москвитянинь 1842, № 2, стр. 564—569.

358) Дневникъ 1840, подъ 5-6, 29 сентября.

359) Письма, Х.

360) Дневникъ 1840.

361) Русскій Историческій Сборникъ, III, кн. 4, IV, кн. 1. VI, проток.

362), Русскій Архивт 1882, стр. 256 —257.

363) *Москвитянин*ъ 1841, №-1, стр. 300—306.

364) Диевникъ 1840, подъ 29 ноября, 7 декабря.

365) *Русскій Архив* 1882, стр. 257—258.

366) Литературныя Воспоминанія. Спб. 1876, стр. 153—154.

367) Русскій Въстник 1856, марть, кн. 1-я, стр. 67.

368) Письма, ІХ, Х,

369) Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель, стр. 117.

370) Письма, Х.

371) Автобіогр. Записка (Древлехранилище), л. 2.

372) Письма, Х.

373) Переписка А. Х. Востокова, стр. 347—348.

374) Диевникъ 1840, подъ 26 авг.

375) Автобіогр. Записка (Древле-хранилище), л. 2.

376) Дневникъ 1840, подъ 26 августа.

377) Автобіограф.Записка (Древлехранилище), л. 2 и об.

378) Дневникъ 1840, подъ 25 авг.

379) Лисьма, Х.

380) Собраніе Сочиненій и Писемт Н. В. Гоголя, V, 416—417.

381) Диевиикъ 1840, подъ 18 августа, 5, 9, 19, 26 сент., 5, 16, 17 ноября, 12, 28 октября, 21 декабря.

382) Письма, Х.

383) Переписка А. Х. Востокова, стр. 346—347.

384) Письма, Х.

385) *Pycckiŭ Apxue* 1884, № 5, crp. 204.

386) Нилъ Поповъ. Древияя и Новая Россія 1879, № 8, стр. 277—280.

387) *Русскій Архив* 1871, стр. 2079—2083.

388) Древняя и Новая Россія 1879. № 8, стр. 280—283.

389) Дневникт 1840, подъ 26 авг. и 4 сент.

390) Древияя и Новая Россія 1879, № 8, стр. 283.

391) Письма, Х.

392) *Pyccniĭ Apxus* 1884, № 5, crp. 204.

393) Древняя и Новая Россія 1879, № 8, стр. 283.

394) Письма, Х.

395) Древияя и Новая Россія 1879, № 8, стр. 283—284.

396) Русскій 1867, 10 апръля, л. 9 и 10.

397) Дневникт 1840, подъ 6, 7, 11 сентября, 18, 27 августа, 17 декабря, 13 сентября, 12 октября, 27 декабря.

398) Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева, III, 391.

399) Письма, ІХ.

400) Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.

401) *Письма*, IX.

402) Pycckiŭ Apxuer 1883, № 1, ctp. 90.

403) Письма, Х.

404) Отечественныя Записки 1840, № 1. XI. Смѣсь, стр. 1—8; XII. Словесность, 227.

405) Билинскій, его жизнь и переписка, II. 280.

406) Анненковъ. Воспоминанія и притическіе очерки, стр. 18.

407) Русь 1881, № 8, стр. 15.

408) *Русскій Архивъ* 1873, стр. 2058—2059.

409) Пономаревъ. *М. А. Максимо*вича. Спб. 1872, стр. 44.

410) Письма о Кіевь, стр. 84.

411) Отечественныя Записки 1840. Т. IX, № 4, стр. 37—72.

412) Съверная Пчела 1840, № 125; Современникъ 1840. XIX. 137.

- 413) Письма о Кіевп, стр. 15.
- 414) М. А. Максимовичь, стр. 46—47.
  - 415) Письма о Кіевп, стр. 15—16, 14.
  - 416) Кіеваянинг 1840, кн. І.
- 417) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 23.
  - 418) Письма, Х.
  - 419) Кіевлянинг 1840, І, пред.
  - 420) Письма, Х.
- 421) Иисьма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 22—23.
  - 422) Письма, Х.
- 423) Иисьма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 24.
  - 424) Письма, Х.
- 425) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 26.
  - 426) Письма, Х.
- 427) Русскій Архивъ 1873, стр. 2508—2529; Сочиненія Ю. Ө. Самарина. М. 1880, V, стр. LII.
  - 428) Гражданинъ 1873, № 11.
- 429) День 1865, №№ 50—51, стр. 1200; Сочиненія А. И. Герцена. Женева. 1879, № VII, 269—270.
- 430) *Pycckiŭ Apxuer* 1873, crp. 2523; 1879, № 11, crp. 303.
  - 431) Письма, Х.
- 432) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 23.
- 433) Полное Собраніе Сочиненій И. В. Кирпевскаго, І, 89—91; Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.
- 434) Русскій Архивъ, 1873, № 12, стр. 2521—2522.
- 435) Т. Н. Грановскій, стр. 112, 120—121.
- 436) Сочиненія А. И. Герцена. Женева. 1879, VII, 300—302.
- 437) Русскій Архивт 1873, № 12, стр. 2523.
- 438) Бълинскій, его жизнь и переписка, стр. I, 278.
- 439) Counenia Ю. Ө. Самарина, cтр. XXXV—XXXVI.

- 440) *Pyccriii Apxus* 1879, № 11, crp. 301—303.
- 441) Сочиненія Ю. Ө. Самарина, стр. XXXVII—XXXVIII.
  - 442) Pycckiŭ Apxuez 1880, II, 271.
- 443). Гражданинъ 1873, № 11; Письма, Х.
- 444) Диевникт 1840, подъ 12, 29 октября, 13 ноября, 28—29 декабря.
- 445) *Русскій Архив* 1884, № 5, стр. 204—205; 1880, II, 252—253, 262—269.
  - 446) Дневникъ 1840, подъ 24 октября.
  - 447) Письма, Х.
- 448) Сочиненія А. И. Герцена, стр. 290—291.
- 449) Воспоминаніе о С. П. Шевыревь, стр. 26.
- 450) Литературная Газета 1840, № 59.
- 451) Дневникъ 1840, подъ 26 октября.
- 452) Русская: Старина 1889, октябрь, стр. 113.
- 453) *Pyccniŭ Apxue* 1883, № 1, crp. 80, 82, 85, 89.
- 454) Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу, стр. 18.
- 455) Собраніе Сочиненій и Писемт Н. В. Гоголя, V, 389.
- 456) *Русскій Архивъ* 1883, № 1, стр. 89.
  - 457) Дневникт 1840, подъ 24 декабря.
- 458) Русскій Архиві 1871, стр. 2081—2082.
- 459) Московскія Видомости 1840, № 90.
- 460) Письма, Х.
- 461) Жизнь и Труды М. П. Погодина. Спб. 1891, IV, 150.
  - 462) Письма, Х.
- 463) Диевникт 1840, подъ 12 ноября, 1 декабря, 30, 26 ноября, 30 декабря. 1840, подъ 31 декабря.
- 464) Мои Досуги. М. 1886, II, 244—245.

Достопочтенный Матвей Авелевичь Гамазовь, въ дополнение къ своему примечанию, на странице 284-й четвертой книги Жизни и Трудовъ М. П. Погодина, доставиль намъ нижеследующий списокъ Восточныхъ словъ, по большей части Персидскихъ, сходныхъ по произношению съ Европейскими одинаковаго съ ними значения. М. А. Гамазовъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы исправить две грубыя опечатки, вкравшияся, по нашей вине, въ упомянутое примечание. Исправленныя слова набравы здесь курсивомъ съ правой стороны.

Н. В.

|          | •                                     |                                          |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| предлогъ | же (перс.                             | que (φp.).                               |
| мѣстоим. | my id.                                | tu (ит.).                                |
|          | ма id.                                | мы (рус.).                               |
| TULJUP.  | $\partial y$ id.                      | two (англ.), deux (фр.).                 |
|          | пэндж ід.                             | пэндэ (гр.), pięė (польск.).             |
|          | wew id.                               | шесть (рус.).                            |
|          | $\partial s$ id.                      | dix (фр.) десять (рус.).                 |
|          | ce∂ id.                               | сто (рус.).                              |
|          | deucm id.                             | двъсти (рус.).                           |
|          | шэшсэд id.                            | шестсотъ (рус.).                         |
| глаголы: | сифлидэн id.                          | siffler (φp.).                           |
|          | лаидэн id (ми) лайед                  | даять (рус.) лаеть.                      |
|          | repreps id.                           | gargariser (φp.).                        |
|          | лисидэн id.                           | лизать (рус.).                           |
|          | фэсанидэн id.                         | fasciner (φp.).                          |
|          | лэштэн id.                            | lécher (pp.).                            |
|          | малидэн id.                           | malen (нѣм.).                            |
|          | мурдэн id.                            | mourir (φp.).                            |
|          | $\partial \hat{a} \partial e \mu$ id. | дать (рус.).                             |
|          | $\partial epu\partial$ id.            | дерите (рус.).                           |
|          | бэрид ід.                             | берите, уберите (рус.).                  |
|          |                                       | мъсить (рус.).                           |
|          | джавидэн id.                          | жевать                                   |
| существ. | 1                                     | gelée (blanche) (φp.).                   |
|          | мага (перс.).                         | мозгъ (рус.).                            |
|          | дэр (перс.).                          | дверь (рус.) door (англ.), Thüre (нъм.). |
|          | бэнд id.                              | bande, bandeau, bandage (φp.).           |
|          | na id.                                | pas (фр.).                               |
|          | reŭcy id.                             | коса (рус.).                             |
|          | тондэр id.                            | thunder (англ.), tonnerre (фр.)          |
| •        | ям id. (хорас. нар.).                 |                                          |
|          | tim xai (Zopaoi mapi)i                | The (b) or)                              |

| amuun id.                              | ямщикъ (рус.).                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>ухрэ</i> (перс.).                   | угорь (рус.).                                    |
| nəp id.                                | перо (рус.).                                     |
| бусэ id.                               | (un)baiser (φp.).                                |
| symu id.                               | Leute (нъм.) люди (рус.) - букв. про-            |
|                                        | стой народъ, чернь.                              |
| броу (перс.).                          | бровь (рус.).                                    |
| джеестэ id.                            | жесть (рус.).                                    |
| uyı id unu                             |                                                  |
| mi id.                                 | joug (φp.).                                      |
| дэндан id.                             | dent (φp.).                                      |
| зану id.                               | genou (\p.).                                     |
| зэн id.                                | жена (рус.).                                     |
| рэж id.                                | rage (pp.).                                      |
| рэнд id.                               | rind (англ.) береста.                            |
| зэвирэ id.                             | завируха (рус.).                                 |
| зіян id.                               | изъянъ (рус.).                                   |
|                                        | cate (англ.), котъ (рус.).                       |
| лэб (перс.).                           | lip (англ.) губа.                                |
| шэлак (араб.).                         |                                                  |
| mac id.                                | Schlag (нѣм.) ударъ.<br>tasse (фр.) тазъ (рус.). |
|                                        |                                                  |
| <i>тэбэр</i> (перс.). <i>тэпсэ</i> id. | топоръ (рус.).                                   |
|                                        | tapisserie (φp.).                                |
| mapa (Typ.).                           | tare (фр.) недовѣсъ, убыль.                      |
| macà (Typ.).                           | тоска (рус.).                                    |
| фурду (перс.).<br>iepu id.             | fourrure (\phi_t).                               |
| карн (араб.).                          | cris (φp.).<br>corne (φp.).                      |
| инрбаль (перс.).                       |                                                  |
| кетж (араб.).                          | crible (фр.) сито.                               |
| ias (nepc.).                           | cottage (англ.) дача.<br>cow (англ.) корова.     |
| myp id.                                |                                                  |
| муш id.                                | мышь (рус.).                                     |
| куртэк id.                             |                                                  |
|                                        | Tochton (man) doughton (cann)                    |
| $\partial yxm  ightarrow p$ id.        | Tochter (нѣм.), doughter (англ.).                |
| мадэр id.                              | pater (IAT.).                                    |
| зимистан id.                           | mater (лат.).                                    |
| мырмыр (тур.).                         | BHMa.                                            |
| nâнэ (перс.).                          | murmurer (φp.).<br>péne (φp.).                   |
| сэрдженг                               | sergent (фр.) букв. старшій въ войскѣ            |
| джэд (араб.).                          |                                                  |
| дэкеван (перс.).                       | дъдъ (рус.).                                     |
| парэ (перс.)                           | giovane (ит).                                    |
| зэмин id.                              | part, partie (φp.).                              |
|                                        | земля (рус.).                                    |
| керзин id.                             | корзина (рус.).                                  |
| герэнг id.                             | guerre (champ de bataïlle) (фр.).                |
| <i>iypse</i> id.                       | gourdin (фр.) дубина.                            |
| <i>лэвир</i> id.                       | labour (фр.).                                    |
|                                        |                                                  |

луч id. louche (фр.):

музд id. мзда (церк. слав.).

иам id. name (англ.), Name (нъм.), nom (фр.).

мэскин (араб.). meschino (ит). мам (перс.). мама (рус.).

мамэк id. маменька (рус.).

сабуи (перс.). savon (фр.).

прилагат. nòy id. новый (рус.), neuf (фр.), new (англ.),

neue (Hbm.).

бэд id. bad (англ.).

тонкій, тонко (рус.).

аджиль (араб.). agile (фр.).

махмур (араб.). нахмуренный (собственно чувствую-

щій тяжесть вь головѣ вслѣдствіе опьянѣнія, осовѣвшій, томный.

.

TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

сабуни (id.) за savonneux (фр.).

Быть можеть, (?) сравненныя со словами махмур, ям и сабун заимствованы отъ Восточныхъ явыковъ, подобно другимъ словамъ какъ напримъръ:

хардж (араб.). харчи. мэхаридж id. магарычъ.

мэхазин id. магазины (magasins)

жазия id.

кущак (тур.).

.



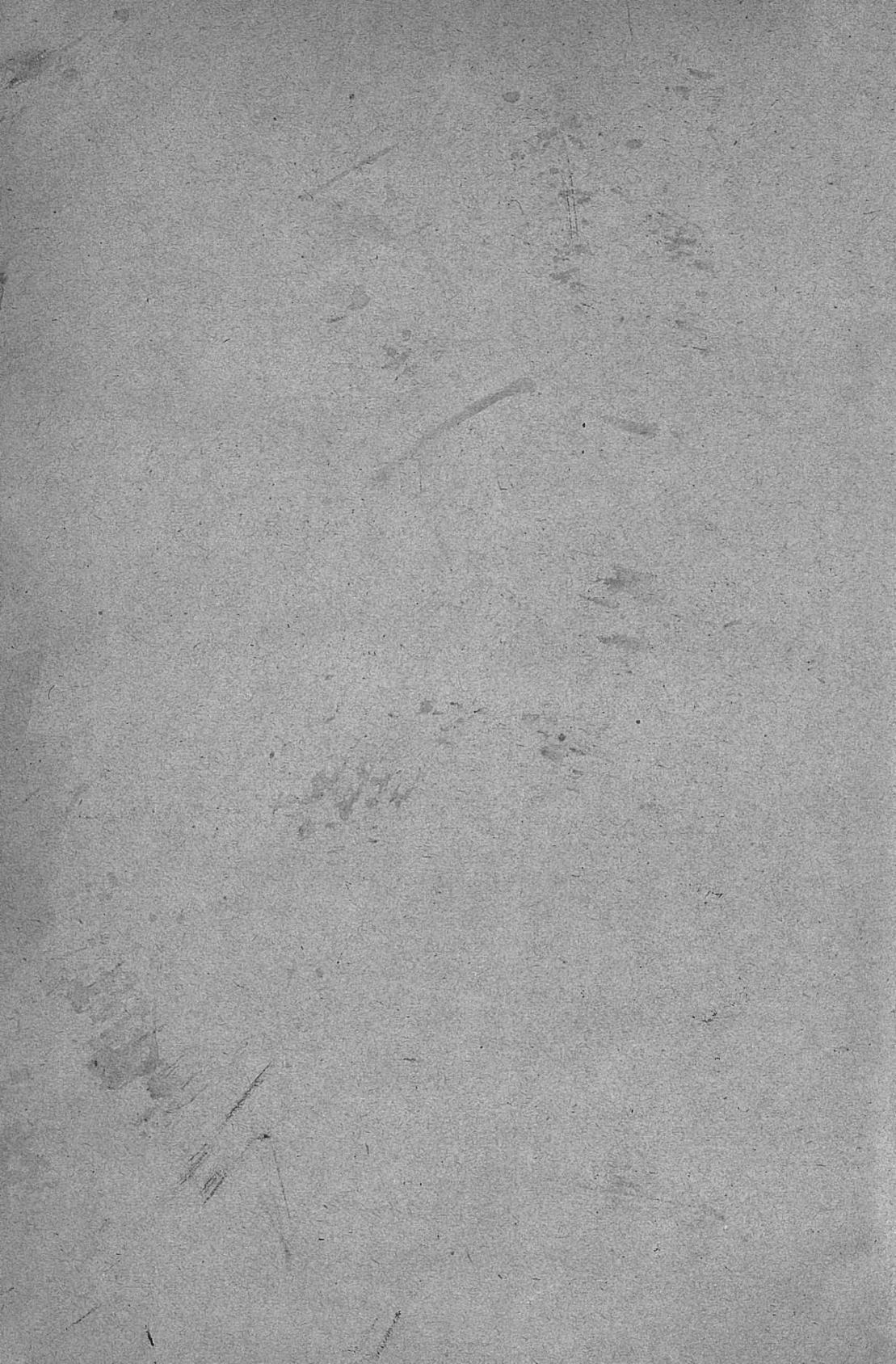



